

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



15. · · 

•

.

•

.

,

.

15.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

## ЗАМЪТКИ

0

# современной литературъ

1856—1862 гг.

·

.

БИБЛІОТЕНА
При книжномъ магазя
А. А. Иваннова
въ г. Выборгъ.

3 A M T T K M

0

# СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЪ

1856—1862 гг.

("Современникъ" 1856—1862 гг.)

— Зам'ятки о журналахъ. — «Время». — Новыя пов'ясти. — Сочиненія Грановскаго. — Полемическія красоты. — Въ изъявленіе признательности. —

издание М. Н. Чернышевскаго.

БИБЛІОТЕКА
При ннижномъ магазинъ
А. А. Иваннова.
въ г. Выборгъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова. Садовая, № 27. 1894.

|   |   | · |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | · |  |  |
|   | • |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   | · |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

## оглавление.

| Замътки о журналахъ                                                                                                                                                                              | стран.<br>1—304 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1856 г. — <i>февраль</i> — письма Гоголя; стихотворенія Огарева, К. Аксакова; «Рудинъ», Тургенева. («Соврем.»                                                                                    |                 |
| 56 г. № 3)                                                                                                                                                                                       | 1— 18           |
| ской общины въ Россіи», Чичерина. («Соврем.»<br>56 г. № 5)                                                                                                                                       | 19— 29          |
| » — май — «Русская Бестда» и ся направленіе («Соврем. » 56 г. № 6)                                                                                                                               | 30— 43          |
| » — ізонъ — разборъ статън Н. Ф. Павлова о комедін<br>«Чиновникъ»; «О воспитаніи», Бема; "Мысли по<br>поводу статън «о воспитаніи»", Даля; «Объ обя-<br>занностяхъ старшаго офицера на кораблъ». |                 |
| («Соврем.» 56 г. № 7)                                                                                                                                                                            | 44— 63          |
| Н. Ф. Павлова о комедіи «Чиновникъ»; «Вопросы<br>жизни», Пирогова. («Соврем.» 56 г. № 8)                                                                                                         | 64— 80          |
| » — августа — «Отчеть Министра Народнаго Просвъ-<br>щенія за 1855 г.»; романы и разсказы Григоро-                                                                                                | 04 400          |
| вича; И. В. Киртевскій. («Соврем.» 56 г. № 9).  - сентябрь — «Семейная хроника», Аксакова; «Губернскіе очерки», Щедрина; "Замътка по поводу статьи Бланка «Русскій помъщичій крестья-            | 81103           |
| нинъ», Безобразова"; «О Горъ-Злочастіп», Бу-<br>сласва. («Соврем.» 56 г. № 10)                                                                                                                   | 104199          |
| VAGCEG, (SCUEPCE.P EU I. JE LV)                                                                                                                                                                  | 1041 <i>00</i>  |

|                                                                   | CTPAH.  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1856 г. — <i>октябрь</i> — «Библіотева для чтенія» и ея про-      |         |
| грамма; полемика съ «Отечественными Записками».                   |         |
| («Соврем.» 56 г. № 11)                                            | 123-149 |
| » — ноябрь — «Русскій Въстникъ»; «Русская Бе-                     |         |
| съда». («Соврем.» 56 г. № 12)                                     | 150-157 |
| » — декабрь — Разсвазы гр. Л. Толстого; «Област-                  |         |
| ныя учрежденія Россін въ XVII в'вкъ, Кавелина;                    |         |
| «Послъдніе дни жизни Ниволая Васильевича Го-                      |         |
| голя», изъ воспоминаній А. Тарасенкова; «Рус-                     |         |
| скій Въстникъ» и Тургеневъ. («Соврем. 57 г. № 1).                 | 158-176 |
| 1857 г. — январъ — «Отечественныя Записки» (Дудыш-                |         |
| винъ) о Тургеневъ; «Богданъ Хмельницкій», Ко-                     |         |
| стомарова; «Столичные родственники», Григоро-                     |         |
| вича. («Соврем.» 57 г. № 2)                                       | 177—186 |
| » — февраль — «Экономическій Указатель»; «Тео-                    |         |
| рія и практика», Бабста; «Опыть изложенія                         |         |
| главитышихъ условій успышнаго сельскаго хозяй-                    |         |
| ства», Струкова; «Старая барыня», Писемскаго.                     |         |
| («Соврем.» 57 г. № 3)                                             | 187-204 |
| <ul> <li>— мартъ — «Русская Бесъда» и славянофильство;</li> </ul> |         |
| «Доходное мъсто», Островскаго; «Свъть не безъ                     |         |
| добрыхъ людей», комедія Львова; «Поярковъ»,                       |         |
| Печерскаго. («Соврем.» 57 г. № 4)                                 | 205-219 |
| <ul> <li>— апрълъ — Славянофилы и вопросъ объ общинъ.</li> </ul>  |         |
| «Опыть изложенія главнъйшихь условій успъш-                       |         |
| наго сельскаго хозяйства», Струкова. («Соврем.»                   |         |
| 57 г. № 5)                                                        | 220—246 |
| <ul> <li>– май – 0 новомъ направленім въ полемикъ. По-</li> </ul> |         |
| лемика между «Русскимъ Въстникомъ» и «Мол-                        |         |
| вою». («Соврем.» 57 г. № 6)                                       | 247—269 |
| » — іюнь — «О распространеніи знаній въ Россіи»,                  |         |
| Ламанскаго; «L'ancien régime», Токвиля и «De                      |         |
| l'avenir politique de l'Angleterre», Монталамбера;                |         |
| «Физіологія Общества», Безобразова; объ учреж-                    |         |
| деніи въ Петербургъ общества для улучшенія по-                    |         |
| мъщеній рабочаго населенія. («Соврем.» 57 г.                      |         |
| . No. 7)                                                          | 270-304 |

|                                                    | CTP.    |
|----------------------------------------------------|---------|
| «Время», журналь политическій и литературный № 1   |         |
| («Соврем.» 61 г. № 1)                              | 305-313 |
| Новыя повъсти. Разсказы для дътей («Соврем. 55 г.  |         |
| No 3) ,                                            | 314-322 |
| Сочиненія Т. Н. Грановскаго. («Соврем. 56 г. № 6). | 323-351 |
| Полемическія красоты. І — «Русскій В'естникъ»      |         |
| («Соврем.» 61 г. № 6) ,                            | 352-384 |
| Полемическія красоты. II— «Отечественныя Запи-     |         |
| ски» («Соврем.» 61 г. № 7)                         | 385-435 |
| Въ изъявление признательности, письмо къ г. 3-ну   |         |
| («Соврем.» 62 г. № 2)                              | 436-442 |
| V POODMONT : HWONG                                 | 449 444 |

|    |   | - |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | · |   |   |  |
|    |   |   | • |  |
| A. |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |

### ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

февраль 1856 года.

Читатель, въ добрый часъ молвить, оживление русской литературы, о которомъ мы недавно говорили, продолжается. Лучшіе современные таланты, какъ бы соревнуя другь другу, дарять публикъ произведенія, которыя об'єщають сділать нынівшній годь памятнымь въ нашей литературъ. Весело-не правда ли?-быть читателемъ въ такое время... и даже — повърите ли? — не совсвиъ печально быть журналистомъ. Благодаря великому и святому закону вознагражденія, и онъ, многострадальный поставщикъ чтенія (котораго не всегда позволительно смешивать съ поставщикомъ дровъ или свечъ), и бъдный русскій журналисть дълается иногда причастнымъ нъкоторымъ радостамъ, соединеннымъ съ его призваніемъ. Кто испыталъ муку, и стыдъ, и тоску недовольства, печатая вещи, недостойныя печати, кто по сту разъ читалъ и перечитывалъ и бросалъ подъ столь иную рукопись, а кончаль-таки тымь, что со скрежетомъ зубовъ посылаль ее въ типографію (какъ будто, подобно ніжоторымъ сортамъ винъ, плохое сочинение можетъ улучшиться, полежавъ несколько времени), мы должны признать за темъ и право наслажденія, когда приходится выбирать изъ хорошаго, теряясь въ соображеніяхъ, что напечатать прежде, что потомъ. Редкое время, золотое время въ жизни журналиста, -- на этомъ пути не безътерній... но что до терній! На какомъ пути ихъ нізть?

И все то благо, то добро...

Покуда достаетъ любви, не страшны терніи, и память о нихъ живеть не долёе жосткаго слова, сказаннаго любимымъ существомъ, и не труднёе прощается... но опять-таки: покуда достаеть любви... И пусть же родникъ ея струится неизсякаемо въ сердцахъ русскихъ писателей, русскихъ журналистовъ, понимающихъ свое призваніе! Съ нею много добраго, много прекраснаго сдѣлаетъ русская литература, много уже сдѣлавшая, издавна игравшая и играющая такую важную роль въ развитіи нашего отечества, которое дорого каждому русскому и еще дороже должно быть каждому литератору, по самой сущности его цѣли, чуждой матеріальнаго результата: только успѣхи отечества на поприщѣ просвѣщенія могуть обезпечивать его личный успѣхъ, состоящій въ стремленіи оставить по себѣ память честнаго и полезнаго дѣятеля, на могилу котораго, по неизмѣнному закону Провидѣнія (благословенный законъ!), непремимию, рано или поздно, упадетъ одинъ изъ лучей той славы, въ блескѣ которой желаетъ онъ и самоотверженно стремится видѣть свое отечество!

Сознавая великую цёль русской литературы, радуясь ея оживленію, видя въ ея настоящемъ много даровитаго, самобытнаго, мы въ то же время не ослёпляемся насчеть ея настоящихъ достоинствъ. Между нами нёть геніевъ. Ко всёмъ нынё действующимъ писателямъ вообще и къ каждому порознь можно примёнить слёдующіе стихи:

. . . . . . . Заметень ты;

Но такъ безъ солица звъзды видны...
Въ ночи, которую теперь
Міръ доживаетъ боязивво,
Когда свободно рыскалъ звърь,
А человъкъ бродилъ пугливо,—
Ты твердо свъточъ свой держалъ;
Но небу было неугодно,
Чтобъ онъ подъ бурей запылалъ,
Путь освъщая всенародно.
Дрожащей искрою, въ-потьмахъ,
Онъ чуть горълъ, мигалъ, метался...
Моли, чтобъ солица онъ дождался
И потонулъ въ его лучахъ!

Такъ. Нетъ сомивнія, когда явится это желанное содице, этотъ будущій великій русскій поэть, подобный темъ, которые делають эпохи въ литературів и въ исторіи развитія своего народа,—нетъ сомнанія, тогда многое изъ производимаго теперь потускнаеть или представится въ другомъ свать; но отъ того не умалятся заслуги теперешнихъ русскихъ писателей,—тахъ писателей, которые твердо держали сваточъ Знанія, Истины и Добра, среди сумерекъ, не осващенныхъ лучезарнымъ сіяніемъ генія... Итакъ, читатель, не требуя отъ русской литературы того, чего она дять не можетъ, оцаните въ ней два неоспоримыя ея качества—Даровитость, часто блестящую, и Честность стремленій, изумительную, если о ней пристально подумать,—и полюбите ее, если вы еще принадлежите къ тамъ, которые ея не любять...

Переходимъ къ журналамъ:

«Москвитянинъ», долго медлившій объявленіемъ о томъ, что будетъ продолжаться въ следующемъ году, порадоваль насъ, известивъ своихъ читателей, что не намеренъ прекращать своего существованія, бывшаго и остающагося не безполезнымъ для русской литературы. Вивств съ объявлениемъ о предполагаемомъ продолженін своего журнала въ наступившенъ году, г. Погодинъ выдаль 19 и 20 нумера (въ одной книжки) его за прошедшій годъ. Кроми «Крымскихъ Писемъ» г. Берга и двухъ сценъ изъ «Мессинской Невесты» Швидера, переведенныхъ г. О. Миллеромъ, заметимъ въ этой (октябрьской) книжкъ «Москвитянина» интересную статью г. Н. Костомарова: «Иванъ Свирговскій, украинскій гетманъ XVI въка». Впрочемъ, мы заговорили объ октябрьскомъ двойномъ нумеръ «Москвитянина» не ради этихъ статей, а потому, что г. Погодинъ обогатилъ его истинною драгоценностью для каждаго интересующагося русскою литературою: письмами, полученными имъ оть Гоголя съ 1832 по 1840 годъ. Изъ корреспонденціи Гоголя, вообще интересной, не было еще обнародовано ничего столь важнаго, какъ эти письма. Они чрезвычайно во многомъ поясняютъ намъ и обстоятельства жизни, и самый характеръ Гоголя, и по справедливости должны быть причислены къ самымъ капитальнымъ матеріаламъ для его біографіи, даже для составленія върнаго взгляда на ивкоторыя места его сочиненій, до сихъ поръ остающіяся загадочными. Здёсь не мёсто вдаваться въ отрывочныя замёчанія и мелочныя изследованія. Скажемъ только два-три слова о впечатленіи, которое производять эти письма, и поспішимъ поділиться съ читателемъ любопытивишими отрывками. Мы всегла были того мизнія, что Гоголь, казавшійся большинству людей, видъвшихъ его

ŀ

въ обществъ, человъкомъ сухимъ и т. п., былъ надъленъ натуроюкниччею, пламенною. Только изъ такой натуры могли родиться его творенія. Въ письмахъ, ныев напечатанныхъ, все дышеть движеніемъ, порывомъ, все горить огнемъ. Этого убъжденія довольно. чтобы понять если не всв, то почти всв странности въ его поступкахъ, поражавшія многихъ до того, что иные хотели приписывать ихъ бользии, другіе-какому-то эгоистическому разсчету. Последнее предположение, признаемся, всегда возмущало насъ, какъ несообразное ии съ понятіемъ о впечатлительности характера, безъ которой невозможно жизненное направленіе, ни съ высокимъ благородствомъ души, безъ котораго также невозможно было бы создать «Ревизора» и «Мертвыя Души». Кто неспособенъ понимать, что такое страстная натура, тотъ никогда не пойметь Гоголя. Впрочемъ, для него это и не будеть горемъ, потому что и творенія  $\Gamma_{0-}$ голя для такого человъка-книга съ семью печатями, а имя автора этой книги — пустой звукъ. При страстной натуръ неизбъжны увлеченія и ошибки; но и въ самыхъ увлеченіяхъ отчасти она чиста и въ самыхъ ошибкахъ возвышенна и симпатична. Раннею мечтою Гоголя была жажда славы, и жажда, не утолявшаяся не только достиженіемъ посредственнаго усп'яха, — н'ять, не удовлетворявшаяся никакимъ успъхомъ. Люди съ мелочнымъ самолюбіемъ не поймуть этого, но безъ неутолимости, ненасытности жажды нътъ истинной жажды славы. Такое славолюбіе дается самою натурою; его не сообщать ни похвалы, ни успъхи, если оно не пожирало душу раньше всякихъ похвалъ и успъховъ. Гоголь былъ одаренъ этимъ орлинымъ стремленіемъ къ неизміримой высоть: ему все казалось мало и низко, чего достигаль онь или что создаваль онь. Кого изъ мелкихъ людей, кого даже изъ очень даровитыхъ юношей не удовлетвориль бы громадный успёхь перваго произведенія, какой имеди «Вечера на Хуторъ»? Кто не порадовался бы на свое первое произведеніе, удостоившееся столь громкихъ похваль оть «великаго» Пушкина? Гоголь двадцати-трехлетній юноща писаль въ 1833 году:

"Вы спрашиваете объ Вечерахъ Диканьскихъ. Чортъ съ нвии! я не издаю ихъ. И хотя денежныя пріобретенія были бы не лишнія для меня,—но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никакъ не им'ю таланта заняться спекулятивными оборотами. Я даже позабыль, что я творець этихъ вечеровъ, и вы только напоминли мий объ этомъ. Впрочемъ Смирдинъ отпечаталъ полтораста экземпляровъ 1-й части, потому что второй у него не покупали безъ

первой. Я и радъ, что не больше. Да обрекутся они неизвістности, покамість что нибудь увісистоє, великоє, художническое не изыдеть изъ меня.

"Но я стою въ бездъйствін, въ неподвижности. Мелкаго не хочется, великое не выдумывается. Пожальйте обо мив и пожелайте мив!

"Обнимая и цілуя вась, остаюсь вашъ Гоголь".

Февраля 20-го.

"Я не знаю, отъ чего на меня нашла тоска. Корректурный листовъ выпаль изъ рукъ можъ, и я остановиль печатаніе. Какъ-то не такъ теперь работается! Не съ темъ вдохновенно полнымъ наслаждениемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю и что нибудь совершу изъ Исторіи, уже вижу собственные недостатки. То жалью, что не взяль шире, огромный объему. То вдругь заждется совершенно новая система и рушать старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не нанесеть пятна мив, что судья у меня одинъ только будеть и тоть одинъ другь. Но не могу, не въ силахъ. Чорть побери пока трудъ мой набросанный на бумагь, до другаго спокойныйшаго времени. Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной славы. Вся глубина души такъ и рвется наружу. Но я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего. Я не писаль тебъ: я помъщался на комедін. Она, когда я быль въ Москві, въ дорогі, и когда я прівхаль сюда, не выходила изъ головы моей, во до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжеть было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на білой тодстой тетрали; и сколько влости, смеху, соли!... Но вдругъ остановился... А что изъ того, когда пьеса не будеть играться. Драма живеть только на сценв. Безь нея она какъ душа безъ тъла. Какой же мастеръ понесеть на показъ народу не конченное произведеніе?--Мий больше ничего не остается, какъ выдумать сюжеть самой невинной... Но что комедія безъ правды и злости! И такъ за комедію не могу приняться. Примусь за Исторію-передо мною движется сцена, шумить апплодисменть; рожи высовываются изъ ложь, изъ райка, изъ кресель и оскаливають зубы, и-Исторія къ чорту.-И воть почему я свжу при ліни мыслей".

Укажите мив человъка съ такою жаждою совершенства, и я вамъ скажу: онъ или не создастъ ничего, или создастъ нвчто великое,—онъ или Танталъ, или Прометей. Черезъ пять лътъ, онъ, уже творецъ «Ревизора», говорилъ:

1838 г. Августъ 20. Неаполь.

"У меня забилось сердце, когда я прочиталь твою записку, гдё ты говоришь, что будущею весною будешь въ Италіи. И такъ мы увидимся. Обнимемся можеть быть еще разъ. Благодарю тебя за это. О себъ ничего не могу (сказать) слишкомъ утёшительнаго. Увы! здоровье мое плохо! И гордые мои замыслы... О другь! если бы миё на четыре, пять лёть еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому... Много думаль я совершить... Еще донынё голова моя полна, а силы, силы—но Богь милостивъ. Онъ вёрно продлить дни мои. Сижу надъ трудомъ, о которомъ ты уже знаешь, я писаль къ тебъ о немъ, но работа моя вяла, нёть той живости. Недугь, для котораго я

убхаль, и который было казалось облетился, теперь усилился вновь. Моя гемороидальная болізнь вся обратилась на желудокь. Эта несносная болізнь. Она меня сушить. Она говорить мий о себі каждую минуту и мішаеть мий заниматься. Но я веду свою работу, и она будеть кончена, но другія, другія... О другь! какіе существують великіе сюжеты. Пожалій о мий!—Но я съ тобою увижусь. Я къ тебі теперь обращу одну очень холодную и прозанческую просьбу. Ты быль такь добрь, что предлагаль мий сділать заемъ, если я нуждаюсь.—Мий не хотілось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведень до того. Если ты богать, пришли вексель на 2.000. Я тебі черезъ годь, много черезъ полтора, ихъ возвращу. Сочиненіе мое велико, у насъ же товаръ продается по величивь. и потому я думаю за него получить столько, что въ состояній буду заплатить этоть (долгь) въ конці будущаго года. Мон обстоятельства денежныя плохи, и всі мон родные терпять то же, но чорть побери деньги, если бы здоровье только; годъ какъ нибудь смогу, съ помощью твоей... какъ нибудь проплетется".

. "Если будещь посылать вексель, пожалуйста вели банкиру своему послать прямо къ римскому банкиру Валентини на его ямя, еще лучше кредитивнымъ письмомъ, и письма ко мић адресуй тоже банкиру Валентини въ Римъ".

1838 г. Декабрь 1. Ремъ.

"Я получель твое письмо, мелый мой, писанное тобою оть Сентября на ния Валентини вибств съ секундами векселей".

"Влагодарю тебя, добрый мой, вёрный мой! Много, много благодарю тебя. Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше безпокойство о мнё! Сколько любви! столько заботь! За что это меня такъ любить Богь? Но грустно вийсть съ этимъ мий было видьть, но тяжело, невыносимо тяжело для сердца чувствовать...

"Воже! я не достоинъ такой прекрасной любви. Ничего не сділаль я! Какъ біденъ мой таланть! Зачімъ мий не дано здоровье? Громоздилось коечто въ этой голові и душі, и неужели мий не доведется обнаружить и высказать хотя половину его? Признаюсь: я плохо надіюсь на свое здоровье. Но въ сторону объ этомъ. Мий было очень грустно узнать изъ письма твоего, что ты живешь не безъ непріятностей и огорченій... Литературныя разныя пакости и особливо теперь, когда ніть тіхъ, на коихъ почість надежда, въ состояніи навести большую грусть, даже можеть быть отравить торжественныя и вдохновенныя минуты души. Ничего не могу сказать тебі въ утішоніе. Битву, какъ ты самъ знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружень одною только шпагой, защитницей чести, противъ тіхъ, которые вооружень дубинами и дрекольями. Поле должно остаться въ рукахъ буяновъ. Но мы можемъ, какъ первые христіане въ катакомбахъ и затворяхъ, совершать наши творенія".

Удивительно ли, если подобный человъкъ, всегда считавшій созданное имъ ничтожнымъ сравнительно съ тъмъ, что думалъ еще создать въ будущемъ, назвалъ, въ минуту скорби, всю свою дъятельность чъмъ-то ничтожнымъ и неудачнымъ? Кто не носилъ въ своей груди смертельной тоски совершенства, тоть не совершеть ничего колоссальнаго, по крайней мёрё на поэтическомъ поприщё. И какою грустною, какою страшною обстановкою окружены у Гоголя эти высокіе помыслы: изнурительная, не дающая даже мысли покоя и силы болёзнь, и нищета... вёчная нищета, и, быть можеть, убійственнёе всего, вражда оть тёхъ, кого любилъ, для избавленія которыхъ оть пошлости и низости страдаль онъ душою, и необходимость бёжать оть этой вражды, и страстная дума на чужбинё о милой родинё.

Мая 10-го 1836 г. Спб.

"После развыхъ волненій, досадъ и прочаго, мысли мон такъ разсеяны. что я не въ силахъ собрать ихъ въ стройность и порядокъ. Я хотъль было ъхать непременно въ Москву и съ тобой наговориться вдоводь. Но не такъ сделалось. Чувствую, что теперь не доставить мне Москва спокойствія, а я не хочу прівхать въ такомъ тревожномъ состоянів, въ какомъ нахожусь ныні. Бду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносять мив ежедневно мон соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ, долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нътъ славы въ огчазив. Что противъ меня уже рашительно возстали теперь всв сословія, я не смущаюсь этемъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда ведешь протевъ себя несправеднию возстановленных своих же соотечественников , которых отъ души любишь. Когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невтриомъ виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило. Что сказано вёрно и живо, то уже важется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ, тысяча честныхъ вюдей сердится, говоритъ: ны не плуты. Но Богъ съ ними. Я не оть того вду за границу, чтобъ не умель перенести этихъ неудовольствій. Мні хочется поправиться въ своемь здоровью, разсіяться, развлечься и потомъ избравши нісколько постоянніе пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мив творить съ большимъ размышленіемъ".

Мая 15. Спб.

"Я получиль письмо твое. Приглашеніе твое убідательно. Но никакимъ образомъ не могу. Нужно захватить время пользованія на водахъ. Лучше пусть прійду къ вамъ въ Москву обновленный и освіженный. Прійхавши, я проживу съ тобою долго, потому что не имію никакихъ должностныхъ узъ, и не наміфрень жить постоянно въ Петербургів. Я не сержусь на толки, какъ ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются ті, которые отыскивають въ монхъ оригиналахъ свои собственныя черты и бранять меня. Не сержусь, что бранять меня непріятели литературные, продажные таланты, но грустно мий это всеобщее невіжество, грустно, когда видишь, что глупійшее мийніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя дійствуєть на нихъ же самихъ, и нхъ же водить за носъ. Грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всй противъ него, и ніть никакой сколько нибудь равносильной стороны за него. "Онъ зажигатель, онъ бунтовщикь!» и кто же это говорить? Это говорять люди опытные, колы, коль

торые должны бы иметь на сколько нибудь ума, чтобъ понять дело въ настоящемъ видъ, люди, которые считаются образованными, и которыхъ свыть, по крайней мере русскій светь, называеть образованными. Выведены на сцену плуты, и все въ ожесточени, зачемъ выводить на спену плутовъ. Пусть сердятся плуты, но сердятся ть, которыхъ я не зналь вовсе за плутовъ. Присворбна мий эта невъжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невъжества. Столеца щекотливо оскорбляется тъмъ, что выведены нравы пести чиновниковъ провинціальныхъ, что же бы сказада столица, если бы выведены быле хотя слегка ея собственныя вравы. Я огорчень не нынашнемъ ожесточениемъ противъ моей писы; меня заботить моя печальная будущность. Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже бићдны. Но жизнь Петербургская ярка передъ монин глазами, краски ся живы и разки въ моей памяти. Малейшая черта ея — и какъ тогда заговорятъ мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные съ громкимъ смекомъ и участіємъ, то самое возмущаєть желчь невѣжества. Сказать о плуть, что онь плуть, счетается у нехь подрывомь государственной машины: сказать какую нибудь только живую и върную черту-значить въ переводъ опозорить все сословіе и вооружить противъ него другихъ или его подчиненныхъ. Разсмотры положеніе біднаго автора, любящаго между тімъ сильно свое отечество и своихъ же соотечественниковъ, и скажи ему, что есть небольшой кругь, понимающій его, глядящій на него другими глазами, утішить ли это его? Москва больше расположена во мет, но отъ чего? Не отъ того ли, что я живу въ отдаленіи отъ ней, что портреть ея еще не быль видінь нигді у меня, что наконецъ... но не хочу на этотъ разъ выводить всв случаи. Сердце мое въ эту минуту наполнено благодарностью къ ней за ея вниманіе ко мев. Прошай. Ъду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебі вірно освіженный и обновленный. Все что ни дълалось со мною, все было спасительно для меня. Всъ оскорбленія, всь непріятности посыладись мнь высокимъ Провидьніемъ на мое воспитаніе. И нына я чувствую, что не земная воля направляеть путь мой. Онъ варно необходимъ для меня. Целую тебя несчетно. Пиши во мит, еще успъешь".

Женева. Сентября 22/10.

"Здравствуй, мой добрый другь! Какъ живешь? что ділаешь? Скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да лінишься? Богъ въ помощь тобі, если занять діломъ. Пусть весело горить передъ тобою свіча твоя!.. Мні жаль, слишкомъ жаль, что я не видался съ тобою предъ отъйздомъ. Много я отняль у себя пріятныхъ минутъ... Но на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что не въ терпежъ мні пришлось глядіть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню".

1840 г. Генваря 25 (въ Москва).

"О, выгони меня ради Бога и всего святаго вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорье, скорье. Я погибну. Еще можетъ быть возможно для меня освъжение! Не можетъ быть, чтобы я совскиъ умеръ, чтобы все возвышенное застыло въ груди моей безъ вызова. Спаси меня и выгони вонъ скорье, хотя бы даже я самъ просилъ тебя повременить и обождать".

Римъ. Октября 17. 1840.

"Со страхомъ я гляжу самъ на себя. Я вхаль бодрый и свежій на трудъ, на работу. Теперь... Боже! Столько пожертвованій сділано для меня монин друзьяме-вогда я ихъ вышачу! А я думаль, что въ этомъ году уже будеть готова у меня вещь, которая за однимъ разомъ меня выкупить, сниметь тяжести, которыя лежать на моей безсовестной совести. Что предо мною впереди? Боже! я не боюсь малаго срока жизни, но я быль уверень по такому свежему, доброму началу, что мив два года будеть дано плодотворной жизни. И теперь отъ меня сирывась эта сладкая уверенность. Везъ надежды, безъ средствъ возстановить здоровье. Никакихъ извёстій изъ Петербурга: наліяться ли мий на мёсто при Кривцове? По намереніямъ Кривцова, о которыхъ я узналь здёсь мых нечего надаяться, потому что Кривцовъ искаль на это место европейской знаменитости по части художествъ. Онъ хотъдъ вивть намда Шадова, директора Люссельдорфской Академін Художествъ, которому тоже хотелось, а потомъ даже хоталь предложить Овербеку... Но Богь съ нимъ, со всемъ этимъ. Я равнодушенъ теперь къ этому. Къ чему мий это послужитъ. На квартиру, да на лекарство развё? на две вещи равныя ничтожностью и безполезностью. Если въ нимъ не приссединится наконецъ третья, вънчающая все, что влачится на свъть.

"Часто въ теперешнемъ моемъ положение мив приходить вопросъ: зачемъ я вадиль въ Россію? по крайней мірі меньше лежало бы на моей совісти. Но какъ только я вспомню о монхъ сестрахъ, -- нётъ, мой прівздъ не безполезенъ быль. Клянусь, я сделаль много для монхъ сестеръ. Оне после увидять это. Безумный, я думаль бхавши въ Россію: ну хорошо, что я бду въ Россію, у меня уже начинаетъ простывать маленькая злость, такъ необходимая автору, противъ того-сего всякаго рода родныхъ плевель, теперь я обновленъ, и все это живве предстанеть моимъ глазамъ, и вивсто этого что я вывезъ? Все дурное изгладилось изъ моей памяти, даже прежнее, и вывсто этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мий еще болье узнать въ друзьяхъ монхъ, и я въ моемъ болезненномъ состояни поменутно делаю упревъ себь: зачьмъ я вздель въ Россію. Теперь не могу глядьть я на на Колизей, ни на безсмертный куполь, ни на воздухь, ни на все, глядёть всёми гдазами. Гдаза мон видять другое, мысль моя развлечена. Она съ вами. Боже! какъ тяжело мив писать эти строки. Я не въ силахъ болбе. Прощай. Воже благослови тебя во всехъ предпріятіяхъ, и предоставь наконецъ тебе поле широкое, великое безъ препятствій. Ты рождень и опреділень на большое плаванье. Я хотыть было наскоро переписать куски изъ Ревизора, исключенные прежде, и другіе передъланные, чтобы поскоръй хотя его издать, и заплатить великодушному какъ и ты Сергию Тимовеевичу, и этого не могь сдилать. Впрочемъ я соберу всё силы и можеть быть на той же недёлё управлюсь съ этимъ. Я не имъю некакихъ извъстій изъ Петербурга. Напиши. Правда ли, что будто бы Жуковскій женется? Я не могу никакь этому віреть. Прощай, Целую тебя милліонь разь! Другь!

"Обними Шевырева за меня нісколько разъ Я бы писаль къ нему, но не въ силахъ. Къ Сергію Тимое. я бы тоже хотіль писать... но что меть лисать теперь. Я не въ силахъ... Мнъ бы хотълось скрыть отъ моихъ друзей мое положеніе.—Письмо мое издери въ куски: я храбрюсь всъми силами".

Говорять иные, будто у Гоголя было эгоистическое, неспособное привязываться сердце: скажите, такое ли убъждение внушають камъ эти письма? Но вотъ еще письмо послъ получения въсти о смерти Пушкина:

1837. Марть 30. Рамъ.

«Я получиль письмо твое въ Римв. Оно наполнено темъ же, чемъ наполнены теперь всв наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всёхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высщее наслажденіе умерло съ намъ. Мон свётлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я твориль. Когда я твориль, я видыть передъ собою только Пушкина. Ничто мий были всй толки, я плеваль на презранную чернь; мий дорого было его въчное и непреложное слово. Ничего не предпринималь, ничего не писаль я безъ его совъта. Все что есть у меня хорошаго, всъмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взяль съ меня влятву, чтобы я писаль, и ни одна строка его не писалась безь того, чтобы онъ не явнянся въ то время очамъ монмъ. Я тешенъ себя мыслыю, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будеть правиться ему. И это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нёть вперели! Что трудь мой? Что теперь жезнь моя?.. Ты преглашаешь меня вхать къ вамъ. Для чего? Не для того ле, чтобы повтореть въчную участь поэтовъ на родинъ? Или ты нарочно сдълалъ такое заключение после сельнаго тобой приведеннаго примера, чтобы сделать еще развтельные самой примыры. Для чего я прінду? Не видаль я развы дорогого сборища нашихъ просвъщенныхъ невъждъ. Ты пишешь, что всъ люди, даже холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были дізлать ему при жизни? Разві я не быль свидітелемь горькихь, горькихь минуть, которыя приходилось чувствовать Пушкину, не смотря на то, что Самъ Монархъ (буде за то благословенно имя Его) почтиль талантъ. О! когда я вспомню нашихъ судій, меценатовъ, ученыхъ, умниковъ... сердце мое содрагается при одной мысле. Должны быть сельныя причины, когда оне меня заставили решиться на то, на что я бы не хотель решиться. Или, ты думаешь, мет ничего, что мое друзья, что вы, отделены оть меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной Русской земли! Я живу около годавъ чужой землю, вижу прекрасныя небеса, міръ богатый искусствами и человъкомъ. Но развъ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всяваго? Ни одной строки не могь посвятить я чужлому. Непреододимою пізпью прикованъ я къ своему. И нашъ бъдный, не яркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства, предпочель я небесамь лучшимь, привытинвъе глядъвшимъ на меня. И я не послъ этого могу не любить своей отчизны? Но тхать, выносить надменную гордость... пюдей, которые будуть передо мною дуться и даже мий пакостить — нать, слуга покорный. Въ чужой земла я готовъ все перенести, готовъ нищенски протянуть руку, если дойдеть до этого

діло. Но въ своей—никогда! Мон страданія тебі не могуть вполні (быть) повятны: ты въ пристани, ты какъ мудрень можешь перенесть и посміяться. Я бездомный, меня бырть и качають волны, и упираться мий только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы, сложить мий голову свою на родині. Если ты имбешь желаніе іхать освіжиться и возобновить свои силы, увидіть меня — прійзжай въ Римъ. Здісь мое всегдашнее пребываніе. На Іюнь и Іюль іду въ Германію на воды, и, возвратившись, провожу здісь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздухъ и забываю весь міръ. Напиши мий что нибудь про ваши московскія гадости. Ты видишь, какъ сильна моя любовь: даже гадости я готовъ слышать изъ родины».

Ужели все это поддёльныя чувства? Попробуйте поддёлаться такъ, и мы увидимъ, успёете ли вы обмануть насъ хотя на одинъ день; но если вы наложите на себя роль на всю жизнь,—неужели это возможно? Нётъ, натура ежеминутно будетъ вырываться наружу изъ-подъ личины.

И характеръ, и самая судьба Гоголя представляють чрезвычайно много общаго съ характеромъ и судьбою Руссо, этого нищаго, оклеветаннаго, бъжавшаго отъ родины и нъжно, тоскливо любящаго родину, подозрительнаго, неизмъримо и справедливо гордаго, чрезвычайно скрытнаго и не умъющаго ничего скрыть, пренебрегающаго всъмъ и всъми, нуждающагося во всъхъ, впадавшаго во многое непростительное и пагубное для другихъ менъе высокихъ по природъ своей натуръ и все-таки оставшагося чистымъ въ душъ, невиннымъ и наивнымъ, и, при всей своей наивности, и хитреца, и глубочайшаго сердцевъдца, загадочнаго для современниковъ, очень понятнаго для потомства, геніальнаго и благороднаго мизантропа, полнаго нъжной любви къ людямъ. Оба они, если хотите, были странные люде; но,—говорить Гоголь,—оба они имъли право быть такими, какими были, потому что были необыкновенными людьми, и по уму, и по душъ.

1840. Декабря 28. Римъ.

«Утинься! Чудно мвиоствет и великт Богь: я здоровъ. Чувствую даже свіжесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолженіемъ Мертвыхъ Душть. Вижу, что предметь становится глубже и глубже. Многое совершилось во мні въ немногое время; но я не въ силахъ теперь писать о томъ, не знаю почему, можеть быть потому самому, почему не въ силахъ былъ въ Москві сказать тебі ничего такого, что бы оправдало меня передъ тобою во многомъ. Когда нибудь въ обоюдной встрічі, можеть быть на меня найдеть такое расположеніе, что слова мон потекуть, и я съ чистой откровенностью ребенка повідаю состояніе души моей, причинившей многое вольное и неволь-

нос. О! ты долженъ знать, что тотъ, кто созданъ сколько набудь творить въ глубинъ души, жить и дышать своими твореньями, тотъ долженъ быть страненъ во многомъ. Воже! другому человъку, чтобы оправдать себя, достаточно двухъ словъ, а ему нужны цъмыя страницы. Какъ это тягостно иногда! Но, довольно. Цълую тебя! Письмо твое утъшительно. Благодарю тебя за него! растроганно, душевно благодарю. Я покоенъ. Свъжій воздухъ и пріятный холодъ здішней зимы дійствуетъ на меня животворительно. Я такъ покоенъ, что даже не думаю вовсе о томъ, что у меня ни копівки денегъ. Живу коекакъ въ долгъ. Мий теперь все трынъ трава.

Мы не боимся наскучить читателю выписками, потому соберемъ еще отрывки, касающіеся такого эпизода въ служебной дѣятельности Гоголя, обыкновенные слухи о которомъ всегда казались намъ странны. Слючивъ отзывы самого Гоголя съ нѣкоторыми мѣстами въ «Авторской Исповѣди», припомнивъ нѣкоторыя общія истины о легкости удовлетворить многимъ требованіямъ, если только захотѣть удовлетворять имъ, о томъ, какъ легко овладѣвають апатія и отвращеніе человѣкомъ съ пылкою натурою, когда онъ встрѣчаетъ равнодушіе и т. д., мы будемъ снисходительнѣе судить объ этомъ эпизодѣ въ жизни Гоголя.

«Ты не гляде на мои исторические отрывки: они молоды, они давис писаны, не гляди также на статью о среднихъ въкахъ въ Д. журналь. Она сказана только такъ, чтобы сказать что нибудь, и только развадорить несколько въ слушателяхъ потребность узнать то, о чемъ еще нужно разсказать, что оно такое. Я съ каждымъ мъсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думая также, чтобъ я старался только возбудить чувства и воображеніе. Клянусь: у меня ціль высшая. Я можеть быть еще мало опытенъ, я молодъ въ мысляхъ, но я буду когда нибудь старъ. Отчего же я черезъ недвию уже вижу свою ошибку. Отчего же передо мною раздвигается природа и человъкъ. Знаешь ли ты, что значить не встретить сочувствія; что значить не встретить отзыва. Я читаю одинь, решительно одинь въ здешнемъ университеть. Никто меня не слушаеть, на на одномъ ни разу не встрытиль я, чтобы поразила его яркая истина. И отъ того я рышительно бросаю теперь всякую художническую отдёлку, а тёмъ более желаніе будить сонныхъ слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю въ даль, я вижу его въ той системъ, въ какой оно явится у меня вылитою (sic) черезъ годъ. Хоть бы одно студенческое существо понимаю меня. Это народъ безцветной... Но въ сторону все это».

Я рас...лся съ Университетомъ, и я черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на каеедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года, годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говорить, что я не за свое дѣло взялся, въ эти полтора года я много вынесъ оттуда, и прибавилъ въ сокровищищу души. Уже не дѣтскія мысли, не огра-

неченый прежній кругь монхъ свідіній, но высокія исполненныя истины и ужасающаго величія мысле волновали меня. Мерь вамъ, мон небесные госте, наводившіе на меня божественныя минуты въ моей тісной квартирів, близкой въ чердаку! Васъ внято не знаеть, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія, когда вы исторгнетесь съ большей силою, и не посміеть устоять безстыдная дерзость ученаго невіжи, ученая, а неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и пр. и проч. Я тебів одному говорю это, другому не скажу я: меня назовуть хвастуномъ и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышель я на свіжій воздухъ. Это освіженіе нужно въ жизни, какъ цвітамъ дождь, какъ засидівшемуся въ кабинеті прогулка. Сміяться, сміяться давай теперь побольше. Да здравствуеть комедія! Одву, наконець, рішаюсь давать на театрі».

Примъры удивительной мъткости, проницательности взгляда и чрезвычайной върности пониманія людей и житейскихъ дълъ разстанны на каждой страницъ писемъ. Приведемъ только одно сужденіе, высказанное по поводу намъренія г. Погодина написать драматическія пьесы изъ эпохъ Бориса Годунова и Петра Великаго:

«Если вы хотите непременно вынудить изъ меня примечаніе, то у меня только одно имеется. Ради Бога прибавьте боярамь несколько глупой физіогноміи. Это необходимо такъ даже, чтобы они непременно были смешны... Черезъ это небольшой умъ между ними уже будеть резокъ. Объ немъ идутъречи, какъ объ разъученой голове. Такъ бываетъ въ государстве...

«Какая смішная смісь во время Петра... одинь самъ подставляль свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что одинь бранить Антихристову новизну, а между тімь самъ хочеть ділать новомодный поклонь, и бьется изъ свою

Какая проницательность исторического взгляда!

Искренно благодаримъ г. Погодина за напечатаніе драгоцівныхъ писемъ Гоголя и надівемся увидіть продолженіе этой чрезвычайно любопытной корреспонденціи въ слідующей книжкі «Москвитянина».

Новый московскій журналь, «Русскій Вістникь», въ двухъ посліднихъ книжкахъ представиль довольно значительное по объему стихотвореніе г. Огарева «Зимній Путь». Особенную важность этому стихотворенію придаеть то обстоятельство, что это покуда лучшее изъ беллетристическихъ произведеній, представленныхъ новымъ журналомъ. Достоинства этого стихотворенія, свойственныя вообще г. Огареву, опреділяются во всемъ своемъ объемі слідующею строфою:

> «Еще въ избахъ кой-гдв мерцаетъ Лучины дымный огонекъ

И діва вічный свой клубокъ Въ полу-дремотв напрядаетъ. Я живо помню, какъ порой Спокойная картина эта Своею милой простотой Меня пленяла въ прежни лета; Но нынь девы сонный ликъ. Храпящій на пече старекъ И вічно плачущій ребеновъ Въ дырявой дюлькі, и теленокъ Надъ грязнымъ мёсивомъ-ей-ей-Какъ жалкій образъ жизни скудной, Тоской бользненной и трудной Тревожать миръ души моей. Мильй мнь въ этой деревушив Воспоминанье объ одной Сосъдкъ, добренькой старушкъ Съ нехитрой детскою душей. Она бывало предъ иконой Взываеть въ искренней мольбъ, Чтобъ Вогь ему быль обороной И пекся о его судьбъ; Иль, молча сидя на диванъ, Гадаетъ трепетно о немъ, И все о немъ, о миломъ Ванъ, О внукв вътренномъ своемъ. «Ну! что вашъ внукъ?»—«Песалъ недавно». «Чай денегь просить милый внукъ?» «Ну что жь что просить? Воть забавно! «Ему въдь нужно для наукъ. «А мив?.. Стара я для наряда «И ничего самой не надо!» И вынеть дочери портреть, Въ живыхъ которой больше натъ, И смотрить съ грустною отрадой, И смотрить долго, и потомъ Утретъ слезу свою тайкомъ.

Много такихъ задушевно-грустныхъ, небрежно-поэтическихъ строфъ читатель найдетъ въ «Зимнемъ Пути», — и если онъ не встрътитъ въ остальныхъ строфахъ ничего свъжъе, энергичнъе, выработаннъе по формъ, то не встрътитъ также и ничего такого, что было бы ниже приведенной нами строфы, въ своемъ родъ прекрасной.

Кстати о стихахъ. Во 2-мъ № «Русскаго Вѣстника» прочли мы пьесу г. К. Аксакова «Солице и Луна». Это стихотвореніе напоминло намъ другую пьесу, сходную съ ней по содержанію, которую доставиль авторъ ея для напечатанія въ «Современникѣ», но которую напечатать мы не рѣшились. Теперь печатаемъ ее здѣсь, увѣренные, что тѣ, кому понравилась пьеса «Солице и Луна», отдадуть справедливость и стихотворенію г. Лебедева, написанному на ту же тему:

Работай, юноша-поэть, Во славу мысли и искусства! Гони мечту, туманный бредь И неосмысленныя чувства... Законы истины святой Средь нашей жизни многосложной, То величавой, то ничтожной, Подмёть и міру ихъ открой.

Зачёмъ ты вщешь вдохновенья? Оно въ тебв заключено,—
Великихъ душъ и пъснопънья
Благоуханное зерно.
Оно, быть можетъ, плодъ богатый
Произраститъ: не заглуши
Ты нъгой силъ и ихъ растратой
Сокровищъ истинныхъ души.

Ахъ, какъ обманчивы и милы Мечты и рой кипучихъ грезъ,— Отрава двятельной силы, Залогъ грядущихъ горькихъ слезъ! Укоръ тому, кто ихъ лелвялъ, Кто силы духа промоталъ, Кто много-много въ жизна свялъ-И только плевелы пожалъ;

Кто на землё—пунатикъ странный— Душой мечтательной летёлъ Въ какой-то области туманной... Тамъ много словъ, но мало дёлъ; Тамъ все милёй, тамъ все чудеснёй, И грезы, радушной семьей Слетаясь въ хоры, звонкой пёсней Голубятъ сонъ души больной. Но все идеть въ разумной пвим, Всему приходить череда; Мечтанья быстро продетвия, Настало поприще труда. Но гдъ же онъ, повлонникъ пъги? Онъ здъсь, измученный, больной; Онъ—робкій путникъ на ночлегь Въ странъ безвъстной и чужой.

Почуялъ онъ впервые муки
Въ сознаньи немощи своей,
Какъ передъ нимъ вставали звуки
Иныхъ, невѣдомыхъ рѣчей:
Онъ въ этой жизни, въ этомъ мірѣ
Томится скорбью и трудомъ;
Онъ—лишній гость на свѣтломъ пирѣ,
Онъ—нищій сердцемъ и умомъ!

А прежній мірь? Онъ такъ чудесенъ! Ему бы вновь отдаться сну, Ему бы грезъ и сладкихъ пъсенъ И блёдноликую луну...

Во славу мысли и искусства Работай, юноша-поэтъ! Гони мечту, туманный брелъ И неосмысленныя чувства.

И. Лебедевъ.

Признаться, мы не умѣемъ сказать, которое стихотвореніе лучше но можемъ сказать положительно, что ни то, ни другое не удовлетворяетъ насъ, въ смыслѣ поэтическаго произведенія.

Отметивъ лучшее (и оконченное) въ московскихъ журналахъ, мы должны были бы перейти къ петербургскимъ; но петербургскіе журналы продолжають статьи, начатыя ими въ первыхъ книжкахъ. Покуда мы можемъ сказать только о «Рудинъ», оконченномъ во второмъ нумерв «Современника» и возбудившемъ въ публикъ жаркіе и разнородные толки.

Не знаемъ, лучшая ли повъсть г. Тургенева этотъ «Рудинъ». Вообще споръ о литературныхъ рангахъ большею частью бываетъ безплоденъ, даже въ томъ случав, повидимому, болъе всего умъстномъ, когда дъло идетъ о присуждения безусловнаго первенства тому или другому произведению извъстнаго автора. Обыкновенно

の三ん

бываеть, что по однимъ качествамъ надобно поставить выше остальныхъ одно произведеніе, по другимъ-другое, по инымъ качествамътретье, и т. д. Настоящій случай, кажется, подходить подъ это правило. Уступая некоторымъ другимъ произведеніямъ г. Тургенева въ художественной выдержанности целаго, «Рудинъ» долженъ быть поставлень, по глубинь и живости содержанія, имъ охватываемаго, по силь и по самому характеру впечатльнія, имъ производимаго, очень высоко. Существенное значение последней повести г. Тургенева-ея идея: изобразить типъ некоторыхъ людей, стоявшихъ еще недавно во главъ умственнаго и жизненнаго движенія. постепенно охватывавшаго, благодаря ихъ энтузіазму, все более и болье значительный кругь въ лучшей и наиболье свыжей части нашего общества. Эти люди имъли большое значение, оставили по себъ глубокіе и плодотворные слъды. Ихъ нельзя не уважать, несмотря на всв ихъ смвшныя или слабыя стороны. Они, вообще говоря, оказывались несостоятельны при практическомъ приложеженій своихъ идей къ ділу, — отчасти потому, что еще недостаточно приготовлена была почва къ полному осуществленію ихъ идей, отчасти потому, что, развившись более помощью отвлеченнаго мышленія, нежели жизни, которая давала для ихъ возарвній и чувствъ одни отрицательные элементы, они, дъйствительно, жили болье всего головою; перевысь головы быль иногда такь великь, что нарушалъ гармонію въ ихъ дёятельности, хотя нельзя сказать, чтобы у нихъ сухо было сердце и холодна кровь. Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразиль г. Тургеневъ. Не столь ясно и полно выставлена имъ положительная сторона въ типъ Рудиныхъ. Въроятиве всего, произошло это оттого, что г. Тургеневъ, сознавая въ себъ очень сильное сочувствіе къ своему горю, опасался увлеченія, излишней идеализаціи и, вследствіе того, иногда насильственно старался смотрать на него скептически. Оттого характеръ Рудина, дъйствительно, не столь отчетливо представленъ, какъ многіе другіе характеры въ той же повъсти. Но неясность его, однако же, не такъ велика, чтобы трудно было читателю угадать и тв его черты, которыя оставлены несколько туманными. Мы не всв. стороны его жизни знаемъ одинаково хорошо; но темъ не менье онъ живой является намъ, и появление этой личности, могучей при всёхъ слабостяхъ, увлекательной при всёхъ своихъ недостаткахъ, производить на читателя впечатление чрезвычайно

١

сильное и илодотворное, какого очень давно уже не производила ни одна русская повёсть. Остальныя лица повёсти очерчены почти безукоризненно, а созданіе такого характера, какъ Лежневъ, открываеть ту благодатную и желанную сторону въ талантъ г. Тургенева, которой вообще не встрѣчалось въ русскихъ писателяхъ послѣдней эпохи... По поводу Лежнева мы когда-нибудь еще возвратимся къ повёсти г. Тургенева. Прибавимъ, что, при многихъ недостаткахъ «Рудина» въ художественномъ отношеніи, онъ показываеть, что для г. Тургенева начинается новая эпоха дѣятельности, что его талантъ пріобрѣлъ новыя силы, что онъ дасть намъ пронаведенія еще болѣе значительныя, нежели тѣ, которыми заслужилъ, въ глазахъ публики, первое мѣсто въ нашей новѣйшей литературѣ, послѣ Гоголя.

### ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

**АПРВЛЬ** 1856.

Оть «Русскаго Въстника» публика ожидала хорошихъ ученыхъ статей и не ошиблась въ этомъ предположении: въ двухъ первыхъ томахъ, онъ далъ читателямъ много хорошихъ ученыхъ трудовъ, изъ которыхъ иные справедливо заслужили общее вниманіе. Не будемъ перечислять всёхъ статей по различнымъ отраслямъ науки, назовемъ только важнейшія, или по интересу содержанія, или по именамъ авторовъ, или по тому и другому вмёств. Главнейшимъ образомъ, «Русскій Вестникъ», подобно всёмъ нашимъ журналамъ, интересуется разработкою исторіи русской литературы и русской исторіи; такъ и должно быть, потому что публика нынё по пренимуществу интересуется этими предметами.

Характеръ общаго воззрѣнія, которымъ «Русскій Вѣстникъ» намѣренъ руководиться при разсмотрѣніи вопросовъ, касающихся исторіи нашей литературы, опредълился, кажется, съ болѣе или менѣе достаточною для его читателей ясностью направленіемъ статьи г. Каткова, «Пушкинъ». Авторъ занятъ изслѣдованіемъ художественной стороны въ произведеніяхъ нашего великаго поэта, опредъленіемъ и уясненіемъ законовъ творчества, которыя съ особенною точностью могутъ быть подмѣчены въ его талантѣ. При этой высокой точкъ зрѣнія, конечно, историческая связь художника съ его вѣкомъ, біографическія мелочи и общественное значеніе его созданій имѣютъ только второстепенное значеніе, и все клонится къ разрѣшенію чисто эстетическихъ задачъ. Большая часть рецензій, помѣщенныхъ въ «Русскомъ Вѣстникъ», подтвержаютъ своимъ характеромъ увѣренность, возбуждаемую этой капитальной статьей журнала: онъ хочетъ быть органомъ художественной критики. Ко-

нечно, литература наша можеть отъ этого только выиграть, и каждое опредъленное, твердое, върное себъ направление имъетъ цъну уже потому, что въ основани его лежитъ убъждение. Статья г. Анненкова «О значеніи художественных произведеній для общества» очень върно соотвътствуеть направленію, выражаемому эстетическимъ изследованіемъ г. Каткова. По исторіи литературы, «Русскій Вістникъ» представиль прекрасную статью г. Савельева, извъстнаго нашего оріенталиста: «Н. И. Надеждинъ». Г. Савельевъ въ последнее время быль въ близкихъ отношенияхъ къ покойному редактору «Телескопа», и воспользовался оставшимся послѣ него отрывкомъ автобіографіи, чтобы высказать нісколько вірныхъ и теплыхъ замівчаній о литературной дізятельности и личныхъ качествахъ этого замвчательнаго писатели. Превосходно написанъ и чрезвычайно интересенъ отрывокъ изъ воспоминаній нашего знаменитаго романиста И. И. Лажечникова: «Знакомство мое съ Пушкинымъ».

По русской исторіи зам'ятимъ статьи г. Соловьева «Древняя Русь» и «Августь-Людвигь Шлёцеръ», г. Д. Милютина «Суворовъ», г. П. К. Щ—аго «Правленіе царевны Софіи», и г. Чичерина «Обзоръ историческаго развитія сельской общины въ Россіи». О каждой изъ нихъ мы должны сказать по н'яскольку словъ, а изсл'ядованіе г. Чичерина, касающееся вопроса очень важнаго и въ высшей степени интереснаго и представляющее выводы, совершенно различные отъ общепринятаго досел'я взгляда, заслуживаеть подробнаго разсмотр'янія, и мы готовы были бы посвятить ему не н'ясколько словъ, а н'ясколько десятковъ страницъ.

«Древняя Русь» г. Соловьева — общій взглядь на историческія отношенія Россіи къ западной Европѣ; главная мысль автора, что нашъ народь всегда стремился быть однимъ изъ европейскихъ народовъ, хорошо извѣстна была публикѣ, какъ одно изъ основныхъ понятій г. Соловьева. «Августь-Людвигь Шлецеръ» — не изслѣдованіе о значеніи трудовъ этого ученаго по русской исторіи, а біографическое введеніе къ этому изслѣдованію, безъ сомнѣнія, приготовляемому авторомъ. Г. Соловьевъ разказываетъ жизнь Шлецера до отътъяда изъ Россіи, въ 1767 году. Статья эта принадлежить къ числу лучшихъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Д. А. Милютинъ далъ журналу не менѣе, если еще не болѣе занимательную главу изъ первой части своей «Исторіи итальянскихъ войнъ». Личность Суворова очень

върно понята и ясно очерчена въ этомъ обзоръ его жизни до назначенія главнокомандующимъ русской арміи, посланной въ Италію. «Правленіе царевны Софіи», г. Щ—аго, возбудило общее вниманіе догадками о томъ, кто этотъ г. Щ—ій, загадочная подпись котораго въ первый разъявляется въ нашей литературъ, подъ статьею, отличающеюся если не глубокимъ изученіемъ источниковъ, то хорошимъ разсказомъ, если не новымъ взглядомъ на людей и событія, то, во всякомъ случав, удачнымъ выборомъ эпохи, очень важной и мало разработанной нашими историками. Когда любопытство, возбужденное именемъ автора, остыло, многіе оть одной крайности перешли къ другой и стали отнимать у разсказа всё достоинства. Это несправедливо: статья г. Щ—аго, конечно, не есть капитальное произведеніе великаго историческаго таланта или глубокой учености, но она написана живо и хорошо.

Важнъйшая въ научномъ отношении статья, изъ всъхъ досель помъщенныхъ «Русскимъ Въстникомъ» — «Обзоръ историческаго развитія сельской общины въ Россін», принадлежить молодому ученому, также, если не ошибаемся, въ первый разъ выступающему на литературное поприще. Намъ кажется, что трудъ г. Чичерина имъеть существенные недостатки, но, тъмъ не менъе, надобно ожидать отъ деятельности автора прекрасныхъ результатовъ для науки, лишь бы только онъ продолжалъ трудиться, какъ началъ, продолжаль сочувствовать не мелочнымь, хотя блестящимь, подробностямъ внъшней исторіи, а великимъ вопросамъ нашего историческаго быта: для первыхъ всегда найдется довольно компиляторовъ и разсказчиковъ, вторые нуждаются въ даровитыхъ изследователяхъ. Первая статья г. Чичерина встрвчена живымъ сочувствіемъ каждаго просв'ященнаго читателя, одобреніемъ вс'яхъ зам'ячательныхъ спеціалистовъ. Желать надобно, чтобы это побудило его идти по дорогъ, на которую вступиль онъ ръшительно и удачно, а другихъ молодыхъ ученыхъ-следовать его примеру. Достоинства изследованія г. Чичерина такъ несомненны, что мы не боимся высказать откровенное мибніе о техъ сторонахъ его труда, которыя вызывають критику.

Г. Чичеринъ былъ возбужденъ къ своему изследованію, какъ видно, миеніемъ о патріархальномъ происхожденіи нашей сельской общины, высказаннымъ въ известной книге барона Гакстгаузена. У него родилось желаніе провёрить изученіемъ фактовъ это поня-

тіе, показавшееся ему несправедливымъ. Онъ сталъ искать въ исторіи подтвержденія или опроверженія доказательствь, приводимыхъ Гакстгаузеномъ, - нашелъ, что ихъ можно опровергнуть, опровергь и удовлетворился этимъ, полагая, что опровергнуть слова Гакстгаузена значить доказать неосновательность мивнія, раздівляемаго знаменитымъ путешественникомъ. Онъ остановился на Гакстгаузень — это была, намъ кажется, первая ошибка съ его стороны. Авторъ «Путешествія по Россіи» авторитеть въ сельскомъ хозяйствъ, политической экономіи, если угодно, въ этнографіи и многомъ другомъ, касающемся современнаго быта, но не въ исторіи. Онъ излагаеть вопросъ, обратившій на себя вниманіе г. Чичерина, только мимоходомъ, не развивая въ надлежащей полноть и точности доказательствъ, на которыхъ основывается мнёніе кажущееся ему справедливымъ. Эта неполнота и неточность опровергаемаго писателя послужили причиною неполноты и неточности и въ опроверженіи. Если бы г. Чичеринъ, начавъ съ Гакстгаузена, не остановился на немъ, а перешелъ кънашимъ историкамъ, онъ нашель бы истинныхь своихь противниковь, отъ победы надъ которыми и зависить успахъ его дала, потому что у нихъ мивніе о патріархальномъ происхожденіи русской общины подкрыпляется гораздо сильнейшими доказательствами, нежели у немецкаго экономиста. Онъ нашелъ бы тогда необходимость сообщить боле строгости и самымъ пріемамъ, упогребляемымъ у него при різшеніи вопроса. Теперь же многіе существенно важные для рѣшенія вопроса. факты, выставленные нашими историками въ такомъ видъ, которымъ подтверждается патріархальное происхожденіе нашей общины, онъ оставляеть безъ вниманія, о нёкоторыхъ другихъ высказываетъ понятія едва ли согласныя съ нынѣшнинъ состояніемъ русской исторіи, и вообще подагаеть доказаннымь многое вовсе недоказанное, и, наоборотъ, лишеннымъ доказательствъ многое кажущееся нынъ положительно доказаннымъ. Оттого и результаты его изслъдованія, въ которыхъ несомнівнна есть доля правды, являются не вполнъ доказанными, а часто и ръшительно преувеличенными. Не считаемъ научнымъ доводомъ той мысли, которою, будто твердъйшимъ аргументомъ, заключается его статья: «сравнивать наши общины съ патріархальными общинами другихъ народовъ значитъ отрицать въ насъ историческое развитіе»—это вовсе не аргументь: во-первыхъ, наука должна стремиться не къ тому, чтобы доказать

ту или другую пріятную или непріятную для насъ мысль, вносимую въ науку извив, а просто къ открытію истины, какова бы она ни была; во-вторыхъ, неподвижность сельскихъ общинъ вовсе не есть доказательство неподвижности всего нашего историческаго существованія: изв'єстно, что общій ходъ историческаго движенія состоить въ расширении его круга; начинается оно съ передовыхъ классовъ общества и достигаетъ низшихъ слоевъ народа, что совершается очень медленно. И въ Англіи и во Франціи народъеще недавно и очень мало вовлечень въ историческое движеніе; твиъ естественные полагать, что у нась оно еще и не касалось сельскаго быта, и факты доказывають, что историческими двятелями у насъ досел' были только высшія сословія и, отчасти, города: о народъ исторія упоминаеть ръдко, развъ въ исключительныхъ случаяхъ, какъ въ 1612 году, да и то для того только, чтобы тотчасъ же опять забыть о немъ. Уливительно ли после того, что историческое движение очень мало касалось внутренняге быта сельскихъ общинъ. Такъ и думають обыкновенно, полагая, что онъ составляють остатокъ патріархальнаго быта. Г. Чичеринъ приходеть къ совершенно другимъ выводамъ, которые выражены имъ въ следующихъ положеніяхъ:

«Изъ историческаго обзора сельскихъ учрежденій мы можемъ вывести слідующее:

- 1. Что наша сельская община вовсе не патріархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собою изъ естественнаго союза людей, а устроена правительствомъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ государственныхъ началъ.
- 2. Что она вовсе не похожа на общины других славянских племенъ, сохранивших, свой характеръ посреди историческаго движенія. Она имъетъ свои особенности, но онъ вытекаютъ собственно изъ русской исторіи, не имъющей никакого сходства съ исторіею западныхъ славянскихъ племенъ.
- 3. Что наша сельская община иміла свою исторію и развивалась по тімъ же началамъ, по какимъ развивался и весь общественный и государственный быть Россіи. Изъ родовой общины она сділалась владільческою, а изъ владільческой государственною. Средневіковыя общинныя учрежденія не иміли ничего сходнаго съ нывішними: тогда не было ни общаго владінія землею, ни ограниченія права наслідства отдільныхъ членовъ, ни переділа землею, ни ограниченія права перехода на другія міста, ни соединенія земледільцевъ въ большія села, ни внутренняго суда и расправы, ни общинной полиціи, ни общинныхъ хозяйственныхъ учрежденій. Все ограничивалось сборомъ податей и отправленіемъ повинностей въ пользу землевладільца, и значеніе сельской общины было чисто владільческое и финансовое.

4. Настоящее устройство сельских общинь вытекло изъ сосмовных обязанностей, наложенных на земледъльцевъ съ конца XVI въка, и преимущественно изъ укръпленія ихъ къ мъстамъ жительства и изъ разложенія податей на души».

Если бы эти положенія были подтверждены різшительными доказательствами, всв наши понятія о внутренней исторіи русскаго быта совершенно измѣнились бы, чему, сказать кстати, нельзя было бы не радоваться, потому что новыя, вводимыя мевніемъ о недавнемъ происхожденіи нынішней сельской общины, представляли бы гораздо болье пріятнаго личнымъ желаніямъ почти каждаго изъ насъ. Но дело въ томъ, что г. Чичеринъ, исключительно занимаясь Гакстгаузеномъ, недостаточно, какъ намъ кажется, опровергь мньніе о патріархальномъ происхожденіи нашей сельской общины, только разделяемое немецкимъ путешественникомъ, но вовсе не имъ основанное и опирающееся на многочисленныхъ фактахъ, не приводимыхъ, конечно, у Гакстгаузена и не разсмотренныхъ въ стать в нашего изследователя. Кроме того, какъ намъ кажется, г. Чичеринъ допустилъ въ основныхъ своихъ понятіяхъ некоторую неясность, чему причиною опять изложение Гаксттаузена, который, вакъ мы сказали, не имълъ намъренія углубляться въ историческій вопросъ, чуждый его спеціальности. Г. Чичеринъ скромно говорить, что «не имъль претензіи написать полную исторію сельской общины, а хотель только выставить на видь некоторыя историческія данныя, могущія служить къ уясненію этого важнаго вопроса». Мы, ограниченные теснымъ пространствомъ трехъ-четырехъ страницъ въ бъгломъ журнальномъ обозръніи, еще менъе можемъ предъявлять претензію на полный разборъ его прекрасной статьи, обильной и новыми фактами и новыми взглядами: мы хотимъ также только висказать нёкоторыя замёчанія относительно ея существенныхъ положеній. «Наша община не родовая, она не образовалась сама собою изъ естественнаго союза людей», потому что въ нее вторглись чуждые элементы, именно она подпала подъ власть чуждаго ей князя и его дружины. Но авторъ не изследоваль, въ какомъ отношеніи эти владельцы стали къ внутреннему быту общины. Касались ли они ея внутренняго устройства, или довольствовались темъ, что собирали подать, брали ратниковъ на время похода и присвоили себъ право судить, по старымъ обычаямъ? Все доказываетъ, что они ограничивались этою заботою о собственныхъ правахъ и выгодахъ, этими чисто внёшними отношеніями, и, если община исполняла свои обязанности бъ владъльцу, она въдала свои домашнія діла какъ хотіла. «Земля стала собственностью князя и другихъ владъльцевъ, а не общины». Что жъ тутъ важнаго для общиннаго начала? и нынъ земля составляеть собственность государства или пом'вщика, а не общины; за крестьянами, ее населяющими, признается только право пользованія ею, а не собственности,--но дълить ее между собою по старому общинному началу никто имъ не мешаетъ, -- ни государственная администрація, ни помъщикъ. Такъ и всегда было. Въ какія бы руки ни переходила высшая власть надъ землею, которую населяють и непосредственно обработывають поселяне, они все-таки обработывали и дёлили ее между собою по старому обычаю. Владелець въ это не вмешивался, потому что это не касалось его интересовъ. Правда, прямая выгода побуждала его, какъ побуждаетъ и нынъ, часть земли, находящейся въ его владении, брать въ собственное пользование и обработывать ее посредствомъ натуральной повинности, возлагаемой имъ на поселянъ, или отдавать въ наемъ. Г. Чичеринъ, находя въ древнихъ памятникахъ факты указывающіе на обычай отдавать землю въ наемъ, видить въ нихъ доказательство, что въ XIV--XVI или въ XII-XV въкахъ (наугадъ опредъляемъ эпоху, къ которой надобно относить по его теоріи паденіе общины, потому что онъ самъ не опредвляетъ его точнымъ образомъ) община совершенно исчезла. Это несправедливо. Никто не думаетъ, чтобы когда нибудь все пространство русской земли делилось между членами общинъ: напротивъ, за выдёленіемъ каждому участка для обработки, всегда оставалось множество земли; она принадлежала племени, или общинъ; потомъ, когда явились владъльцы, принадлежала владельцу, какъ ему принадлежала и земля, предоставленная въ обработку общинъ, живущей подъ его властью; и если эта часть земли, не принадлежащая къ участку, обработываемому общиною, отдавалась въ наемъ, это нисколько не мѣшало внутреннему порядку общины, которая оставленныя ей земли все-таки делила между своими членами. Право найма существовало и въ патріархальной общинъ, – этого никто не думалъ отрицать. Продажа и покупка разныхь участковь земли отдельными лицами также не мёшаеть признавать, что общинное владение продолжалось. Никто не думаль отрицать, что подле общинных земель издавна возникли частныя

влальнія. Напротивъ, историки наши говорять объ этомъ положительно и находять, что количество земли, состоящей въ частной собственности, постепенно увеличивалось; но все-таки большая подовина обработываемой земли оставалась въ общинномъ владеніи (если община была независима отъ частнаго владельца) или, по крайней мітрі, въ обработкі, у общины съ прежнимъ обычаемъ двлежа (если община находилась подъ властью частнаго лица). Третью причину утверждать, что родовая община въ XIII - XVI въкахъ исчезла у насъ, авторъ находить въ переселеніяхъ крестьянъ, которые тогда не были кръпки землъ: родственники могли расходиться, чуждые другь другу люди сходиться. Это опять ничего не доказываеть. Никто не думаль утверждать, чтобы общинность владънія земли въ какомъ нибудь сель Ивановь или Петровь въ XVI или XV въкъ зависъла оттого, что всъ поселяне, живущіе въ немъ, считають себя потомками одного и того же лица, Ивана, жившаго въ XII въкъ, или Петра, жившаго въ IX въкъ. Они могли быть совершенно посторонніе другь другу люди и знать, что не находятся въ родстве - и все-таки они по старому обычаю делили землю. Ученые, думающіе, что община наша имфеть патріархальное происхожденіе, не то полагають, чтобы до XVII въка не существовало на Руси никакихъ отношеній, кромѣ родовыхъ: напротивъ, они показывають, какъ мало-по-малу развивались отношенія, чуждыя родовому быту, и говорять только, что по старому обычаю, при отсутствіи причинъ поступать иначе, на эти новыя отношенія переносились формы и учрежденія родоваго быта. Такъ было и съ общиннымъ началомъ. Принимая въ общину посторонняго человъка, ему давали въ XV въкъ участокъ земли, какъ то дълается и нынъ. Притомъ, авторъ, повидимому, представляетъ себв, что до украпленія поселянь за землею переселенія отдільных винь съ одного жительства на другое происходили въ такомъ обширномъ размъръ, какого они навърное не имъли. Нельзя предполагать, чтобы до конца XVI въка поселяне наши «предавались», какъ онъ выражается, «кочевой жизни», и чтобы на Юрьевъ день дороги покрывались безчисленными обозами переселенцевъ. Безъ особенныхъ, чрезвычайно сильныхъ причинъ, безъ крайней необходимости земледвлецъ не решится на переселеніе: оно очень трудно для него. И чёмъ внимательные вникнемъ въ данныя, сохраненныя для насъ актами, летописями, песнями, записками иностранцевъ, темъ тверже

убъдимся, что распоряженія объ укрыпленіи поселянь за вемлею были вызваны не столько желаніемъ прекратить бродяжничество, сколько другими соображеніями, о которыхъ упоминаеть и г. Чичеринъ. Самое приведение въ исполнение этой мары доказываеть, что число действительно пользовавшихся прежнимъ обычаемъ было не слишкомъ значительно, и что масса населенія въ началь приняла новую міру довольно равнодушно, болье какъ формальность, нежели какъ существенное изменение въ матеріальномъ положении. Следствія обнаружились уже черезь несколько леть, какъ то указано, между прочимъ, и г. Соловьевымъ въ «Обзоръ событій конца XVI и начала XVII стольтій». А когда поселяне рышались переселяться, это чаще всего делалось не отдельными людьми, а цеными волостями или селами. Причины были общія для всёхъ жителей села или волости-недостатокъ земли, или обременительность условій, или слухъ о лучшихъ условіяхъ. Да и нынѣ подобные факты совершаются большею частью сообща всеми поселянами, а не отдельными искателями приключеній. Словомъ, ближайшее соображеніе фактовъ убъждаетъ, что число новыхъ пришельцевъ въ общинъ никогда не могдо быть такъ значительно, чтобы разстроивать ее: община сидела на месте, а когда двигалась-что случалось редко, и не съ многими общинами-то двигалась вся вместе, и черезъ переседение изминялись только ея мисто жительство и вижшиее отношение къ владъльческой власти, а не внутренния отношенія между поселянами, ее составлявшими. Такимъ образомъ, доказательства, на которыхъ основывается заключение г. Чичерина о совершенномъ упадкъ общинныхъ отношеній между членами самой общины въ XIII-XV векахъ, не представляются убълительными. Община не разрушалась: она только потеряла значение въ общей государственной жизни, не имъла вліянія на историческія событія,это безспорно; но эти событія не коснулись ея внутренняго устройства, потому что никому не было охоты обращать на него вниманіе. Г. Чичеринъ, кажется, сміталь эти существенно различные факты, визмнее безсиліе и бездъйствіе приняль за смерть. Но если бы община умерла въ XVI въкъ, какимъ образомъ и когда могла бы она воскреснуть, и, притомъ, воскреснуть въ совершенно прежнемъ видъ? Г. Чичеринъ считаетъ ся возстановление слъдствиемъ мъръ, принятыхъ правительствомъ съ финансовою целью: подати върнье уплачиваются целою волостью, нежели отдельными лицами.

Но, во-первыхъ, эти причины существовали и прежде; во-вторыхъ, гдв доказательства того, что общинное владвніе землею возстановлено административными мфрами? Такихъ указовъ нфтъ; напротивъ, общинное владеніе постоянно упоминается въ узаконеніяхъ, какъ старинный обычай. Да и когда обычное право (les coutumes), если оно умерло въ жизни, возстановлялось письменнымъ законоположеніемъ? Этому ніть ни одного примітра не только въ русской, но и ни въ какой другой исторіи. Характеръ письменнаго всегда нововведеніе, и что касается вопросовъ владенія- всегда до сихъ поръ во всёхъ странахъ-все более и более строгое развитіе правъ личной собственности. И наконецъ, какимъ образомъ созданная мерами правительства съ финансовою целью въ XVII— XVIII въкахъ русская община могла бы походить своимъ внутреннимъ устройствомъ на патріархальную общину другихъ славянскихъ племенъ? Г. Чичеринъ просто отрицаетъ это сходство, не представляя доказательствъ своему отрицанію. Онъ имель бы основаніе отрицать только тогда, если бы сравниль внутреннее устройство русской, сербской и пр. общинъ; а этого-то именно онъ и не сдълалъ. Словомъ, если онъ хочетъ, чтобы наука приняла его мивніе объ исчевновеніи у насъ сельской общины въ XIII—XV въкахъ и возрожденіи ея административными мізрами въ XVII—XVIII стольтіяхъ, онъ долженъ представить новыя доказательства, которыя опровергали бы понятія нашихъ историковь и факты, ими выставленные на первый планъ въ исторіи нашего внутренняго быта. Если сделаеть это, наши спеціалисты, конечно, первые порадуются тому, что ихъ ошибка будеть открыта, потому что истина для ученаго, преданнаго своей наукъ, дороже всего. Но мы должны сказать, что опровергнуть понятіе о нашей общинь, какъ остаткь глубокой древности, а не созданіи XVII—XVIII стольтій—дело очень трудное и едвали возможное.

Мы прямо высказали наше мивне о положеніяхъ, которыя старается доказать г. Чичеринъ, потому что никакія противорвчія не отнимутъ у его статьи важнаго достоинства: она—первое подробное изслівдованіе о вопросів, чрезвычайно важномъ, и если різшеніе, предлагаемое авторомъ, не будеть принято наукою, то безъ сомивнія, спеціалисты отдадутъ справедливость тому, что трудъ его представляеть много матеріаловъ для исторіи русской общины, особенно вившнихъ ея отношеній къ владівльцамъ; существенное же зна-

ченіе для русской исторіи несомнѣнно пріобрѣтеть она тѣмъ, что послужить исходною точкою для новыхъ изъисканій, — и, судя по качествамъ, какія обнаружилъ авторъ въ своемъ первомъ трудѣ, надобно желать, чтобы онъ принялъ участіе въ этихъ дальнѣйшихъ изъисканіяхъ.

По всеобщей исторіи читателями «Русскаго В'єстника» была зам'єчена статья г. Кудрявцева «Карлъ V». О лекціи покойнаго Грановскаго «Океанія и ея жители» мы уже им'єли случай говорить.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

## май 1856.

— Радушно привътствовали мы «Русскую Бесъду» и радовались основанію этого журнала, будто пріобретаемъ въ немъ союзника по убъжденіямъ, сподвижника въ общемъ дълъ. А между тъмъ, извъстно было, что убъжденія, раздъляемыя «Современникомъ» со встми другими журналами, пользующимися большимъ ими меньшимъ сочувствіемъ въ огромномъ большинстве просвещенныхъ людей нашей земли, отвергаются «Русскою Беседою», какъ ошибочныя; извъстно было, что «Русская Бесъда» и основывается именно съ тою цёлью, чтобы противодействовать вліянію нашихъ мнівній, если возможно-уничтожить его. Какъ же радоваться появленію противника? Или мы надъялись, что «Русская Бесьда» будеть не такова, какъ того всв ожидали, судя по программъ, что она смягчить предполагаемую резкость своего протеста, будеть удадяться борьбы? Нётъ, этого нельзя было надеяться. Программа и имена многихъ сотрудниковъ слишкомъ ясно убъждали, что «Русская Беседа» начнеть открытую и сильную борьбу. Ея воинственность обнаружилась еще до появленія первой книги журнала, споромъ его редакціи съ «Московскими Вѣдомостями» о народномъ воззрѣніи въ наукѣ. «Русскій Вѣстникъ», которому ближе петербургскихъ журналовъ могли быть известны намеренія новаго журнала, также объявляль, что предвидить неизбежность жаркихъ преній съ «Русскою Беседою». Первая книга ея не замедлила оправдать эти предвъстія. Всъ статьи, сколько нибудь выражающія духъ журнала, таковы, что ни одна изъ нихъ не могла бы быть напечатана ни въ «Русскомъ Въстникъ» ни въ «Отечественныхъ Запискахъ», ни въ «Современникъ». «Русскій Въстникъ», по своему мъстному положенію, чувствующій на себь ближайшую обязанность обращать особенное вниманіе на «Русскую Бесьду», уже началь съ нею серьезное преніе: первый же нумеръ его, вышедшій посль появленія «Русской Бесьды», содержить уже сильное возраженіе на важньйшую статью «Русской Бесьды», и мы должны сказать, что въ этомъ случав мнанія, выраженныя «Русскимъ Въстникомъ», кажутся намъ совершенно справедливыми. Натъ сомнанія что «Русская Бесьда» будеть защищаться и нападать, что названные нами выше петербургскіе журналы должны принять участіе въ жаркихъ преніяхъ и, конечно, по характеру своихъ убъжденій, станутъ не на сторонь «Русской Бесьды».

И, однако же, мы отъ искренняго сердца повторяемъ свое привътствіе «Русской Бесъдъ, желаемъ ей долгаго, полнаго силы существованія. Это потому, что мы считаемъ существованіе «Русской Бесъды» въ высокой степени полезнымъ для нашей литературы вообще и въ частности для тъхъ началъ, противъ которыхъ возстаетъ она, которыя для насъ дороже всего, которыя мы защищали и всегда будемъ защищать. Будемъ говорить откровенно: искренность—лучшее правило въ жизни; «Русская Бесъда» сама объщаетъ искренность и, конечно, готова принять ее отъ другихъ.

Разногласіе между убѣжденіями славянофиловъ \*), органомъ которыхъ хочеть быть «Русская Бесѣда», и убѣжденіями людей, противъ которыхъ они возстають, касается многихъ очень важныхъ вопросовъ. Но въ другихъ, еще болѣе существенныхъ стремленіяхъ противники совершенно сходятся, мы въ томъ убѣждены. Мы хотимъ свѣта и правды,—«Русская Бесѣда» также; мы, по мѣрѣ силъ, возстаемъ противъ пошлаго, низкаго и грязнаго, — «Русская Бесѣда» также; мы считаемъ кореннымъ врагомъ нашимъ въ настоящее время невѣжественную апатію, мертвенное пустодушіе, лживую мишуру,—«Русская Бесѣда» также. И, каковы бы ни

<sup>\*)</sup> Употребляемъ это названіе потому, что сами сотрудники «Русской Бесфды» принимають его, но остаемся при мивніи, которое выразнии недавно, что провваніе это кажется намъ произвольнымъ и не довольно точнымъ. Во первыхъ, симпатія къ славянскимъ племенамъ не есть существенное начало въ убъжденіяхъ цёлой школы, называемой этимъ именемъ. Во вторыхъ, кто же взъ образованныхъ людей не раздёляетъ нынё сь нею этой симпатіи? Въ третьихъ, имя «славянофиловъ» уже изношено и отчасти измельчало: мы не хотёли бы для гг. Аксаковыхъ, Кирфевскихъ, Кошелева, Самарина, Хомякова, кн. Черкасскаго имени, напоминающаго о Шишковъ.

были разногласія, мы увѣрены, что «Русская Бесѣда» въ сущности точно также понимаетъ всѣ вти слова, какъ и мы. Согласіе въ сущности стремленій такъ сильно, что споръ возможенъ только объ отвлеченныхъ и потому туманныхъ вопросахъ. Какъ скоро рѣчь переносится на твердую почву дѣйствительности, касается чего нибудь практическаго въ наукѣ или жизни, коренному разногласію нѣтъ мѣста; возможны только случайныя ошибки съ той или другой стороны, отъ которыхъ и та и другая сторона съ радостью откажется, какъ скоро кѣмъ нибудь пзъ чьихъ бы то ни было рядовъ будетъ высказано болѣе здравое рѣшеніе, потому что тутъ нѣтъ разъединенія между образованными русскими людьми: всѣ хотятъ одного и того же.

Въ самомъ дълъ, чего хотимъ мы всъ? увеличенія числа учащихся и выучивающихся; усиленія научной и литературной дівятельности; проложенія желізныхъ дорогь; разумнаго распреділенія экономическихъ силъ, и т. д.-Мы увърены, что какихъ бы началъ ни держался человъкъ въ сферъ отвлеченныхъ вопросовъ, онъ также будеть отвергнуть и «Русскою Бесевдою», какъ и нами, если не хочеть всего этого. Возьмемъ вопросы болъе частные. Чего напримвръ, требуеть «Русская Бесвда» въ сферв научной двятельности? Полнъйшаго и основательнъйшаго знакомства съ европейскою наукою \*); усиленной разработки вськъ отраслей науки, касающихся русскаго міра, преимущественно русскаго быта и исторіи. Прекрасно. Мы всв хотимъ того же самаго, и «Русская Бесвда» конечно, не оскорбить никого изъ грамотныхъ людей русскихъ подозрвніемъ, что онъ не раздъляеть этихъ желаній. Въ чемъ же несогласіе между нами и славянофилами? Въ вопросахъ, которые могуть быть очень важны для Германіи или для Франціи, но которымъ у насъ не пришло еще время — служить достаточнымъ основаніемъ для разъединенія здравомыслящихъ людей. Это вопросы теоретическіе, пока еще вовсе не имъющіе у насъ приложенія къ жизни, -- воп-

<sup>\*)</sup> Обращаемъ вниманіе читателей на то, что въ статьяхъ лучшихъ участниковъ «Русской Бесёды» это требованіе выражено съ отсутствіемъ всякой двусмысленности. Этого для насъ довольно. Нужна намъ европейская наука? воть въ чемъ вопросъ, а не въ томъ, изъята ли она въ своемъ нынёшнемъ видѐ отъ всякихъ недостатковъ и во всемъ ли уже достигла совершенства, — этого никто не думаетъ и въ западной Европъ, никто изъ умныхъ людей не думаетъ и у насъ.

росы, ведя споръ о которыхъ (на сколько возможенъ у насъ споръ о нихъ), можно и должно у насъ не разрывать рукъ, соединяемыхъ въ дружеское пожатіе согласіемъ относительно вопросовъ, сушественно важныхъ въ настоящее время для нашей родины.

Такъ мы думаемъ и такъ всегда будемъ думать, пока «Русская Бесъда» не измънитъ дълу просвъщения и житейской правды, за которое теперь, несмотря на всъ неумъренныя (и, по нашему мнънию, ръшительно преждевременныя) инвективы противъ людей, думающихъ объ отвлеченныхъ вопросахъ иначе, нежели она, — стоитъ она почти во всемъ существенно важномъ.

Будетъ ли она продолжать стоять за просвъщение? Надвемся, основываясь на томъ, что издатель журнала-г. Кошелевъ, къ числу главныхъ сотрудниковъ принадлежатъ гг. Аксаковы, Самаринъ, Хомяковъ, кн. Черкасскій. Но постоянно ли будетъ оправдываться наша надежда, зависить оттого, ихъ ли мивнія будуть преобладать въ журналь. Это необходимо для того, чтобы журналь пріобрыль симпатію въ публикв и литературв, и, искренно желая того, откровенно выскажемъ, что «Русской Беседе» предстоить внутренняя борьба для сохраненія въ литературів міста, которое назначается ей ожиданіями публики. Въ первой книгь, вмъсть съ статьями, заслуживающими одобрение и отъ тахъ, которые противоречать имъ, нашла себе место статья, которая кажется приличною не «Русской Беседе», а разве покойному «Маяку». Этого мы не хотъли ожидать, и хотъли бы думать, что это случайная ошибка. Если бы г. N только хвалиль какъ ему угодно комедін г. Островскаго, тутъ не было бы беды; но зачемъ примешивать странные толки о постороннихъ делу предметахъ, которыхъ онъ совершенно не хочеть понимать? Его разсужденія слишкомъ противоричать общему духу самой «Русской Беседы». Правда, «Русская Беседа», въ предисловін, которое сообщено нами читателю въ предъидущей книгъ журнала, предупреждаетъ, что въ ней мы встрътимъ людей, «которые болье или менье разногласять между собою въмньніяхъ касательно важныхъ и отчасти жизненныхъ вопросовъ», но кружокъ которыхъ все-таки связанъ «единствомъ коренныхъ, неизмънныхъ убъжденій». Намъ кажется, что единство между г. N и, напримъръ, г. Самаринымъ или гг. Аксаковыми едва ли можетъ существовать въ чемъ нибудь существенно важномъ.

Союзъ ихъ съ нимъ ненатураленъ. Дъло другое, еслибъ онъ за-

хотълъ сдълаться ихъ ученикомъ, — это было бы и естественно п хорошо; тогда только мы успокоились бы за «Русскую Бесъду». Полагая, что это такъ и случится, не будемъ говорить о статъъ г. N, называющей гръхомъ все, что происходитъ въ міръ не по правилу, предлагаемому стихомъ изъ одной русской пъсни:

## Потерпи, сестрица, потерпи родная!

Мы думаемъ, что о дёлахъ земныхъ, каковы наука и литература, разсуждать съ г. N совершенно безполезно; считаемъ обязанностью замѣтить только, что и онъ не долженъ бы говорить о нихъ: вёдь это суетныя и тлізнныя земныя занятія, несовмѣстныя съ его точкою зрітія. Надіясь, что онъ пойметъ всю справедливость этой истины и не будетъ говорить ничего, или заговоритъ другимъ, болье приличнымъ русской литературъ тономъ, въ слітерующихъ книгахъ журнала, мы не будемъ принимать его статью въ соображеніе при нашемъ мнітій о «Русской Бесітар»; но крайность, въ которую неосторожно вовлекъ онъ «Русскую Бесітар», служитъ доказательствомъ, что новый журналъ долженъ точные и строже опреділить границы своего направленія.

Съ цълью содъйствовать ему въ этомъ, мы обратимъ вниманіе его участниковъ на тъ обстоятельства и вопросы, отъ точнаго взгляда на которые много зависить успъхъ общаго намъ съ ними дъла—содъйствія развитію роднаго просвъщенія, и плодотворность самыхъ споровъ «Русской Бесъды» съ ея противниками, если должны быть постоянные споры.

Съ того времени, какъ славянофилы, нѣкогда смѣшиваемые и, можетъ быть, смѣшивавшіе сами себя съ различными сотрудниками «Москвитянина» и тому подобныхъ журналовъ, выступили сомкнутою партіею въ «Московскихъ Сборникахъ» 1846 и 1847 годовъ, прошло около десяти лѣтъ. Многими важными событіями и перемѣнами ознаменованы эти годы и вообще въ европейской, а тѣмъ болѣе въ русской жизни. Всякій, каковы бы ни были его убѣжденія, получилъ много уроковъ, увидѣлъ исполненіе многихъ своихъ надеждъ, испыталъ много разочарованія. Многое, что было—съ какой бы то ни было точки зрѣнія—своевременно и умѣстно въ 1846 году, съ той же самой точки зрѣнія должно представляться несвоевременнымъ въ 1856 году. Кто хочетъ, чтобы его требованія имѣли основаніе въ дѣйствительности, кто не хочетъ сражаться

съ химерами, скорбъть о недостаткахъ, уже давно исправленныхъ, долженъ принять во внимание положение вещей въ настоящемъ, а не то, какъ ему представлялось положение вещей въ 1846 или 1847 гг. Намъ кажется, напримъръ, что въ настоящее время твердить о необходимости народности въ изящной литературъ - дъло совершенно излишнее: русская изящная литература стала народна на столько, на сколько позволяють ей обстоятельства, и если въ ней есть недостатки, то уже, конечно, не оть подражанія западу, а отъ вліявія совершенно другихъ обстоятельствъ, чуждыхъ намфренію и желанію писателей. Въ этомъ случав славянофилы, кажется, согласны съ нами. По крайней мъръ, такъ думаетъ г. Самаринъ, надвемся, и другіе участники «Русской Беседы» разделяють его довольство нашею изящною литературою въ этомъ отношеніи. «Но въ нашей наукв недостаеть народности, нвтъ русскаго возарвнія въ нашей наукъ, -- говоритъ г. Самаринъ, котораго въ этомъ случать надобно считать представителемъ метенія «Русской Бестеды» вообще. Надобно, - говорить онъ, - чтобы русская наука приняла въ себя столько же народности, какъ въ изящной литературъ. Итакъ, мърою народности въ наукъ хотять принимать степень вліянія народности на нашу изящную литературу, -- кажется, такъ; мы не пивемъ нужды измвнять въ какомъ бы то ни было смыслв мивнія славянофиловъ, потому приводимъ въ выноскъ слова г. Самарина \*).

<sup>\*)</sup> Мы должны отдать г. Самарину справедливость, что мивніе своихъ противниковъ ввлагаетъ онъ вврно; онъ ваставляетъ ихъ говорить такъ: «Мысль, по существу своему, бевстрастна и безцвътна, и потому ученый, не умъвшій или не хотъвшій очистить себя отъ представлевій, понятій и сочувствій, прилипающихъ невольно къ каждому человъку отъ той среды, къ которой онъ принадлежить, не можетъ быть достойнымъ служителемъ пауки. Кто вносить случайное и частное въ область міровыхъ идей, тотъ выносить изъ нея, вмъсто общечеловъческихъ истинъ или върнаго отраженія предметовъ въ сознаній, представленія не полныя, образы изуродованные и прихотливо расцвъченные». И вслёдъ ва втими словами, начинаетъ онъ изложеніе своихъ майній такимъ образомъ:

<sup>«</sup>Совершенно тоже говорилось и печаталось у насъ еще недавно о художествъ. Поваія есть воспроизведеніе идеи или сущности явленія въ живомъ образъ. Идея—достояніе всего человъчества, а форма, хотя и взятая изь области случайнаго, очищается отъ всего случайнаго и просвътляется насквозь идеею; слъдовательно, въ художественномъ творчествъ участіе народности незаконно. Это послъднее примъненіе общаго понятія объ отношеніи человъческаго къ народному теперь устаръло и откинуто вмъстъ съ безчисленнымъ множествомъ всякихъ предубъжденій... Было бы позволительно предоставить времени произвести такую же реакцію и противъ теперешнаго гоневія въ

Ĺ

Если все дело состоить въ этомъ, то, признаемся, мы не видимъ достаточныхъ причинъ съ такимъ жаромъ требовать, будто чего нибудь новаго, признанія правъ народности на участіе въ наукъ. Въ самомъ дълъ, чъмъ ограничивается полнъйшее вліяніе народности на изящную литературу? 1) Степень вниманія, обращаемаго литературою на тъ или другіе предметы, соразмъряется со степенью важности, какую имьють эти предметы въ народной жизни; потому литература занимается преимущественно изучениемъ своего роднаго быта; 2) Форма художественнаго произведенія должна быть совершенно народна. Все это давнымъ-давно существуеть и въ русской наукъ, на сколько существуеть русская наука. Огромное большинство нашихъ ученыхъ всв силы свои посвящаетъ разработкъ отечественной исторіи, этнографіи, фауны, флоры и т. д. Твии отраслями науки, которыя имвють предметомъ ивчто общее для насъ и для иноземцевъ, занимается только меньшинство, котораго, конечно, не захочеть уменьшить «Русская Беседа», потому что и безъ того знакомство наше съ европейскимъ просвъщеніемъ еще слабо и поверхностно, по справедливому сознанію «Русской Беседы». Стало быть, надобно желать не того, чтобы пропорція ученыхъ, занимающихся изученіемъ Россіи, увеличилась насчетъ ученыхъ, знакомящихъ Россію съ Западною Европою, а только того, чтобы число тёхъ и другихъ увеличивалось, чего и желаетъ каждый изъ насъ. Что же касается народности въ формъ науки, то, какъ извъстно, форма въ дълъ науки далеко не имъетъ того

народность въ дёлё науки; но мы мало цёнимъ успёхъ отъ пресыщенія, и потому, не взоёгая и не откладывая спора, приступаемъ прямо къ улсенію возбужденнаго нами вопроса. Недоразуменія лежать на немъ, какъ отвердёвшіе слои наносныхъ понятій».

Итакъ, дёло кажется неподлежащимъ сомиёнію: г. Самаринъ, говоря отъ имени всей школы, требуетъ для народности въ наукъ техъ же правъ, которыя уже даны ей въ искусствъ. Обращаемъ также вниманіе читателя на слово «недоравумънія»: намъ кажется, что если «Русская Бесъда» дъйствительно останется върна научной точкъ врънія г. Самарина, а не образу мыслей г. N, то дъйствительно основаніемъ спора окажутся взаимныя недоразумънія, а не существенное разномысліе, и споръ о различіи началь прекратиться, какъ скоро мнимые противники объяснятся другъ съ другомъ. Объясненія съ г. N, конечно, не приведутъ къ согласію: тутъ различіе, дъйствительно, лежитъ въ сущности попятій. Или намъ и г. Самарину) должно забыть то, что мы знаемъ, или г. N узнать многое, на что не обращаль онъ вниманія. Послёднее и легче и лучше.

существеннаго значенія, какъ въ искусстві: наука требуеть отъ формы только двухъ качествъ, чисто внішнихъ: во-первыхъ, чтобы изложеніе удовлетворяло читателя такъ называемыми качествами слога, во-вторыхъ, чтобы оно было сообразно степени образованія и познаніямъ той публики, для которой предназначается.

Относительно слога или манеры изложенія—ужели надобно говорить о такихъ вещахъ? впрочемъ, такъ какъ мы хотимъ собственно уяснить вопросъ, то не будемъ оставлять безъ вниманія и мелочей, которыя иногда подають поводь къ серьезнымъ, повидимому, недоразумъніямъ — относительно слога надобно согласиться, что въ немъ сильно отражается народность: извъстно различіе между нъмецкимъ и французскимъ изложениемъ ученыхъ вопросовъ, --намъ кажется, что и русскіе ученые имфють общую манеру въ этомъ случав: она занимаетъ средину между французскою и нвмецкою. Но если кому нибудь кажется, что слогь въ нашихъ ученыхъ сочиненіяхъ еще не такъ різко самостоятеленъ, какъ формы нашей поэзін, каждый уступчивый охотно оставить это мевніе безъ противоръчія: стоить ли спорить о риторикъ? То же надобно сказать и о приспособленіи изложенія науки къ понятіямъ и степени образованности читателей: это каждый старается дёлать, и спорить противъ того, что русская книга должна быть приспособлена къ потребностямъ русскихъ читателей, никто не будетъ. Чего же больше требовать отъ науки въ пользу народности? «А народное воззрѣніе? - Но въ чемъ же оно состоитъ, кромѣ качествъ, нами указанныхъ? Гизо и Мишле — оба французы: что у нихъ общаго, кром'я общихъ качествъ французскаго слога? Въ воззрении Мишле гораздо больше сходства съ воззрвніемъ, какое имветъ Маколей, нежели съ Гизо. Надобно вникнуть въ это, и мы убъдимся, что главнымъ основаніемъ различія въ ученомъ воззрѣніи бываетъ степень общаго образованія, на которой стоить авторъ, а не народность его, партія (ученая или политическая), къ которой онъ принадлежить, а не языкь, которымь онь говорить. Вліяніе французской народности на французскую науку, нёмецкой на нёмецкую оказывается очень незначительно, если народность не смёшивать съ учеными и другими убъжденіями и съ степенью общаго образованія, и не ограничивать вліянія народности теми качествами изложенія, которыя укавали мы выше. Убъжденія существенно одинаковы во всъхъ странахъ при одинаковой степени образованности и при одинаковомъ благородствъ характера. Мы очень хорошо знаемъ, что разумфють подъ «русскимъ воззрвніемъ» люди мало образованные: они выражаются такъ потому, что не знають о существовании и во Франціи, и въ Англіи, и въ Германіи совершенно подобныхъ воззрвній между людьми мало образованными, которыхъ и вездв очень много. Но мы решительно не знаемь, чемъ можеть отличаться возарвніе г. К. Аксакова или г. Самарина отъ возарвнія, какое имветь каждый ставшій въ уровень съ векоми человекъ, какой бы націк онъ ни принадлежалъ. Есть, правда, одно, чемъ они отличаются не отъ иноплеменниковъ, а отъ многихъ изъ насъ: именно они заботятся о введеніи въ науку русскаго народнаго воззрѣнія между твиъ, какъ другіе думають только о томъ, чтобы развивать свое воззрвніе сообразно настоящему положенію науки. Но что же двлать! у каждаго изъ насъ есть свои любимыя заботы, желанія, если угодно, мечты, къ которымъ все другіе люди, кроме немногихъ друзей, остаются довольно холодны. Въ этомъ отношении нужно соблюдать взаимную терпимость: любимая тема есть у каждаго ученаго своя. Иногда надъ этою человъческою слабостью можно посмёнться, не переставая сочувствовать другь другу; но что касается лично насъ, мы находимъ, что любимая тема писателей, нами названныхъ, нимало не забавна, потому что расположение къ ней вызывается фактомъ серьёзнымъ и грустнымъ: наука наша находится действительно въ состоянии, котораго вовсе еще нельзя назвать блистательнымъ. Правда, знанію прошедшаго и настоящаго Россіи иностранцы учатся у насъ; но всему остальному должны еще мы учиться у нихъ, а сами мы не внесли еще въ науку ничего новаго. Всв согласны въ объяснении этого факта: просвъщение у насъ еще слишкомъ мало распространено въ обществъ; истинно ученыхъ людей у насъ еще мало; всв наши умственныя силы еще поглощаются гигантскою задачею распространенія просвіщенія въ нашемъ отечествъ: удивительно ли послъ того, что намъ еще недосугь заниматься капитальными трудами для веденія впередъ общечеловъческой науки? Подождемъ времени, когда у насъ будетъ оставаться досугь для разработки философіи, всеобщей исторіи и другихъ наукъ, возделывание которыхъ не лежить исключительно на насъ: тогда исполнивъ свою прежнюю задачу: «просвътиться», мы будемъ работать и на пользу общечеловъческой науки не хуже нъмцевъ и францувовъ, а, можетъ быть, и лучше, если върить шопоту высокой народной гордости, живущей въ каждомъ изъ насъ. Къ этому фактическому объяснению, принимаемому всеми серьёзными людьми, некоторымь угодно прибавлять догадку, что мы можемъ ускорить приближение срока для своего двятельнаго участия въ развитіи общечеловъческой науки, если будемъ заботиться о внесеніи въ нашу науку «народнаго воззрінія». Положимъ, что эта догадка ошибочна, -- въ ней нътъ еще важнаго проступка: никому не запрещается строить гипотезы, разумъется, подъ тъмъ условіемъ, чтобы не враждовать къ людямъ, не принимающимъ гипотезу, пока она не оправдана фактами. Положимъ, что она справедлива, - никто не можетъ претендовать на людей, не принимающихъ ее, пока она не подтверждена фактами; сущность гипотезы въ томъ и состоитъ, что принятіе или отверженіе ея-дъло личной воли, а не обязанности. Уб'ёдить въ справедливости гипотезы нельзя никакою полемикою или діалектикою: надобно педтвердить ее фактами. Итакъ, по нашему мнѣнію, гг. Самаринъ, К. Аксаковъ и другіе избрали бы самый върный и краткій путь, если бы озаботились проведеніемъ «народнаго воззрѣнія» въ капитальныхъ ученыхъ трудахъ: 1) показать фактически въ чемъ можетъ состоять требуемое ими «народное воззрвніе» въ наукв, кромв указанныхъ нами выше качествъ изложенія? 2) доказать самымъ дѣломъ, что при помощи заботы о «народности воззрѣнія» русскому ученому легче двинуть впередъ общечеловъческую науку, нежели при помощи обыкновеннаго метода и обычныхъ ученыхъ средствъ. Пока это не будетъ показано и доказано фактами, всякія похвалы народному воззренію кажутся намъ лишенными действительнаго содержанія и основанія. Но, съ другой стороны, пока люди, принимающіе гипотезу, которой мы не принимаемъ, будуть обо всемъ, что принадлежить міру действительности и сфере положительной науки, сохранять убъжденія, приличныя образованному человьку нашего времени, мы не перестанемъ сочувствовать этимъ людямъ во всемъ, кромъ ихъ мечты, которая, принадлежа къ міру мечтаній, не имъетъ въ нашихъ глазахъ особенной важности и не можетъ для насъ служить поводомъ къ серьезному разногласію. Одинъ астрономъ утверждаетъ, что на луна есть жители, другой не принимаетъ этой гипотезы. Они могутъ вести объ этомъ ръчь «умную, но праздвую», по выраженію г. И. Аксакова, и, однако же, это не мізшаеть последнему отдавать справедливую похвалу положительнымъ услугамъ, какія первый можеть оказывать наукѣ, одинаково интересующей обоихъ.

Итакъ, какихъ же положительныхъ услугь общему нашему дълу ждемъ мы отъ «Русской Беседы», если она останется верна направленію, за которое ручается имя издателя и лучшихъ сотрудвиковъ и нъкоторыя статьи первой книги ихъ журнала? Во всемъ, что касается положительныхъ, а не отвлеченныхъ вопросовъ, она, кажется намъ, будетъ говорить вёрно и здраво, какъ говорятъ всё истинно просвъщенные люди въ наше время; участники этого журнала располагають значительнымъ запасомъ знаній и ревности къ дълу просвъщенія \*); они люди серьезные, люди съ горячими и твердыми убъжденіями: какъ же не радоваться, что они нашли органъ для своей литературной діятельности? Во всімъ, что имбетъ дъйствительное значение для науки и жизни, они будуть дъйствовать въ пользу просвъщенія: чего же требовать больше? Споры о гипотезахъ не принесутъ вреда ничему существенно важному, если объ спорящіе стороны будуть помнить, что гипотезы должны имъть только второстепенную важность сравнительно съ чистыми выводами изъ фактовъ дъйствительности; а въ этихъ выводахъ болъе или менъе согласны всъ образованные люди. Гипотезы, даже ошибочныя, имьють и хорошую сторону (подъ условіемь, конечно, не увлекаться ими до презрвнія къ фактамъ): онв возбуждають двятельность мысли. Особенно важна эта выгода въ техъ случаяхъ, когда мысль, слишкомъ привыкшая къ рутинв и апатіи, нуждается въ возбудительныхъ средствахъ, чтобы проспуться изъ полудремоты. Таково именно кажется намъ положение нашей литературы, и мы ожидаемъ отъ гипотезы, выставляемой славянофилами, оживленія для нашей умственной деятельности: многіе, прежде не думавшіе, начнуть думать, -- а это въ настоящее время важне всего. Споры, лишь бы только велись о предметахъ, «вызывающихъ на размышленіе», а не о какихъ нибудь мелкихъ дрязгахъ, и лишь бы велись благородно, оживляють литературу.

<sup>\*)</sup> Просимъ не забывать, что мы имъемъ въ виду не всёхъ участниковъ «Русской Бесъды», а такихъ людей, которые похожи на гг. Аксаковыхъ, Кошелева, Самарина, Хомякова. Каждый журналъ и каждая школа имъютъ слабыя стороны и сотрудниковъ, которые не содъйствуютъ увеличенію славы журналь. Но каждый журналь стремится побъдить въ себъ эти недостатки. Безъ сомивнія, необходимость этого увидить и «Русская Бесъда».

Желаемъ «Русской Беседе» благоденствія и процестанія!

«А опасность, угрожающая отъ нея вашимъ убъжденіямъ?»— Опасность вовсе не такъ велика, какъ могутъ думать иные, предубъжденные противъ «Русской Бесъды»: отъ истинныхъ славянофиловъ нельзя ожидать, чтобъ они хотъли

Ко днямъ Кошихина Россію возвратить,

чтобъ они стали пропов'ядовать отчуждение отъ общечелов'яческой образованности. Мы в'яримъ, когда г. Самаринъ говоритъ отъ липа ихъ:

"Потребность народнаго воззрвнія многіе принимають за желаніе, во что бы то ни стало, отличиться отъ другихъ, какъ будто бы въ этомъ отличів завлючалась цёль направленія. Имъ кажется, что ученый, садясь за свойрабочій столь, задаеть себі задачу выдумать, изобрісти русское народное воззрвніе, напримеръ, коть на феодализмъ. Нельзя же ему повторять, что сказали Газо или Гриммы: то были немцы! И созданный воображениемъ труженикъ, несчастная жертва воображаемыхъ дурныхъ советовъ, грызеть перо, потираеть себь лобь и губить время въ безплодной погонь за оригинальностью. Но вольно же въ такой форм'я представлять себ'я участие народности въ развити науки! Неразумное, безотчетное и преднамиренное отрицание чужаю потому только, что оно чужое, при недостатки своего, при внутренней пустоть, не поведеть къ расширенію области знанія. Этого никогда никто и не утверждаль... Здравое понятіе о народности ограничивается, съ одной стороны, боязнью исключительности, съ другой-боязнью саппаю подражанія. Эта последняя боязнь, безспорно именшая основание въ первоначальныхъ приемахъ науки, пересаженной въ Россію изъ западной Европы, теперь начинаеть исчезать."

«Имѣвшая» а не «имѣющая»: итакъ, по словамъ г. Самарина, славянофилы находять, что возставать противъ слѣпаго подражанія иноземцамъ въ наукѣ уже прошло у насъ время, и уже не боятся за нашу народную самостоятельность; итакъ, по ихъ мнѣнію, мы уже имѣемъ въ наукѣ столько самостоятельности, сколько позволяетъ намъ степень нашихъ познаній. Если такъ думаютъ славянофилы, они думаютъ справедливо. Подобно г. Самарину, г. К. Аксаковъ говоритъ, что «странно было бы нападать изъ любви къ народности на общечеловѣческое: это значило бы отказывать своему народу въ имени человѣческомъ. И, конечно, такихъ нападеній нельзя ожидать отъ «Русской Бесѣды». Прекрасно! мы вполнѣ вѣримъ такому образу мыслей въ гг. К. Аксаковѣ и Самаринѣ, и желаемъ только, чтобы «Русская Бесѣда» никогда не покидала этой точки зрѣнія.

Трудно после этихъ объясненій понять, въ чемъ должно состоять требуемое г. Самаринымъ и г. К. Аксаковымъ «народное воззрвніе въ наукв»: ни тотъ, ни другой не обратили вниманія на то, что сущность требованія выражается въ его осуществленіи, и не позаботились уяснить для насъ теорію свою практическими приложеніями ея къ какимъ нибудь определеннымъ вопросамъ. А теорія безъ практики почти неуловима для мысли, и общія понятія, ими высказываемыя, неопределенны въ своей отвлеченности. Намъ кажется, что сущность ихъ требованія состоить въ томъ, чтобы мы поняли необходимость критики въ наукъ и не увлекались предразсудками и пристрастіями, по крайней мірь, чуждыми нашимъ нравамъ, если нельзя всегда предостеречься отъ предразсудковъ, всосанныхъ съ молокомъ матери, хотя и эти предразсудки не лучше другихъ и также должны быть отстраняемы каждымъ изъ насъ въ дълъ науки. Въ предисловіи въ «Русской Бесьдь» также встръчается слово «критика». О, если дело идеть только о томъ, что надобно все принимать съ строгою критикою и безпощадно отбрасывать предубъжденія, то это діло прекрасное; мы прибавили бы только, что каждое дело надобно называть его настоящимъ именемъ, и, напримъръ, чувствуя потребность «критики въ наукъ», прямо и говорить, что требуется «критика въ наукъ», а не «народное возарвніе или восточное начало. Само собою разумвется, вирочемъ, что критика хороша только при соблюдении нъкоторыхъ научныхъ условій; изъ нихъ важнѣйшія: 1, основывать свои сужденія о томъ, что справедливо и что несправедливо, на идеяхъ, выработанныхъ современною наукою, а не на какихъ либо субъективныхъ симпатіяхъ, не на мертвой буквъ какой либо книги и не на предразсудкахъ, которые сами не выдерживаютъ критики; 2, ни подъ какимъ видомъ, ни для какихъ цѣдей не игнорировать и не искажать фактовъ. Если «Русская Беседа», верная словамъ гг. Самарина и К. Аксакова, въ своей «критикъ науки» будетъ соблюдать эти постудяты, эти категорическіе императивы науки, она скажеть намъ очень много хорошаго, хотя скажеть мало такого, что бы не было уже (и очень недурно) высказано въ западной Европъ, потому что Европа очень любитъ критику въ наукъ и занимается ею очень небезуспѣшно.

Не знаемъ, во всемъ ли согласятся съ нами гг. К. Аксаковъ и Самаринъ,—въроятно, не во всемъ, потому что трудно найти двухъ

людей, которые думали бы совершенно одинаково, хотя бы они принадлежали и къ одной школь, а не къ различнымъ; но надвемся, что точекъ сходства въ нашемъ и ихъ образъ мыслей найдется довольно много, быть можеть, бол'е, нежели серьезных поводовъ къ разногласію. Н'ткоторые другіе участники «Русской Бестады», візроятно, найдуть неудовлетворительными многія изъ объясненій, удовлетворительныхъ для ученыхъ, нами названныхъ. Наконецъ, съ г. Х. мы можемъ соглашаться только въ двухъ пунктахъ: въ томъ, что терпвніе-прекрасное качество, и въ томъ, что смиреніе-высокая добродітель; но такъ какъ эти вопросы принадлежатъ не литературъ, а законамъ благоустройства и благочинія, то можно, пожалуй, сказать, что мы съ нимъ не сходимся ровно ви въ чемъ, когда речь идеть о литературе. Это различие между разными соучастниками «Русской Беседы» делать необходимо: иначе, если мысли. г. К. Аксакова смешивать съ мыслями г. N. или наоборотъ, дело совершенно запутается.

Но мы все говоримъ о направленіи «Русской Бесьды», а ничего еще не сказали о содержаніи первой ся книги, -- это потому. что интересъ публики возбуждается собственно направленіемъ «Русской Беседы», а не частными достоинствами или недостатками статей, вошедшихъ въ составъ ся первой книги. О нихъ достаточно будеть сказать и сколько словь. Съ лучшими изъ стихотвореній мы уже познакомили читателя въ предъидущемъ нумерѣ нашего журнала; кромъ ихъ, въ отдълъ Изящной Словесности помъщено одно стихотвореніе Жуковскаго, и двъ его статьи въ прозъ: «О меланхолін» и «О привидініяхь». Духь, которымь оні проникнуты тоть же, какъ и въ остальныхъ сочиненіяхъ Жуковскаго о психологическихъ предметахъ. Кромъ того, г. П. Киръевскій помъстиль нъсколько русскихъ пъсенъ изъ своего сборника. Въ отдълъ Критики заметимъ статью г. Г-ва «О семейной хроникв», г. С. Аксакова: въ ней разсеяно много умныхъ мыслей; две небольшія статьи г. Кошелева отличаются большимъ знаніемъ дела. О стать в г. Самарина: «Два слова о народности въ наукъ», и небольшой статейкъ г. К. Аксакова: «О русскомъ воззръніи», мы говорили подробно. Онъ служать какъ бы программою «Русской Бесъды», -- и если она останется върна этой программъ, то, безъ сомнънія, пріобрътетъ общее уважение, чего мы отъ души желаемъ.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

юнь 1856.

И стихотвореніямъ, и повъстямъ, и драмамъ бываетъ иногда, какъ людямъ, счастье, ничъмъ, повидимому, незаслуженное. Скажите, напримъръ, за что всъ чувствительныя сердца въ старинные годы выбирали для акомпанимента своихъ вздоховъ непремънно или:

«Стонетъ сизый голубочекъ, Стонетъ онъ и день и ночь...»

или:

«Взвейся выше, понесися, Сизокрымый голубокъ...»

между тымь, какъ въ то же самое время были сотни другихъ пъсенокъ, ничуть не уступавшихъ ни «сизокрылому голубку», ни «сизому голубочку» своею чувствительностью и гораздо лучше написанныхъ? За что изръчение Суворова дало безсмертие именно «Пригожей Поварихъ», а не другому какому нибудь плохому роману? Чъмъ, наконецъ, и въ наши времена комедія «Чиновникъ» заслужила то особенное счастье, что возбудила живые споры въ обществъ и подала поводъ къ появленію двухъ замъчательныхъ разборовъ, изъ которыхъ одинъ читатели пробъжали въ предъидущей книжкъ нашего журнала, а первая половина другаго, принадлежащаго Н. Ф. Павлову, помъщена въ № 11-мъ «Русскаго Въстника?» Русская драматическая литература не очень богата прекрасными новостями; но каждый скажеть, что всякій годь ставится у нась на сцену, если не больше, то ужь никакъ не меньше десятка новыхъ пьесъ, отличающихся гораздо большими литературными достоинствами, нежели последняя пьеса графа Соллогуба. И, однакожь, онъ проходять безъ шума; а «Чиновнику» досталась громкая слава. Или эта комедія обратила на себя общее вниманіе тъмъ, что поразительно плоха? и того нельзя сказать о «Чиновникъ:» онъ, правда, очень слабъ въ художественномъ отношеніи, но бывають сотни пьесъ еще гораздо слабъе его,—и, однако же, о нихъ не говорять, а о немъ говорять. Странное счастье, незаслуженное счастье «Сизому голубочку», «Пригожей Поварихъ» и «Чиновнику!»

Такъ ли? Въ самомъ ли дѣлѣ незаслуженное? Не на первый ли только взглядъ кажется, булто всѣ эти три произведенія получили свою извѣстность только благодаря капризу случая? Вѣдь случайно ничего не бываеть на бѣломъ свѣтѣ—ужели только «Сизый голубокъ» и «Чиновникъ» составляютъ исключеніе изъ общаго правила? Вѣроятно, извѣстность ихъ основана же на чемъ нибудь. О «Сизомъ голубкѣ» намъ некогда пускаться въ изъисканія; но что «Чиновникъ» надѣлалъ шума не безъ причины знаетъ каждый: благо, дѣло еще недавнее. Въ комедіи графа Соллогуба есть нѣсколько горячихъ словъ противъ злоупотребленія, которое возбуждаетъ общее негодованіе. Потому-то и возбудила она къ себѣ общее вниманіе.

Такъ. Но этимъ самымъ объясненіемъ и запутывается діло. Если нівкоторыя прекрасныя фразы «Чиновника» вызвали единодушные апплодисменты, то за что же критика напала на эту комедію такъ безжалостно? Положимъ, что пьеса слаба, очень слаба; но відь не говорять же о самыхъ слабыхъ пьесахъ такъ строго, какъ говорить о «Чиновникъ» Н. Ф. Павловъ. Его разборъ написанъ чрезвычайно ідко. Неужели пьеса не заслуживала пощады за свои громкія фразы? Отчего такой гивъв.

Оттого гивъъ, что высокія притязанія не могуть не возбуждать жолчи, когда ими обнаруживается только незнаніе двла и неумвнье взяться за него.

Въ чемъ эти высокія притязанія, эта неправда, намъ не нужно говорить: читатели знають, какой вопросъ ставить «Чиновникъ» и какъ різшаеть его. Въ главныхъ мысляхъ, критика г. Н. Ф. Павлова сходится съ тімъ, что было высказано въ нашемъ журналіз по поводу пьесы графа Соллогуба. Надимовъ, столь самодовольный, съ такою гордостью выставляющій себя въ примітрь всізмъ, такъ презрительно отзывающійся о всіхъ, кроміз себя, провозглашающій во всеуслышаніе, что Россія въ немъ нуждается и погибнеть безъ

него,—этотъ Надимовъ не знаетъ ни Россіи, ни людей, ни самого себя; онъ ни къ чему не способенъ, онъ поступаетъ хуже всёхъ тёхъ, противъ которыхъ возстаетъ. Надобно же разоблачить такого чемовъка, надобно же доказать, что онъ самъ не понимаетъ того, о чемъ твердитъ. И если онъ выступаетъ на сцену съ намъреніемъ сдълать другихъ подобными себъ, то надобно же сказать, что онъ жестоко ошибается, считая себя образцовымъ человъкомъ, и что истина, случайно примъшиваемая имъ къ суетнымъ похваламъ самому себъ, искажаясь въ его устахъ въ угоду его самолюбивымъ мечтаніямъ, перестаетъ быть истиною.

Съ этой цълью написанъ разборъ Н. Ф. Павлова, какъ и разборъ, помъщенный въ «Современникъ». Но г. Павловъ идеть далъе. Обнаруживая, что идея комедіи фальшива, онъ подробною эстетическою критикою доказываеть, что фальшивость основной идеи погубила и художественное достоинство пьесы.

Черезъ это его разборъ получаетъ новое достоинство: въ немъ пріобретаетъ русская литература прекрасный примеръ истинной художественной критики, понятія о которой такъ затемнились после смерти Белинскаго.

Художественность состоить въ соответствии формы съ идеею; потому, чтобы разсмотръть, каковы художественныя достоинства произведенія, надобно какъ можно строже изслідовать, истинна ли идея, лежащая въ основаніи произведенія. Если идея фальшива, о художественности не можеть быть и речи, потому что форма будетъ также фальшива и исполнена несообразностей. Только произведеніе, въ которомъ воплощена истинная идея, бываетъ художественно, если форма совершенно соответствуетъ идев. Для решенія последняго вопроса надобно просмотреть, действительно ли все части и подробности произведенія проистекають изъ основной его идеи. Какъ бы замысловата или красива ни была сама по себе извъстная подробность-сцена, характеръ, эпизодъ,-но если она не служить къ полнъйшему выраженію основной идеи произведенія, она вредить его художественности. Таковъ методъ истинной критики. У насъ въ последние годы все эти коренныя понятия запутались и затеменлись. Люди, наиболье толковавшіе о художественности, ръшительно сами не знали, что такое художественность. Они, забывъ обо всемъ, на что должна обращать главное свое вниманіе критика, вообразили, будто художественность состоить въ красивой отдълкъ подробностей, въ украшении произведения заботливо сдъланными картинками и ловко обточенными фразами. О томъ, имъютъ ли смыслъ эти украшения, нужны ли они для выражения идея, существуетъ ли, наконецъ, въ произведении какая нибудъ идея, они и не думали спрашивать.

По ихъ понятіямъ, чёмъ болёе походить литературное произведеніе на хорото обточенную игрушку съ пріятно звенящими бубенчиками, тёмъ оно художественнёе. Они совершенно возвратились къ невинной порё тріолетовъ и буриме. Если бы воскресли Буало и Лагарпъ, они обняли бы этихъ мастеровъ разбирать достоинства «красотъ піитическихъ»; самъ Толмачевъ и даже самъ Бургій не отказали бы въ полномъ своемъ одобреніи ихъ тонкому вкусу.

Но публика не способна нынѣ восхищаться литературными игрушками, еще менѣе способна уважать разсужденія о достоинствахъ отдѣлки бубенчиковъ на игрушкахъ. Критика лишилась не только уваженія, даже вниманія читателей. Она стала скучна. Кому охота смотрѣть на то, какъ переливаютъ изъ пустаго въ порожнее? Одного слова «художественность» стало уже довольно, чтобы навести тоскливѣйшую зѣвоту на самаго безстрашнаго читателя.

Не пора ли прекратить эту забаву? довольно времени погублено на нее; довольно надобла она встыть.

Пора критикъ вспомнить, что она должна быть не пустословіемъ объ игрушечныхъ бубенчикахъ. Чъмъ же она должна быть? Не зачъмъ пускаться въ длинныя разсужденія о томъ, чъмъ должна быть критика,—укажемъ на разборъ «Чиновника», написанный г. Н. Ф. Павловымъ: вотъ истинно художественная критика, вотъ та критика, которой требуетъ публика, потому что въ ней находитъ мысль и дъло, а не пустыя ръчи о красотахъ побрякушекъ.

Каждый помнить еще превосходныя письма г. Н. Ф. Павлова по случаю изданія «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» Гоголя. Разборъ «Чиновника» стоить, въ своемъ родѣ, этихъ писемъ. Больше мы ничего не скажемъ въ похвалу его новой статьи, потому что трудно пріискать другую похвалу, выше этой.

Вы хотите говорить о художественности? Посмотрите же, какъ понимаетъ художественность г. Павловъ, какъ онъ, ни на минуту не забывая объ идет произведенія, каждую подробность спрашиваєть: «скажи мит прежде, зачёмъ ты здёсь? дала ли тебт общая.

мысль комедін право являться передо мною въ этой комедін? Нужна ли ты для воплощенія идеи? Не противорічниць ли ты ей, вмісто того, чтобы оправдывать ее и оправдываться ею? Только тогда, если ты докажешь это, я спрошу, красива ли ты». И когда каждая сцена, каждый характеръ поочередно обличается въ несообразности съ идеею целаго или въ излишности для нея, онъ неумолимо говоритъ: «быть можетъ, эта частность отличается щегольскою отдълкою, все равно: будь она красива или некрасива, -- она неумъстна, фальшива, противохудожественна». Выть можеть, напримъръ, салонъ графини описанъ очень изящными и подробными чертами, быть можеть, вся вившность аристократизма выставлена въ лице графини очень точно; но чувства и поступки графини носять ли на себт отпечатокъ аристократизма? Узнаемъ ли мы изъ комедін графа Соллогуба, какъ чувствують и поступають дамы высшаго общества? Нътъ. Нътъ? Такъ зачъмъ же она графиня? зачемъ же ея аристократическій салонь? Это рама безъ портрета, это надпись безъ предмета, къ которому должна относиться, въ этихъ подробностяхъ нътъ художественнаго смысла, авторъ испортиль ими свою комедію, въ которой онв излишни и фальшивы:

«Вообще надо замётить, что туть действуеть какая-то графиня допотопная, а не графиня современная намъ. Иные писатели любять присвоивать себь, преимущественно передъ другими, знаніе всыхъ тонкостей въ свытскомъ кругъ, называемомъ, если хотите, высшимъ обществомъ. Знаніе это, благодаря нашимъ нравамъ, нашей физіологіи и счастиво или несчастиво сложившимся историческимъ событіямъ, достигается легко и нисколько не сопряжено съ теми препятствими, которыя были отличительною чертою народовъ Запада. Не было и нътъ мудрости познакомиться съ графиней, съ убранствомъ ея комнать, съ ея гардеробомъ, проникнуть къ ней въ душу, изследовать движенія ея ума, определить понятія, привитыя ей векомъ. Нужень только таланть. Но, повторяемъ, въ сочиненіяхъ иныхъ писателей не замітно цільнаго желанія взучить предметь, который, по благопріятному стеченію обстоятельствь, находится подъ рукою. Къ несчастію, все, что носить у насъ правильно или неправильно вмя образованности: познанія, общественное положеніе, знакомство съ известною средою людей, все употребляется часто средствомъ для одного чванства передъ другими. При внимательномъ взглядъ не ръдко можно увидъть тамъ на див ничего болбе, какъ пустое тщеславіе. «Я профессоръ въ этой наукт не потому, чтобъ имъзъ особенныя споссбности, а потому, что ежедневно упражняюсь въ ней, я ежеминутно тамъ, гдв васъ нетъ». Это щегольство, основанное на ничтожныхъ случайностяхъ жизни, влечетъ за собою часто свое собственное наказаніе.

"Тотъ не знаетъ высшаго общества, кто знаетъ его за тъмъ только, чтобъ

сказать другимъ, что они его не знаютъ, какъ не можеть назваться образованнымъ человакомъ тогъ, кто читаетъ книгу за тамъ только, чтобъ похвастать ею. Да, во многимъ изображеніямъ этого общества примішивалось у насъ почти всегда тайное чувство хвастовства, — и что же вышло? писатель преврателся въ модестку съ Невскаго проспекта, въ столяра, въ бронзовыхъ дълъ мастера. Нарядить графиню по моде, поставить передъ ней вазу съ цветами, убрать ея столь разными безділжами, посадить ее въ кресла обитыя бархатомъ, заставить непременно вздить верхомъ, постлать коверь, вынуть у нея изъ головы всякую мысль, а изъ сердца всякое путное чувство-это значить изобразить свытскую женщину, графиню. Но, Боже мой, этотъ рецепть ужь известень давно, это уже невыносимо скучно и страхь надовло. Выль въ свытской женщинь, въ графинь, несмотря на то, что она графиня, можеть также быть воображенье, тонкость ума, живость чувства, какое нибудь пониманіе того, что дышеть, дважется, мыслять и чувствуеть около нея. Ошибитесь, ради Бога, въ ея туалеть, нарушьте требованія моды, оставьте въ покож письменный столь, верховыхь лошадей, избавьте нась отъ ковровь, отъ мебели, но схватите душу свътской женщины, уловите направление ея мысли, представьте вдіяніе окружающихъ обстоятельствъ на ея природный характеръ. Что это за графиня? зачемъ увлекать ее отъ насъ, готовыхъ съ такою нежностью любоваться ею, въ сферу давно забытыхъ индейскихъ кастъ, и насыльственно разрывать у нея всё точки сопривосновенія съ мелкими чиновниками, когда ни въкъ, ни она сама, какъ она есть въ самомъ дълъ, не требують такой разрозненности. Неть, неправда, что современная графиня, какъ новорожденное дитя, не знающее ни людей, ни ихъ отношеній, испугается губернаторского чиновника; неправда, что задумается посадить его. Современная графиня не такъ труслива и не такъ младенчески добродътельна. Не только въ деревив, но и въ Петербургв она приметъ чиновника съ ласковымъ словомъ, съ очаровательнымъ взглядомъ, посадетъ и тогда, когда онъ будетъ не щегольски одьть, протянеть ему даже въ иномъ случав, судя по важности дъла, два нъжные пальчика, согласно обычаю, перенятому нами у англичанъ. Въ деревий, особенно, графини не такъ недоступны и не такъ негкомысленны, какъ многіе воображають. Тамъ онъ становятся очень обходительны со всеми, кто нуженъ, разсчетивы, вногда скупы; онъ, напротивъ, спъщать знакомиться СЪ ПОЛЕЗНЫМИ ЧЕНОВНИКАМИ В, ДОЛЖНО СКАЗАТЬ ВЪ ЧЕСТИ СОВРЕМЕННЫХЪ ГРА. финь, часто уміжить облідывать свои правтическія діда горавдо дучше, чімь мужчины. Вы видите, что свътская женщина на баль легка, какъ зефиръ, и върите ей! Такой взглядъ á vol d'oiseau можеть вести къ важнымъ заблужденіямъ. Ніть, это не графиня изъ нынішняго Петербурга или изъ нынішней Москвы, а маркиза изъ древнихъ записовъ Saint-Simon. Виновать! маркизы были все-таки умнъе нашей графини."

Надимовъ говоритъ графинѣ великолѣпныя фразы объ отечествѣ, священномъ долгѣ, самоотверженіи и проч. Хороши ли онѣ сами по себѣ, до этого художественной критикѣ будетъ дѣло только тогда, когда она узнаетъ, умѣстны ли, нужны ли эдѣсь онѣ. Кто

этотъ Надимовъ? Зачёмъ онъ здёсь? О томъ ли онъ долженъ говорить, о чемъ теперь разглагольствуеть, рисуясь передъ графиней? — Нётъ. Нётъ? Такъ онъ говорить неумёстно и фальшиво. Да и вообще нийеть ли онъ право приписывать себё тё качества, которыми хвалится? Чёмъ онъ ихъ доказалъ? Нячёмъ. — Ничёмъ? о, такъ онъ самохвалъ, ни больше, ни меньше; а идея произведенія требуеть, чтобы онъ былъ человёкомъ дёльнымъ, —стало быть, его лицо противорёчитъ идеё комедіи, оно противохудожественно, оно губитъ комедію.

«Милая графиня не поняла не единаго слова. Да и на что ей разсужденія о службі? она переходить къ вопросу, который ей ближе, къ вопросу о счастьи, къ вопросу о любви, и если Надимовъ, для бесіды съ нею, забылъ свою обязанность, то она, становясь на его місто, превращается въ чиновника, приступаеть къ слідствію и допрашиваеть немилосердно:

«А счастья вы не ищете?

«Кого же вы любите?

«Надимовъ. Я-съ, графиня? да, я живу любовью, я постоянно счастинвъ въ любви.

«Графинъ становится это непріятно. Онъ живеть уже, а не начинаетъ жить; слъдовательно, эта любовь не относится къ ней. Надимовъ продолжаетъ.

«- Да-съ, я счастивъ въ любви съ техъ поръ, какъ догадался, где надо искать ее. Я нашелъ такую любовь, на которую положиться можно, которая наверно и никогда не изменитъ.

«Графиня. Какую же это?

«И графиня и мы занитересованы чрезвычайно. Любопытство наше возбуждено до неимовърности. Мы пылаемъ нетерпъньемъ узнать поскоръе эту чудную женщину, ниспосланную небесами, въ ихъ благости, губернаторскому чиновнику, пріъхавшему по дѣлу о затопленныхъ лугахъ Дробинкина, эту восхитительную любовь, которая навѣрно и никогда не измѣнитъ. Надимовъ называетъ намъ ее. Судите же о горечи нашего разочарованья! Это обманъ. Это не живая дама съ миловиднымъ лицомъ и въ нарядномъ платъѣ, а дама-идея, идея огромная, уничтожающая, это Россія.

«— Любовь въ нашему отечеству, любовь въ Россіи, говорить Надимовъ. Этого чувства на всю жизнь хватить и съ избыткомъ даже».

«И у графини и у насъ опускаются руки. Надимовъ любить Россію и, какъ кажется, сколько это проглядываеть изъ его словъ, увѣренъ немного во взаимности, хотя до него великіе люди жаловались большею частью на холодность и неблагодарность отечества: Аристидъ былъ изгнанъ, Велисарій умираль съ голоду. Любовь къ Россіи—чувство похвальное! да, его хватить на цілую жизнь и не на одну даже, это правда: Но зачімъ г. Надимовъ говорить объ этомъ? зачімъ такъ торжественно, съ такимъ лирическимъ вступленіемъ? разві это какая нибудь диковинка? разві любить Россію есть привиллегія, дарованная исключительно ему и пріобрітенная какими нибудь уси-

ліями? развів предполагается, что графиня не любить тоже Россія? Давать чувствовать такое предположение было бы неучтиво. Разговоръ между образованными дюдьми основает на взаимных уступкахъ, на взаимномъ благоволенін другь другу. Графиня очень ограниченная женщина; но не можеть же Надимовъ сказать ей: я уменъ: не можеть потому, что и графиня, какова она на есть, должна приниматься за умную. Онъ умень, умна и она. Не хочеть ли Надемовъ намежнуть ей, что вотъ Мисхоринъ, котораго онъ сейчасъ видыль, не любить Россіи; а я люблю? Конечно, Мисхоринъ хотя щегольски, но нізсколько нестро одать; да, во первыхъ, Надимовъ не довольно хорошо его знаетъ, а во вторыхъ, ронять въ мижнія графини заочно кого бы то ни было не влеть человъку щегольски и весьма просто одътому. Для чего же, повторяемъ, говоретъ г. Надимовъ о своей любви къ Россіи, если предполагается, и должно по совъсти и изъ учтивости предположить, что любять ее и графиня и Мисхоранъ и тв, которые на лицо, и тв, которые еще за кулисами? Я люблю, а графиня скажеть: и я люблю; послё этого следуеть: ты любинь, мы любинь. Что жь это за разговоръ? это повтореніе грамматики, спряженіе дійствительнаго глагода и ничего болве.

«Любовь къ отечеству не заслуга, не преимущество, не лостоинство. Это чувство инстинетивное, невольное. Любишь и потому, что не любить не можешь, и потому, что виб отечества никуда не годишься и никому не нужень. Не любить было бы гораздо мудрение, чимъ любить. Человикъ живеть во времени и въ пространства, вначе на земла и жить нельзя. Отечество есть именно пространство, одно изъ условій его существованья. Все что въ насъ есть, нашъ духовный и физическій составъ, все образовалось на этой почві, въ этомъ воздухѣ; все, что заимствовали мы изъ-подъ чужаго неба, пріобрѣтено нами по мелости той же почвы и того же воздуха. Да и ито не любить отечества? гль эти люди, эти народы? есть такіе, которые умирають съ тоски по немъ. Не станемъ прибъгать къ пошлымъ возгласамъ о благодарности: въ любви къ отечеству таится идея болье существенная и болье истинная — идея необходимости. Поэтому, поквнемъ ли мы Петербургъ и выберемъ своей резиденціей городъ Устьсысольскъ, определемся не на службу въ писцы становаго пристава, ни пойдемъ положить голову за Россію, намъ всёмъ равно любезную м равно дорогую, мы не имбемъ права становиться на ходули и высовываться изъ необозримой массы обыкновенныхъ дюдей, провозглащая громогласно, что таемъ вюбовью къ своему отечеству. Даже, прибывъ въ именіе графини или жиягени, по жалобь Дробинкина о двухъ или трехъ стогахъ съна, мы должны совершеть этотъ подвигь, не увъряя другихъ, что спасаемъ Россію или приносимъ ей пользу. Эгого требуеть чувство уваженія къ себь, чувство нравственнаго приличія, этого требують и законы смішнаго. Вы вступили въ должность муравья и тащите песчинку на огромную гору,-прекрасно, но что же изъ этого? неужели это должно послужить поводомъ къ диссертаціи о любви къ отечеству? Впрочемъ, г. Надимовъ и песчинки-то не тащитъ: до сихъ поръ онъ только разговариваетъ; а какъ примъръ соблазнителенъ, то мы боимся, что въ губернін, гдв онъ поселидся, будеть большое запущеніе въдвлахъ. Всв заквиять любовью и перестануть писать. Видно любовь, даже и къ отечеству, отвлекаеть человака отъ занятій. Но, намъ скажуть, онъ отказался оть удовольствій столицы, пренебрегь наслажденіями богатства, забхаль въ какую-то трущобу, принесъ жертву. Это опять не исключительное положение. Зам'ятимъ мимоходомъ, что въ губерніяхъ служить много чиновниковъ, которые и живали въ Петербурга, и богаты, и путешествовали. Что касается до жертвы, туть вопрось важнее. Чтобъ жертва получила общественное значение, для этого нужны ея плоды, нужно не собственное мивије, а мићије другихъ. Инаго нвтъ средства отличить черту самоотверженія оть побужденій эгоняма. Прівхать изъ Петербурга въ губернію можно отъ спинна, отъ нечего ділать, отъ неудачъ, изъ менкаго честолюбія выказать себя. Г. Надимовъ любить какъ-то огромно. Любить всю Россію не дегво. Отчего бы не ограничиться какою нибудь изъ ея частей? полюбить бы коть одну губернію. Россія такъ обширна, что есть изъ чего выбрать. Вотъ, напрамъръ въ эту минуту, какъ онъ изъясняется въ своей нажности къ целому, части этого целаго, то есть понятые или окольные поде, безъ которыхъ нельзя составить законнаго удостоверенія о затопденныхъ дугахъ, дежать на травв или сидятъ пригорюнившись у конторы на завалинь, оторванные отъ своихъ работь, въ ожиданіи, когда будеть угодно губерискому чиновнику спросить ихъ Богъ знаетъ зачемъ и Богъ знаетъ о чемъ. Они, въроятно, также любять Россію, но, одаренные большимъ знаніемъ свътскихъ условій, любять молча.-Мы говорили до сихъ поръ, не касаясь важнаго опроверженія, которое можеть быть намъ сділано. Г. Надимовъ можеть возразить, что его любовь особеннаго рода, не та, какую мы излагали: онъ любить лучше и разумные, чымь эти несчетные миллоны людей. Точно, вистинативное чувство любви въ отечеству переходить иногда въ другую, высшую степень, въ сознаніе, возводится въ идею, и, правда, человъкъ пріобрътаетъ право свазать громко: я люблю Россію. Но за это право должно заплатеть дорого. Оно дается немногимь. Это достояніе историческихь лиць, способствовавших развитію, просвіщенію, благоденствію и славі отечества. Туть любить мало: надо еще уметь любить, надо видеть ясно цель, куда любовь ведеть, и находить въ душт своей средства для достижения пели. Надо знать, почему люблю и для чего люблю. Туть уже все помыслы человека, все его шаге, все действія обращены на служеніе одной, всепоглощающей илей. Съ нить уже не безпокойтесь, не наряжайте графинь и не ставьте броизовыхъ безделовъ на вкъ столики. Для него и нарядна, и прекрасна, и молода одна Россія. Ея только образъ будеть носиться у его изголовья. Да, существуеть любовь разумная, любовь не инстинктивная, любовь-идея; но много ле сердецъ, способныхъ биться ею?»

Воть это можно, действительно, назвать художественною критикою. Такихъ статей не могуть писать Надимовы, будуть ли чиновниками, или драматургами, или критиками. Противъ такихъ разборовъ они не устоятъ. Тутъ говорить человъкъ, и ниветъ право говорить, потому что понимаетъ, въ чемъ дъло, и, между прочимъ, понимаетъ, что такое художественность и чего надобно требовать отъ литературнаго произведенія. Больше такихъ статей

давайте намъ, господа русскіе критики, и вы увидите; будетъ ли уважать васъ публика. Вы, быть можетъ, умвете хорошо писать, — публика не знаетъ этого, потому что—гръха нечего-таить—она не читала вашихъ мнимо-художественныхъ разборовъ, быть можетъ, и прекрасно написанныхъ. Не читала потому, что вы думали, будто можно заинтересовать ее разсужденіями объ узорахъ, цввточкахъ и кудерькахъ, какъ бы хороши ни были эти кудерьки и узоры, и какими бы красными словами, какими бы кружевными періодами ни объяснялись ихъ граціозные изгибы и хитросплетенія. Какое кому дёло до всёхъ этихъ прикрасъ?

У васъ, быть можетъ, есть талантъ и вкусъ. Вы думали, что этого довольно. Нетъ, кроме того, нужна дельная мысль, нужно знаніе дела. Вы пишете хорошо, и васъ никто не поблагодариль ни однимъ словомъ за всв ваши краснорвчивыя страницы, и вы сами не были довольны другь другомъ: такъ сильна потребность дъла и правды, что даже мысль: «онъ занять темъ же, чемъ я», не могла пересилить въ васъ сознанія: «онъ занять пустяками». И воть, сравните съ своими искусными періодами тв простые или, быть можеть, даже неловко написанные отрывки, которые мы приводимъ ниже, и скажите: не въ тысячу ли разъ живве и лучше красноречивых разсужденій о художественности токарных изделій и филигранныхъ прикрасъ эти небрежныя, чуждыя литературной отделки слова? Отчего жь разница? Ведь предметы, о которыхъ вы пишете, гораздо живъе и интереснъе, нежели сухіе вопросы, о которыхъ идетъ тамъ речь? Ведь вы пишете о поэзіи, и въдь въ поэзін жизнь и страсть-и, однако же, всв, и вы сами первые, дремали и умирали отъ скуки надъ этими толками о поэзін. А воть люди, которые и не претендують равняться съ вами вь искусстве сочинительства, пишуть о предметахъ гораздо мене увлекательныхъ — о воспитаніи детей, о должности старшаго офицера на какомъ-нибудь фрегать: кажется, читателю позволительно бы зъвнуть надъ разсужденіями о такихъ сухихъ матеріяхъ, и, однакожь, кто не пробъжить съ интересомъ тахъ выписокъ, которыя мы сейчасъ приведемъ? Отчего жь это? Едва ли не отъ того, что слова этихъ людей служать выраженіемъ дёльной мысли, а не прикрытіемъ пустоты.

— Кстати. «Морской Сборник», о которомъ часто случается слышать разговоры въ обществъ, и разговоры всегда въ одномъ и томъ же духъ полной признательности къ замъчательнымъ достопиствамъ этого изданія, безъ сомивнія, занимающаго первое місто между нашими спеціальными журналами, — въ последнее время пріобраль еще болье живости и разнообразія. Мы не будемъ перечислять всёхъ заслужившихъ одобреніе публики статей его, а хотимъ только заметить одну изъ техъ особенностей, которыя наиболье содыйствують оживленію журнала. Нерыдко вы немы помыщается целый рядъ статей объ одномъ и томъ же предметв, писанныхъ различными авторами, смотрящими на вопросъ съ разныхъ точекъ зрвнія: одинъ предлагаеть на обсужденіе своимъ сотоварищамъ по занятію мысли, внушенныя ему опытомъ жизни и службы; другой разбираеть эти мысли, приводить новыя доказательства въ подтверждение ихъ или делаетъ замечания, возраженія: авторъ статьи, подавшей поводь къ этимъ замівчаніямъ, выражаеть о нихъ свое мевніе, признавая ихъ справедливость или разъясняя тв пункты, которые первою статьею не были опредълены съ достаточною подробностью. Иногда и еще новыя лица принимають участіе въ этой беседе, которая всегда ведется въ «Морскомъ Журналь» со всею откровенностью литературнаго дёла и со всею деликатностью разговора людей просвъщенныхъ наукою и житейскою опытностью. Ни съ той, ни съ другой стороны не бываеть ни ложныхъ уступокъ изъ лицепріятія, ни полемическаго увлеченія: каждый говорить твердо и вмість спокойно. Такимь образомъ, мивніе одного разъясняется и дополняется мивніемъ другаго, и одна только несомевныя истина остается результатомъ бесъды, иногда очень живой и занимательной. Мы укажемъ два случая, которые могуть служить прекрасными примфрами пользы, доставляемой истинъ откровеннымъ размъномъ мыслей. Въ одномъ дъло идетъ о вопросъ, общемъ для всъхъ — о воспитаніи; другой ближайшимъ образомъ относится въ морскому дёлу, но имфетъ своимъ предметомъ отношенія, повторяющіяся во всёхъ сферахъ общественной жизни, и потому едва ли уступаеть первому своимъ интересомъ для каждаго читателя, къ какому бы званію ни принадлежаль этоть читатель.

Въ № 1-мъ «Морскаго Сборника» за нычёшній годъ была помізщена статья г. Бема «О воспитаніи», написанная прекрасно. Авторъ съ большимъ знаніемъ діла говорилъ о ціли воспитанія, объ отношеніяхъ семейнаго воспитанія къ общественному, о томъ,

какіе предметы должны входить въ кругь общаго преподаванія, и о степени относительной важности каждаго изъ нихъ, о различныхъ методахъ преподаванія и воспитанія. Изъ людей, прочитавшихъ это разсужденіе, почти каждому, — въ томъ числѣ признаемся, и намъ, -- казалось, что статья касается всёхъ главныхъ сторонъ предмета, и что если можно о томъ или другомъ изъ объясненныхъ авторомъ вопросовъ думать не совершенно одинаково съ нимъ, то едва ли можно указать вопросъ, котораго онъ не коснулся бы. По въ предисловін въ стать г. Бема Морской Ученый Комитеть, завъдующій изданіемъ «Сборника», предлагалъ каждому читателю высказать свое метніе объ этомъ важномъ для встав предметт. «Морской Ученый Комитеть»—говорило предисловіе—«обращается ко всвиъ, кому дорого отечественное воспитаніе, особенно же къ родителямъ и воспитателямъ, съ покорнейшею просьбою о доставленін въ редакцію «Сборника» своихъ замічаній, возраженій, взглядовъ, по поводу этой статьи, имъющей предметомъ одну изъ насущный шихъ потребностей всякаго, а тымъ болые — еще юнаго русскаго общества».

Приглашеніе, сділанное такъ благородно, не осталось безъ отвіта, и въ слідующихъ книжкахъ «Морскаго Сборника» явилось нісколько статей по поводу разсужденія г. Бема. Мы не будемъ разсматривать достоинствъ или недостатковъ каждой изъ нихъ: наша різчь клонится только къ тому, чтобы сказать, что въ одной изъ этихъ статей была указана совершенно новая точка зрізнія на предметъ, была выставлена на видъ истина, о которой слишкомъчасто забывають, но которая имізеть существеннійшую важность въ этомъ дізлів. Заслуга напомнить объ этой истинів принадлежитъ г. Далю. Его «Мысли по поводу статьи: о воспитаніи» напечатанныя въ майской книгів «Морскаго Сборника», заслуживають величайшаго вниманія, какъ по своей справедливости, такъ и по різдкой откровенности, съ какою сообщиль онъ намъ результаты своей извістной наблюдательности. Вотъ отрывки его прекраснаго размышленія, или, скоріве, разсказа:

"Не столько въ сочиненіяхъ о воспитаній, сколько на ділі, весьма не рідко упускается изъ виду безділица, которая, однако же, не въ примітръ важніве и полновісніве всего остальнаго: воспитатель сама доллюсна быть тима, чима она хочеть сдилать воспитанника, или, по крайней мірі. должень искренне и умилительно желать быть такимъ и всёми силами къ тому стремиться.

"Проследите же несколько за нравственною жизнію воспитателей, познайте, съ какою искренностію и съ какимъ убежденіемъ они следують не на словахъ, а на деле своему ученію, и у васъ будеть мерило для надеждъ вашихъ на всё ихъ успехи.

"Если бы, напримъръ, воспитанники, по общей молев, разсказывали другъ другу, что-де такой-то воспитатель нашъ безпутно промоталь все, и свое и чужое, и спасся отъ окончательнаго крушеній въ мирной пристани, въ заведенів, при которомъ состоить, не отказываясь, впрочемь, и нынѣ кутнуть на чужой счеть, где случай представится, -- но делаеть это очень ловко, осторожно и скрытно; если бы говорили о другомъ, что онъ, какъ хорошій хозяннъ, былъ въ свое время всегда избираемъ товарищами для завъдыванія общемъ столомъ и также счелъ за лучшее удалеться подъ конецъ съ этого попраща и отъ довърчивыхъ товарищей и вступить въ новый и болъе чужой кругь; есян бы всёмъ разсказывани о третьемъ, что онъ ставить въ поведеніи полные балы всёмъ воспитанникамъ, которые не берутъ казенныхъ сапоговъ, а ходять въ своихъ; о четвертомъ, что, бесьдуя въ классахъ о разговорныхъ пустякахъ, при внезапномъ входь начальника, съ удивительнымъ спокойствіемъ и находчивостью продолжаеть бестду, темъ же голосомъ, темъ же выраженіемъ, но отрывая прежнее пустословіе свое на половинѣ слова, переходя въ продолжению преподавания, котораго прежде того и не начиналь, -- словомъ, если бы воспитанники были такого рода или подобнаго мижнія о воспитателяхь своихь: какихь вы бы ожидали оть того последствей? Поверите ли вы, что взъ рукъ такихъ воспитателей выйдутъ молодые люди высокой нравственности, благородные, правдивые?

"Что вы хотете сділать изъ ребенка? Правдиваго, честнаго, дільнаго человіка, который думаль бы не столько объ удобстві и выгодахъ личности своей, сколько о пользі общей,—не такъ ли? Будьте же сами такими: другаго наставленія вамъ не нужно. Незримоє, но и неотразимоє, постоянноє вліяніє вашего благодушія побідить зародыши зла и постепенно изгонить ихъ. Если же вы должны сознаться, въ самомъ завітномъ тайникі души своей, что правила ваши шатки, слова и поступки не одинаковы, принаровливансь къ обстоятельствамъ, что облыжность свою вы оправдываете словами: живуть же людя неправдой, такъ и намъ не лопнуть стать; что вы наконець и въ воспитатели попали потому только, что безъ хліба и безъ міста жить нелья; словомъесли вы въ тайникі своейсти своей должны сознаться, что вы желаете сділать изъ воспитанника своего собсімъ не то, что вышло изъ васъ, тогда, добрый человікь, вы въ воспитатели не годитесь, какихъ бы наставленій вы ни придерживались, чего бы ни начитались. Не берите этого гріха на душу; несите съ собой, что запасли, и отвічайте за себя.

"Если бы, напримъръ, воспитатель, по врожденнымъ или наслъдственнымъ свойствамъ своимъ, на дъль, стоялъ на трехъ сваяхъ--авосъ, небосъ, да какъ нибудъ-а на словахъ неумолчно проповъдывалъ: добросовъстность, порядокъ и основательность, то чтобы изъ этого вышло? Върьте мнѣ, и воспитанники его станутъ, въ свою очередь, поучать хорошо, а дълать худо.

"Если бы воспитатель не находиль въ себъ самомъ основательныхъ при-

чанъ, для чего ему отказываться отъ обычныхъ средствъ жизни, то есть: прокарминвая казеннаго воробья, прокормишь и свою коровушку, то какія убіжденія онъ въ этомъ отношенін невольно и неминуемо передасть воспитаннику?

"Если бы воспитатель свыкся и сжился, можеть быть, и безсознательно съ правиломъ: не за то быють, что украль, а за то, чтобъ не попадался, то какія понятія енъ объ этомъ передасть другому, младшему? Какія правила конспекты, программы, курсы и наставленія на бумагь и на словахъ могутъ совершить такое чудо, чтобы воспитанники современемъ держались поиятій и убъщденій противоположныхъ?

"Всего этого къ коже не пришьешь. Если остричь шипы на дичке, чтобы онь съ виду походиль на содовую яблоню, то отъ этого не дасть онь лучшаго плода: все тоть же горько-сладь, та же кислица. Надобно, чтобы прививка принялась и пустила корень до самой сердцевины дерева, какъ оно пускаеть свой корень въ землю.

«Съ чего вы взяли. будто бы изъ ребенка можно сдёлать все, что вамъ угодно, наставленіями, поученіями, приказаніями и наказаніями?—Внёшними усиліями можно передёлать одну только наружность. Топоромъ можно оболванить какъ угодно полёшко, можно даже выстрогать его, подкрасить и покрыть лакомъ, но древесина отъ этого не измёнится: полёно въ сущности осталось полёномъ.

«Воспитатель долженъ видіть въ мальчиві живое существо, созданное по обраву и подобію Творца, съ разумомъ и со свободной волей. Задача состоить не въ томъ, чтобы изнасиловать и пригнести всй порывы своеволія, предоставляя имъ скрытно мужать подъ обманчивою наружностью и вспыхнуть со временемъ на просторів и свободі: ніть! задача эта воть какая: приміромъ на ділів и убіжденіями, текущими прямо изъ души, заставить мальчика понять высовое призваніе свое, какъ человіка, какъ подданнаго, какъ гражданина, заставить страстно полюбить—какъ любить самъ воспитатель, не боліве того—Бога и человіка, а стало быть и жить въ люби этой не столько для себя, сколько для другихъ...

«Мальчикъ, съизмала охочій копаться налъ какою нибудь ручною работой, слушая въ заведенів, гдё воспитывался, физику, вздумаль самъ построить электрическую машину. Втеченіи нёсколькихъ мёсяцевъ собираль онъ и копиль гривенные доходы свои и, отправившись на каникулы къ дядь, съ жаромъ принялся за это дёло. И спить и видить свою машину. Накупивъ на толкучемъ нёсколько стеклянныхъ стоекъ — остатки какой-то великолёпной люстры или паникадила, и разбитое зеркало толстаго стекла, онъ около двухъ недёль провозился за обдёлкой его, чтобы, чуть не голыми пальцами да зубами, округлить стекло, обтереть или обточить его и просверлить въ срединё дыру. Съ этимъ-то запасомъ подъ мышкой, онъ, по окончаніи каникулъ отправился обратно въ заведеніе, счастливый и довольный и, притомъ, пёшій, потому что гривенникъ, отпускаемый ему на извощика, ушель на строительные принасы.

«Ему надо было пройти Исакіевскую площадь. Только что успаль онъ поровняться съ домомъ, стоявшимъ тогда рядомъ съ домомъ графини Лаваль,

какъ надъ немъ раздался громкій голосъ: «мальчикъ! Эй, мальчикъ! поди сюда!». Взглянувъ на помянутый домъ, мальчикъ нашъ встрётилъ въ растворенной форточев знакомое и страшное инцо воспитателя, которому, однако же, онъ лично знакомъ не былъ, и прозванія онъ его не зналъ, потому что быль изъ другаго класса. «Поди сюда, мервавецъ! что ты это несешь?» Робкій дітскій голось пробормоталь что-то неслышное при стукі кареть по мостовой. Тотъ, переврикивая и стукъ кареть этихъ, повториль вопросъ свой до нёсколькихъ разъ и, наконецъ, разсыпавшись бранью, приказывалъ самымъ настоятельнымъ образомъ бросить стекло и свертокъ на мостовую. «Бросы! брось сейчасъ, мерзавецъ!», причалъ онъ, выходя изъ себя, а пойманный съ полечнымъ стоялъ навытяжку неподвежно подъ окномъ, хлопая глазами, молчалъ, но стекло свое крыно прижималъ подъ мышку. Разстаться съ этимъ стекломъ, бросить его на мостовую-это вовсе не вивщалось въ голова мальчика, онъ словъ этихъ не понималъі «Такъ я жь тебя!» закричалъ тотъ въ отчаниномъ негодованія своемъ и, захлопнувъ форточку, въроятно, поспъшилъ насчеть поимки и представленія подъ карауль ослушника. Но этоть біднякъ, съ электрическою машиной подъ мышкой, самъ не зная, что делаетъ, бросился безъ памяти бъжать въ Галерную улецу, кинулся на перваго извощика, дрожа всемъ теломъ, переправнися на перевовъ, запряталъ стекло съ принадлежностями въ самое скрытное, никому недоступное мъсто, и только чрезъ мъсяцъ, когда всякая молва и розыски по этому страшному дълу миновали, снова принялся за работу и благополучно окончилъ свое произведеніе.

«Помяну еще о другомъ случав.

«Въ то время, въ заведенін, гді мы воспитывались, въ Новый годъ всегда давался маскарадъ, на который мы являлись-готовясь къ этому задолго-въ шпалерныхъ кафтанахъ, пеньковыхъ парикахъ и бумажныхъ латахъ, со львиными головами на оплечьяхъ, изъ хлебнаго мякища. Почти каждая рота изготовляла тайкомъ и приносила въ маскарадную залу свою пирамиду-великолъпное бумажное зданіе, расписанное и раскрашенное, пропитанное масломъ и освёщенное извиутри, гдё бёдный фонарщикъ сидёль, какъ въ банв, запыхаясь отъ жару и чаду. Я сказалъ не безъ умысла: «изготовляла тайкомъ»,-пирамиды эти строились очень скрытно и тайно, не столько ради нечаянности, какъ ради того, что подобное занятіе-какъ вообще всякая забава или занятіе, подающее поводъ къ отвлеченію отъ ученія в къ неопрятности в сору въ спальняхъ-строго запрещалось. Между темъ, когда, съ крайнимъ страхомъ и опасеніемъ, удавалось скрытно окончить такое бумажное египетское произведеніе къ сроку, принести и поставить его на місто и освітить, то всі воспитатели низшихъ, среднихъ и высшихъ разрядовъ не безъ удовольствія ходили вокругъ бреннаго памятника, отъискивали и свои вензеля, съ иносказательными вънками и украшеніями, любовались этимъ и громко хвалили художниковъ, отдавая преимущество той или другой ротв.

«Вы спросите, можеть быть, какой же смысль и толкь въ поступкахъ этихъ?—а воть, послушаемъ дальше.

«Вторая рота отличалась два или три года сряду огромностью и изяществомъ своей пирамиды; въ первой роть составленъ быль заговоръ перещего-

дять на этотъ разъ вторую. Сдѣлали общій сборъ. Гроши и гривны посыпались отвежду. Помию, что одинъ мальчикъ, вовсе безденежный, не захотѣлъ, однако же, отстать отъ товарищей и, продавъ богачамъ утреннюю булку свою за три дня, по грошу каждую, внесъ три гроша въ общественное казначейство. Опытные художники взялись за дѣло. Изготовленная лучина отнесена была на чердакъ, картузная бумага была склеена, выкроена и скатана, чтобы удобиће было ее спрятатъ; вырѣзки разныхъ видовъ для картинъ, вензелей и украшеній розданы для работы по рукамъ, и каждый пряталь свою у себя, какъ и гдѣ могъ, чтобы не возбудить подозрѣнія. Всѣ принялись за работу такъ дружно, такъ усердно, что недѣли за двѣ или за три до срока знаменвтая пирамида поспѣла. Надо было собрать лучинковые лѣса, пригнать чехолъ, и, наконецъ, оставалось только смазать масломъ просвѣты.

«Но въ декабрћ на чердакѣ холодно, особенно въ одной курткѣ. Рѣшено было собрать пирамиду наскоро въ умынальню, въ такое время, когда нельзя было ожидать прихода воспитателя, и, притомъ, разставивъ, изъ предосторожности, часовыхъ, какъ дѣлаютъ журавли, воруя хлѣбъ, да обезьяны, опустошая сады и огороды. Вѣготня, суматоха, крикъ, радость—у главныхъ зодчихъ болѣе десяти помощниковъ, у каждаго помощника по десяти подносчиковъ—дѣло кипитъ.... но внезапно входитъ дежурный воспитатель, котораго называли внукомъ тогдашняго директора и очень боялисъ... Не берусь описывать подробностей происшедшаго побонща: негодованіе, неистовство этого человѣка превзошло всякое понятіе. Много розогъ было охлестано тутъ же, на мѣстѣ—это бы еще ничего—да безпримѣрное въ лѣтописяхъ маскарадныхъ зданіе, пирамида въ семь аршинъ вышины, была изломана, истоптана ногами и сожжена тутъ же въ печи.

«Однако, почесавъ затылки, погоревавъ и опоминившись, предпріямчивые и рішительные строители не упали духомъ: давай собирать, что осталось; иное было туть и тамъ, вное успіли вовремя выхватить и спасти отъ конечнаго истребленія, и—чрезъ неділю поспіла новая пирамида, ни въ чемъ не уступавшая первой. Она красовалась на маскарадъ 31-го декабря 1817 года. Первенство осталось на сей разъ за нею, за первой ротой. Это подтвердили всі, обхаживая вокругь и любуясь необыкновенно пестрыми и кудрявыми вензелями. Подтвердиль даже и самъ внукъ директора, который быль такъ не зиопамятенъ, что, во уваженіе общей радости и удовольствія на маскарадъ, и не поминаль о томъ участіи, какое принималь онъ въ сооруженіи этого знаменитаго зданія.

«Теперь, кончивъ разсказъ, я васъ спрощу: что это такое? чего вы ожидаете отъ такого воспитателя? Но вы опять отвъчаете мив, что это либо выдумка злословія, либо приміръ, который въ приміръ не годится, потому что представляеть неслыханное исключеніе. Итакъ, возьмемъ что нибудь обиходное.

«Начальникъ, при воспитанникъ, спрашиваетъ въ сомнъніи: исполняется ли такое-то правило или приказаніе? И воспитатель удостовъряетъ его въ этомъ самымъ положительнымъ образомъ, не смигивая глазомъ, хотя и лжетъ наголо.

«Воспетанник» зналь дома два чужих» языка в позабыль их» въ заведеніи на половину, а воспитатель увёряеть радушнаго посётителя на испытанів, что мальчикь выучился этимъ языкамъ здёсь.

"Воспитатель ходить въ церковь, или водить туда мальчиковъ по положенію, при начальникѣ даже много и часто крестится; но понятія и убъжденія его о вѣрѣ и вѣчности не могуть укрыться оть тѣхъ, съ кѣмъ онъ проводиль по нѣскольку часовъ въ день, если бы это и были малолѣтки. Облыжность, ханжество, безчестность, самотничество, въ какихъ бы мелкихъ и скрытныхъ видахъ и размѣрахъ оно ни проявлялось, прилипчивѣе чумы и поражаеть вокругъ себя все, что не бѣжитъ безъ оглядки. Но, можетъ быть, всего этого вѣтъ и не бывало и быть не можетъ, все это выдумка и клевета? Воть такое-то отрицательное направленіе насъ и губитъ; донесенія о блаюполучім ослѣпительны, какъ вешній снѣгъ.

"Не будемъ спорить, я ищу и желаю совсить инаго. Выкиньте всё примёры мон, какъ непригодные къ дёлу, и вставьте свои, то есть случаи, вамъ самимъ извёстные. Поройтесь въ памяти: вы ихъ найдете. Подведите къ нимъ мое или, пожалуй, также свое заключение—и оно ничёмъ не будеть разниться отъ того, что сказано, по глубокому и полному убъждению, въ этой статейкъ:

"Воспитатель, въ отношенів нравственномъ, самъ долженъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ сдѣлать воспитанника,—по крайней мѣрѣ, долженъ искренно и умилительно желать быть такимъ и всѣми силами къ тому стремиться.

"Но вы скажете: ангеловъ совершенства нёть на землё, мы всё людв» для того-то я, сказавъ: "Воспитатель долженъ быть такимъ", прибавилъ: "или искренно котеть быть такимъ и всёми силами къ тому стремиться". Будь же онъ прямъ и правдивъ, желай и ищи добра: этого довольно. Ищи онъ случая въ присутствіи воспитанниковъ, но безъ похвалы, безъ малёйшаго тщеславія сознаваться въ ошибкахъ своихъ, —и одинъ подобный примъръ направитъ на добрый путь десятки малолётковъ.

"Воть въ чемъ заключается наука нравственного воспитанія".

Не менте статьи г. Даля интересны замтчанія неизвістнаго автора, подписавшагося буквою П., объ обязанностяхъ старшаго офицера на корабліт. Г. П., въ одной изъ книжекъ «Морскаго Сборника», выразилъ свое митніе, что однимъ изъ необходимійшихъ качествъ старшаго офицера должна быть деликатность въ обращеній съ младшими офицерами. Г. Н. Р. сділалъ на это нісколько возраженій, которыя также поміщены были въ «Московскомъ Сборникіт». Въ послідней (іюньской) книжкіт этого журнала, г. П. отвітчаеть своему противнику слідующимъ образомъ:

"Старшій офицеръ долженъ быть человікъ опытный, привыкшій жить въ світі и обращаться съ людьми,—человікъ, обладающій этимъ качествомъ, рідко позволить себі забыться, рідко отступить отъ однажды принятаго правила. Онъ очень хорошо понимаетъ, какъ сильно должно быть его моральное вліяніе на подчиненныхъ, и потому-то именно будеть остороженъ не только

въ свовът дъйствіяхъ, но и въ каждомъ выраженія, и въ каждомъ словъ. И это вовсе не такъ трудно, какъ кажется съ перваго взгляда: все дъло заключаются въ привычкъ, и наконецъ эта привычка такъ сродняется съ человъвомъ, что онъ яначе и дъйствовать не можетъ. Конечно, основательный старшій офицеръ не сдълаетъ, напримъръ, такого промаха: однажды, на одномъ изъ военныхъ судовъ, стоявшемъ на якоръ, старшій офицеръ вышелъ наверхъ в обратился съ вопросомъ къ вахтенному лейтенанту, гдъ находится ихъ десятка.

- "— Держится у форштевия, подкрашиваеть потоки подъ клюзами, отвъчаль вахтенный лейтенанть.
  - "- Такъ ли это? замътилъ старшій офицеръ.
  - "- Если я говорю, значить, увёрень въ этомъ, отвёчаль, лейтенанть.

"Однакожь, старшій офицерь не удовольствовался этимъ отвітомъ и туть же, подозвавь вахтеннаго урядника, спросиль его, гді десятка и что она ділаеть. Пусть г. Н. Р. скажеть, по совісти, иміль ли право вахтенный лейтенанть обиділься такой выходкой старшаго офицера? И онь, дійствительно, обиділся; въ то время старшему офицеру не сказаль ни слова, но тогда же, въ кають компаніи, разсказаль, да и въ настоящее время разсказываеть всімь этоть случай, конечно, уже не съ тімь, чтобы похвалить старшаго офицера. И точно, этоть старшій офицерь, подобными выходками, дошель до того, что офицеры терпіть его не могли и искали случая не служить съ нимъ на одномъ судні. Какимъ бы запасомъ снисходительности ни быль наділень вахтенный лейтенанть, отъ подобныхъ проділокъ всякій запась истощится. Я разсказаль факть въ примірь тімь случаямъ, которые бывають у насъ сплошь и рядомъ. Замічательно, что если ніжоторые ділають подобныя вещи съ умысломъ, изъ какого-то страннаго разсчета, то есть многів, которые поступають точно такъ же безсознательно, не думая о томъ, что они ділають.

"Напрасно также г. Р. старается убедеть, что младшіе должны быть снесходительны къ старшимъ и извинять имъ ихъ ошибки. Это теорія, которую мы слышемъ постоянно уже много леть и слушаемъ вменно, какъ теорію, которая, по несчастію, какъ это часто бываеть, вовсе не сходится съ практикой. Старшіе, какъ люди опытные, имъють несравненно большій запась разсудительности. Вспоминая свои молодые годы, случан, въ которыхъ сами они нногда находились, они всегда и отъ души извинять молодаго офицера за его ошибки, за минутную горячность. Напротивъ того, дюбой офицеръ, еще не наученный опытомъ, не въ состояни владёть собою такъ, чтобы скоро могъ справиться съ затронутымъ самодюбіемъ, съ раздраженной щекотливостью. Ему постоянно кажется, что его оскорбляють умышленно, что хотять отнять у него частичку его правъ, взять надъ нимъ моральный перевись или, какъ они выражаются, състь на шею, и этого молодой человъкъ не прощаеть своему начальнику. Если въ этому онъ еще находчивъ и скоръ на ответы, то начальникъ необходимо долженъ быть съ нимъ какъ можно осторожнее въ выраженіяхъ, замічаніе или выговорь ділать безь всякихъ излишнихъ коментарій, чтобы не наткнуться на ответь, на который, въ свою очередь, не скоро найдешь возраженіе. Забудь старшій офицерь или командирь систему кладиокровія в спокойнаго достониства, и съ нимъ могуть быть случаи въ род'я слідующаго. На одномъ изъ судовъ, во время плаванія, понадобилось сділать какое-то исправленіе за бортомъ, около шкафута. Для этого нужно было подвісить за бортомъ люкъ, и исполненіе этой работы поручили, стоявшему на бакъ, вахтенному мичману. Мичманъ, очень милый и образованный молодой человікь, быстрый и находчивый на отвіты, но еще очень неопытный въ морскомъ деле, привыкшій служить спустя рукава, приказаль принести люкъ и, поручивъ нёсколькимъ матросамъ подвёсить его, какъ было нужно, самъ продолжаль очень спокойно прогуливаться по шкафуту, равнодушно посматривая на работающихъ матросовъ. Само собою разумбется, что матросы не видя за собою присмотра, не находили нужнымъ торопиться и ванимались работой своей соп амоге, съ предечными разговорами. Но накъ всякая работа должна вогда нибудь кончиться, то и туть, минуть черезъ пятьнадцать, концы были привязаны и люкъ опустился за борть. Къ несчастію, въ разговорахъ, матросы не обратили вниманія на то, какъ привязывали концы, и люкъ, спущенный за бортъ, моментально перевернулся на ребро. Конечно, между матросами не обощлось безъ попреканій: Сидоръ упрекаль Матиску, тоть сваливаль вину на Захарку. Какъ бы то не было, а пришлось люкъ снова вытащить на палубу и перевязать концы. На судей этомъ имълъ флагь одинъ изъ уважаемыхъ всеми адмираловъ, славный офицеръ и превосходный человёкъ, но вспыльчиваго, горячаго характера, привыкшій видіть, съ молодыхь літь, что на военномъ суднъ всякая, даже пустая работа исполняется быстро и отчетиво. Стоя на ють, адмираль долго следиль за проделкою съ несчастнымъ люкомъ, но удерживался, ожидая, чёмъ кончится эта исторія. Когда люкъ перевернулся и его снова потащили на палубу, адмиралъ не выдержалъвзбівшенный равнодушість молодаго мичмана, онь въ два прыжка уже быль въ шкафуть и, обращаясь въ мичману, съ досадой, быстро спросывь его: «Если работа, которая на каждомъ порядочномъ суднѣ кончается въ пять минуть, здёсь дёлается въ полчаса, то такая работа, на которую тамъ понадобытся полчаса, здёсь во сколько времени будеть кончена?... - «Въ три часа!» отвъчалъ спокойно мечманъ. -- «Не разговариваты» крикнулъ адмералъ и, быстро поворотясь, ушель въ каюту, между тёмъ, какъ находившіеся наверху офицеры едва удерживанись отъ смёха, возбуждаемаго въ нихъ такимъ быстрымъ и неожиданнымъ решеніемъ ариеметической задачи. Случай этотъ долго быль предметомъ разговоровъ въ кають-компанін, и, конечно, молодому мнчману не было недостатка въ поощреніяхъ в похвалахъ со стороны товарищей; а между тьмъ, подобные случам непремънно ведуть въ упадку дисциплины. Проще было бы призвать молодаго мичмана на шканцы и, не задавая вопросовъ тройнаго правила, сдёлать выговоръ и, пожалуй, чтобы разбудить или возбудить его двятельность, заставить его облазить всв марсы и салинги, чтобы осмотреть, все ли тамъ въ порядке. Воть это, я называю: не тратить даромъ словъ, а во время употребить власть.

«Понуканье людей, крикомъ: «живъй!» неминуемо поведеть къ шуму. Я объяснять уже, что если работа не выполняется моментально, то этому должна быть какая нибудь причина, и тогда сколько не кричите, дёло скоръе не сдё-

лается. Однакожь, при обыкновенныхъ случаяхъ, вахтенный лейтенантъ, видя, что люди работаютъ вяло, конечно, не только можетъ, но долженъ ихъ торопить. Пусть же и будетъ слышенъ только его голосъ, а старшему офицеру кричать не зачёмъ; онъ можетъ подсказать вахтенному лейтенанту, что работа идетъ вяло, и прикавать ему прикрикнуть на матросовъ. Плохіе результаты бывають, когда всё, имѣющіе на то право, начнуть возвышать голосъ и кричать: «живъй!» Того и гляди, что повторится случай, бывшій на кораблів, гдів, во время уборки парусовъ, одинъ изъ лучшихъ матросовъ упаль съ гротъбрамъ-реи на палубу и разбился въ дребевги, и это произошло отъ того, что начиная съ адмирала, всё сердились, кричали: «живъй!», заторопили, засуствли матросовъ и марсовые бросились крыпить брамсель прежде, нежели внизу успіли выбрать на марки брамъ-брасы, такъ что рей ходилъ ходуномъ; а брамъ-брасы не выбрали во время потому, что всё суетились и, желая показать свое рвеніе, вертілись передъ глазами начальниковъ, а о важныхъ вещахъ забыли, какъ это обыкновенно бываетъ.

«Надо надвяться, что въ настоящее время подобные примвры будуть реже съ каждымъ годомъ: дела не могуть остаться въ такомъ положени; но я говорю о томъ, чему все мы, еще очень недавно, быле очевидными свидетелями.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

1юль 1856.

Много хорошаго представляеть намъ наша литература. Мы можемъ быть недовольны въ ней тёмъ, другимъ, можемъ изъ за того иногда даже досадовать на нее, даже выражать свою досаду на ен несовершенства горькими упреками,—а все-таки много въ ней хорошаго, все-таки большею частью лучшихъ минутъ своей жизни каждый изъ насъ обязанъ тёмъ высокимъ наслажденіямъ, тёмъ благороднымъ чувствамъ, которыя доставляла ему литература, всетаки литературная сторона нашей жизни—самая живая и самая свётлая сторона ея.

А скажите, чёмъ выразили мы свою признательность тёмъ людямъ, которые вложили жизнь въ нашу литературу?

Эти мысли разбудиль во мив недавній случай.

На дняхъ, привелось мив быть на кладбищв. Оно зеленвло, могилы пестрвли цввтами, играла молодая жизнь на гробахъ, и сіяла природа ввчной красой, по выраженію поэта. Нвсколько грустныхъ, толпы равнодушныхъ лицъ встрвчались мив: одни пришли наввстить близкихъ, другіе—и большая часть—отъ нечего двлать, полюбоваться на памятники. Мив было тяжело. Я шелъ дальше и дальше, изъ аристократической части кладбища, туда, гдв лежатъ бъдняки. Рвже и рвже перерывались мраморными и чугунными памятниками ряды крестовъ, рвже и рвже встрвчались люди. Вотъ и въ краю кладбища, совершенно пустомъ и безмолвномъ. Погруженный въ мысли, я машинально брелъ по пустыннымъ тропинкамъ... я забылся... Вдругъ чей-то твердый и полный какой-то торжественности голосъ вызвалъ меня изъ раздумья.

— Воть могила N N., которой хотьль ты поклониться.

Я подняль глаза: передъ простымъ чернымъ крестомъ остановились, шедшіе по другой тропинкѣ, поперекъ моей дороги, двое мужчинъ: старшій, человѣкъ лѣтъ сорока-пяти, указывая взглядомъ этотъ крестъ младшему, юношѣ лѣтъ двадцати.

«Такъ вотъ она, могила моего бѣднаго друга, которую такъ напрасно искалъ я много разъ, о которой напрасно спрашивалъ общихъ нашихъ знакомыхъ, бывшихъ здѣсь во время его смерти!»

Я подошель ближе. На кресть было, дъйствительно, написано имя моего покойнаго друга. Вмъсть съ юношей, я поклонился этой могиль.

— А! вы также уважаете N N!—сказалъ мий старшій:—да, это быль человікь, какъ говорить Гамлеть. Воть, сынь ужь давно просиль меня показать ему это місто, — да я насилу могь отъмскать; а черезь пять літь и вовсе нельзя будеть найти: видите, кресть ужь пошатнулся. И надъ могилой такого человіка ніть памятника!

Мит стало неловко и стыдно за себя и за встать насъ, такъ много, такъ безконечно много обязанныхъ этому другу... Безъ посторонней помощи, я не могъ бы найти и могилы его, а черезъ пять летъ и не найдетъ его могилы юноша, ставшій человъкомъ, благодаря ему...

Кто жь этоть покойникъ? что жь есобеннаго сдёлаль онь, что отець привель сына поклониться его могилё? Вы угадываете, кто быль онъ: просто, писатель, не болёе, какъ писатель, всю жизнь остававшійся ничтожнымъ бёднякомъ. Онъ только мыслиль и писаль,—болёе онъ ничего не сдёлаль, даже не сдёлаль себё порядочной карьеры, даже не пріобрёль себё обезпеченія въ жизни, даже славы — такъ ему казалось—не пріобрёль своему имени... и дъйствительно, въ последнемъ случае едва ли не быль онъ правъ: ни отъ кого не слышаль онъ себё привёта и одобренія; только небольшой кружокъ преданныхъ ему людей благоговёль передъ его свётлымъ умомъ, передъ его благороднымъ сердцемъ, да публика любила то, что писаль онъ, не заботясь и почти не зная о томъ, кёмъ это писано. Да, пожалуй, и славы не пріобрёль онъ себё,—по крайней мёрё, при жизни.

Такъ; но тысячи людей сдёлались людьми, благодаря ему. Цёлое поколёніе воспитано имъ. А слава? многіе стали славны только потому, что онъ упомянуль о нихъ, многіе другіе только потому,

что успали понять два-три его мысли. Другіе, лучшіе, стали славны потому, что учились у него, пользовались его совътами. И когда я перечитываю наши нынешніе журналы, я всегда вспоминаю о немъ. Вотъ ученая статья — она производить эффекть въ публикъ, пріобратаеть автору уваженіе въ кругу ученыхъ-отчего это? оттого, чтс она писана подъ вліяніемъ его мысли, писана на тему, которую и указаль и объясниль онь; вогь критическая статья, которую называють всё умною и благородною, - опять-таки все, что есть въ ней хорошаго, подсказано имъ, и авторъ не считаетъ нужнымъ даже намекнуть о томъ; напротивъ, онъ даже усиливается говорить о немъ свысока, какъ о человъкъ, правда, умномъ, но увлекавшемся, малообразованномъ и поверхностномъ: видно, чувствуеть авторъ, что нужно ему отстранить это имя, чтобы вазаться самому чемъ нибудь; видно, знаетъ авторъ, что при немъ онъ ничто. Вотъ повъсть, которую называють прекрасною — опять это только плодъ его ученія: онъ указаль и мысль и форму, въ которую должна облечься эта мысль... Повсюду она! Имъ до сихъ поръ живеть наша литература!...

А что сділали мы, литераторы, въ доказательство своей признательности къ тому, кто быль общимъ воспитателемъ всіхъ лучшихъ между нами? Ровно ничего. Мы не потрудились даже подумать, что потомство обвинить насъ, когда не отъищеть его бідной могилы.

Я не осуждаю его друзей. Пусть они извиняются человъческою слабостью — въ самомъ дълъ, ихъ можно было извинять. Онъ умеръ во время страшной бользни, когда каждый трепеталъ за себя, когда никто не былъ увъренъ поутру, что доживетъ до вечера. Въ боязни за себя, они могли забыть о немъ—о чужихъ ли могилахъ думать, когда самому надобно готовиться къ отвъту за свою жизнь?

Но потомъ, когда болёзнь миновалась, когда сердца успокоились отъ страха грозившей каждому опасности, можно бы вспомнить о томъ, кому каждый обязанъ своимъ нравственнымъ развитіемъ и своею изв'єстностью, если им'єеть ее.

Н'ють, видно, у каждаго изъ его друзей такъ много личныхъ заботь, что некогда приняться за исполнение обязанностей, возлагаемыхъ признательностью.

Впрочемъ, что за бъда, если тъсный кружокъ людей близкихъ

не хочетъ вспомнить о томъ? Есть у него другіе друзья, болѣе многочисленные и болѣе вѣрные: его читатели. Теперь они знаютъ, кому обязаны оживленіемъ нашей литературы; теперь они чаще и чаще говорять о немъ. Они исполнятъ то, что не было въ свое время исполнено друзьями его.

Публика? — будто публика въ самомъ дёлё, такъ свято исполняеть всегда долгъ презнательности? Не случается ли ей ограничиваться только прекрасными словами, не приводя ихъ въ исполненіе? Вёдь воть скоро двадцать лётъ минуетъ съ кончины Пушкина: двадцать лётъ каждый съ благоговёніемъ называеть его основателемъ новой нашей литературы и говоритъ о немъ съ такимъ прекраснымъ, съ такимъ святымъ жаромъ, — а гдё памятникъ великому поэту, котораго, кажется, всё признаютъ достойнымъ вёчной славы?

Литература наша, не взирая на всё свои недостатки, представляеть много хорошаго,—это факть, котораго нельзя отрицать, съ какимъ бы скептицизмомъ ни смотрёть на нее. Въ прошлый разъ мы говорили о прекрасномъ началё обширной статьи, написанной г. Павловымъ по поводу комедіи графа Соллогуба. Начало казалось намъ такъ хорошо, что, признаемся, мы не безъ нёкотораго опасенія за свое впечатлёніе стали читать окончаніе этой статьи, поміщенное въ 14-ой книжкі «Русскаго Вістника». Тонъ, взятый авторомъ, былъ такъ силенъ и высокъ, что нелегко было выдержать его до конца.

Но чтеніе статьи самымъ отраднымъ образомъ опровергло эти сомнінія: вторая половина разбора еще лучше, если только возможно, нежели первая. Въ первой части статьи разборъ остановился на той сцені комедіи, съ которой начинаются служебные подвиги злополучнаго Надимова, — во второй стать все вниманіе критика обращено на нихъ. Въ каждой сцені оказывается, что съ художественной точки зрівнія поступки г. Надимова разрушають всякое правдоподобіе въ комедіи, которая гибнеть черезъ него въ литературномъ смыслів, и, въ дополненіе къ тому, со «Сводомъ Законовъ» въ руків, критикъ доказываеть, что каждое слово, каждое понятіе этого самохвала, мнимаго чиновника, законопреступно, отчасти по незнанію закона, еще чаще по неуваженію къ нему, въ угожденію

варварскимъ понятіямъ, въ которыхъ онъ, самъ того не замвчая, совершенно сходится со взяточниками, потому что личныя свои желанія и пристрастія ставить выше закона. И когда, въ своемъ вабавномъ тщеславіи, Надимовъ оскорбляется твиъ, что ему предлагають взятку, критикь охлаждаеть его неосновательное неголованіе словами: «да въдь вы г. Надимовъ, ведете себя, какъ взяточникъ,--въдь вы ясно выказываете пристрастіе къ одной изъ тяжущихся сторонъ, не хотели выслушивать объясненій противника, старались запугать этого противника, брали на себя власть выше той, какая дана вамъ закономъ, вы отдаете подъ судъ людей, которые по закону не подвергаи себя судебному сатедствію; вы входите въ пріятельскія сделки то съ темъ, то съ другимъ изъ лицъ, о которыхъ вы должны производить следствіе; вы собственной властью прикрываете и прощаете преступленія, — словомъ, ведете себя, какъ человъкъ, который казнитъ и милуетъ не по закону, а по произволу, — вы делаете все то, что делаеть взяточникъ. Чемъ же вы отмичаетесь отъ него? и какъ васъ не почесть за взяточника? А когла Надимовъ начинаетъ разглагольствовать, что онъ гнушается взяточниками и истребить ихъ своимъ примъромъ и своею службою, г. Павловъ говоритъ ему: «вы сами не знаете, что делаете, возставая противъ взятовъ: ведь это не отдельное явленіе, которое можно уничтожить, не касаясь произвола, - нёть, взятки - следствіе техь самыхъ обычаевъ, которыхъ держитесь вы, г. Надимовъ; взяткитолько ничтожный симптомъ той страшной бользии, которою охваченъ, проеденъ до костей весь вашъ организмъ.

"Для васъ взятки—порокъ, преступленіе. Да, это такъ; взяточникъ есть мытарь, торгующій правдой въ ея святыхъ храмахъ. Взглядъ справедливъ, но узокъ для объема историческихъ явленій. Нётъ преступленій цёльныхъ, нётъ преступленій безъ доли заблужденія. Если видёть въ старинномъ разврать, въ народномъ бёдствін одинъ рядъ преступленій, то легко утішиться и не зачёмъ поднимать большаго шума. Преступленія не страшны. Они, по свойствамъ человіческой природы, составляють въ человіческомъ обществів исключенія, на нихъ возстаеть большинство, они прячутся отъ глазъ, красніють и живуть тайною. Превратите только взяточника чисто въ преступника, и завтра взятокъ не будетъ. Страшно заблужденье. Оно обнимаеть массы и не боится Вожьяго свёта. Вы выступили на борьбу со взяточниками, съ людьми; но что подя? существа кратковременныя, доступныя чувству страха, расположенныя в послушанію, когда оно требуется настойчивой волей. Съ людьми легко

справиться: на нихъ есть казнь закона, желёзо и огонь. Передъ вами другой врагь, более опасный: этоть врагь—понятіе. Оно безстрашно, непокорно, несговорчиво и, къ несчастію, долговічно. Вы вытісните взяточника и станете на его місто; а понятіе тотчась пополнить эту убыль и въ вашемъ сыні воспитаєть новаго, который будеть предметомъ удивленія для старыхъ. Вы возмущаєтесь, вы негодуете, вы приходите въ ужасъ, что продается правосудіе; а понятіе вступить въ сділку съ вашей совістью, сочнинть слово "благодарность" в увірить васъ, что между этимъ безукоризненнымъ словомъ и взятками проведена самая непроходимая граница, протянуть самый тонкій волось. Понятіе предусмотрительно, осторожно и никогда не одиноко. Оно живеть общей живнію съ другими, однородными понятіями. Они тісной семьей вмісті проходять віка и вмісті гибнуть, но не порознь. Взятки не жена и діти, не нищета и нужда,—ихъ беруть и холостые и богатыє; взятки—особенное воззрініе на жизнь и человіка; взятки не причина, а слідствіе, не болізнь, а одинь изъ ея признаковъ.

писаль въ просъбь: "прошу отпустить покормиться"? Управление разсматривалось, какъ кормленіе, какъ доходъ, которымъ можно быть сыту. Воеводства и приказныя діла назывались "корыстовными" ділами. Государственный вопросъ молчалъ передъ матеріальною потребностью лица. И тотъ, кто просился кормиться, и тъ которые отпускали его на кормленіе, нисколько не думали, что въ общественномъ деле интересъ частнаго желудка есть интересъ второстепенный. Намъ скажуть, что способъ кормленія опредвиямся и, следовательно, быль законень. Иногда опредъявля, вногда нать; но что до этого? Самое воззрвніе ділало невозможными правила, что и подтверждается исторіей. Если управляемые разсматривались, какъ матеріаль для удовлетворенія аппетита управляющихъ, если на первомъ планъ стояло целью, чтобъ воевода былъ сыть, то какъ не предположить, что онъ не безпрестанно быль голодень? Съ тых поръ государственныя учрежденія измінились. Просвіщенные законодатели Россіи спешили перелавать ей въ новыхъ постановленіяхъ иныя начала, вныя истины. Но правы, но возэрвнія не догнали государственных учрежденій. Рука не сміеть уже писать: "отпустите покормиться",—а въ голов'я прежнее понятіе еще живо. Предви думали, что місто дается единственно за тімъ, чтобъ кормиться, и многіе изъ потомковъ сохранили свято завіщанное наслідіе. У многихъ, върныхъ преданію, цель та же-кормленіе, а все остальное, что написано, кажется имъ написано такъ, для одной церемоніи. Бумага измънилась, -- понятіе осталось, потому ли, что исторія вообще невыносимо долго вырабатываеть свои вден, потому ин, что съ измѣненіемъ законовъ не возбудидась деятельность мысли, или, наконець, потому, что старое воззрение со всеми своими подробностями пріятнее слабости человеческой.

"Воображеніе питиялось пріобрітеніемъ новыхъ истинъ права, а душа влеклась къ той поэтической неопреділенности, гді давался широкій просторъ волі. Законъ исполнить современную задачу: онъ опреділить для службы другую піль, другую причину и кормленіе, какъ оно совершалось ніжогда, назваль взятками, преступленіемъ. Но быть около закона,—быть, благопріят-

ствующій прежнему воззрінію, сберегадся тоть же. На самую жизнь накладывались не тв обязанности, какія излагались въ законі, не то требовалось отъ нея, не та иден были въ обращении: отъ этого самая живнь находилась въ постоянномъ и естественномъ противоричи съ закономъ. Г. Надимовъ, увлекаясь тоже воображениемъ, не понимаетъ, что делаетъ, когда возстаетъ на ваятки. Онъ не береть ихъ, но, нападая на нихъ, поднимаетъ руку на себя. Последуемъ за немъ въ чудный мірь фантазіи, поддадимся ея волшебному обаянію и постараемся отгадать, какъ бы это стали жить люди безъ взятокъ, какой бы у нихъ совершался жизненный процессъ, какими наслажде. ніями пользовались бы они и какимъ подвергались бы лишеніямъ? Ахъ, г. Надимовъ! необдуманность, необдуманность губять много на свътв. Жизнь безъ взятокъ что за жизнь? въдь это полное развитіе чувства законности, это, какъ его необходимое следствіе, уваженіе на каждомъ шагу, во всехъ мелочахъ, къ личности человъка, и даже понятыхъ... Видете ли, къ какимъ последствіямъ ведеть такого рода общественное положеніе. Ведь оно разстронло бы, васъ перваго. Теперь вы прівхали свидвтельствовать мельницу; но вамъ скучно, занятіе не по душі, не нъ привычку; чувство законности вась не тревожить-у вась его нъть-и вы заходите къ графинь, вы съ ней бесьдуете, гуляете; вотъ сейчасъ она предложить вамъ завтракать. Если ито нибудь осмілится вамъ напомнить. что понятые давно собраны, вы скажете: "пусть подождуть". Подойдеть Пробенкинь-вы ему очень учтевымъ образомъ замътите, что вы чиновникъ, что и обсуживать и говорить вы хотите один, а онъ проситель, следовательно, существо безсмысленное и безсловесное. Все это чрезвычайно пріятно и удобно. Теперь, по милости взятокъ, многіе подумають про васъ: вотъ красноръчивый человькъ, человькъ убъжденій, человькъ-огонь, а тогда, безъ взятокъ, о чемъ бы вы повели бесёду? съ чемъ вы тогда явились бы на сцену передъ графиней, чемъ бы тронули ся ветреное сердце? За что же вы нападаете на взятки, когда имъ обязаны столькими удовольствіями?

«Противъ понятія оружіе одно-понятіе новое, которое надо поставить на мъсть стараго. Понятіе добывается не фразами, не рябяческими выраженіями желаній, надеждь и порицаній, а тяжелымь трудомь мысли, просвіщеніемь. Съ великого робостью, отъ страха, чтобъ слова наши не были перетолкованы въ превратномъ смысле, мы, вопреви г. Надвиову, решаемся сказать, что честный человикь, сотни, тысячи честныхь людей, какъ случайность, какъ явленіе, которое можеть быть я не быть, безсильны въ борьбе съ закосненымъ понятіемъ. Одной честности, этого высокаго качества, къ сожальнію, мало. Нужны люди честные и вижсть мыслящіе. Только мысль делаеть завоеванія не случайныя, а прочныя, одна мысль можеть создать среду, гдв нельзя будеть двигаться взяточнику. Г. Надимовъ придумаль разныя государственныя меры для искорененія взятокъ, образцы и горючія слезы; но міры эти, превосходныя сами въ себь, оказываются, посль ньсколькихъ тысячельтій опыта, недвиствительными. Вы поставьте человека въ невозможность брать взятки, и онъ ихъ брать не будеть; а возможность этой невозможности существуеть для взятокъ точно такъ же, какъ и для другихъ нашихъ дъйствій. Объяснимся првитромъ, если уже г. Надимовъ такой охотникъ до нихъ. Онъ позванъ на балъ. Законъ

не опредъляеть ни покроя его глатья, ни цвъта, ни матеріи, и какимъ бы шутомъ ни нарядился онъ, за это не положено никакого наказанія. Отчего же г. Надимовъ не явится на баль въ сюртукь и пестромъ галстухь? почему лучше согласится нарушить постановленіе писаннаго закона, чтмъ обычай, введенный и поддерживаемый какою-то непостижной силой, которая не лишаеть правъ состоянія и не ссылаеть въ Сибирь? Вотъ что, конечно, въ маломъ и ничтожномъ видь, называется взглядомъ на жизнь. Такъ люди смотрять, такъ думають, такъ привыкли думать. Пестрый газстухъ и сюртукъ на балт признаны, неизвътстно, на долго ли, неприличными: извольте переувърять и оспаривать.

«Лія важных» исторических» явленій, дія взяток», существуєть также возможность подобнаго ввгляда, и на основании истинномъ, не выдуманномъ человъческою прихотью. Судья берется отправлять правосудіе, а за деньги называеть правду дожью и дожь правдою. Туть логическая нелепость очевидна, ея основаніе шатко: поколебать его, однакожь, трудно. Но средство есть, оно вытекаетъ уже изъ самой безсмысленности явленія. Должно только искренно жедать достиженія предполагаемой пали и не скорбать о тахъ понятіяхъ, которыя, живя одной жизнью съ понятіемъ о взяткахъ, должны умереть съ нимъ одною смертію. Г. Надимовъ обходится со взятками какъ-то легко, храбро, не воображая, что у нихъ есть своя исторія, географія и своя теорія. Это неотрывовъ, не клочекъ изъ жизни, а пълая жизнь, благообразно устроенная и приведенная въ систему на известныхъ местностяхъ. Мы уже такъ тесно познакомились съ г. Надимовымъ и получили къ нему такое расположеніе привычки, что, желая ему добра, совътуемъ продолжать горячиться противъ взятокъ съ графиней и полковникомъ, а ни подъ какимъ видомъ не сходиться и не вступать въ споръ съ какемъ нибудь умнымъ и закореналымъ взяточникомъ. Г. Надемовъ не знаетъ, какую неотразимую діалектику встретитъ онъкакое научное поняманіе дъла, какіе неотвержимые доводы и даже какіе добродътели. Дойдетъ до службы, до отправленія должности,-туть, прошу не прогиваться, пожалуйте денегь; а взгляните на взяточника съ другой стороны! въ другихъ отношеніяхъ: онъ и добрый отепъ семейства, и теплый другь, и честный человькъ, который васъ не обманеть и не продастъ. Да, г. Надимовъ много и такихъ взяточниковъ. Поэтому надо нападать не на взятки: онъ, какъ мы уже сказали, не причина, а следствіе, плодъ невернаго воззренія, ложнаго пониманія, давшаго просторь необузданности своекорыстныхъ побужденів. Если вы хотите вложить персть вашъ въ свежую рану и поразить взятки, то во всеоружім рыцаря вступите въ бой съ ругиной, пошлостью и безмысліемъ, которое всякую мысль считаеть противозаконной тревогой, а всякое посягательство на невъжество нарушениемъ общественнаго благоустройства; съ этимъ невъжествомъ, которое подпираетъ варварскія привычки, которое, при помощи обыденной сметаивости, хочеть отгадывать результаты наукь: безь ученія, безъ приготовленій берется за все, дідаеть все кое какъ, рішаеть съ плеча всь вопросы, и этоть способь дыйствія смысть называть русскимь умомь, а всякаго невъжественнаго представителя мнимаго русскаго ума — русскимъ человъкомъ....>

Да, взятки не произвольное преступленіе ніскольких дурных в

людей, а старый обычай, тёсно связанный со многими другими обычаями, столь же важными и вредными, съ многими коренными понятіями о жизни, еще преобладающими въ нев'єжественной масс'є, отъ нравовъ которой, какъ бы гордо ни смотр'єми мы на нее, зависить все. Въ подтвержденіе глубокой справедливости этого зам'єчанія, прекрасно развитаго г. Павловымъ, нам'ъ хочется привести сл'єдующій случай, сообщаемый «Анекдотами о Петр'є Великомъ» Штелина. (Изданіе 3-е, Москва, 1830, часть 4-я, стр. 107—110):

«Никита Демидовичь Демидовъ почиталь за невърность, если, видя что дълающееся противно воль и указамъ Государевымъ, не донесетъ о томъ Его Величеству. Такимъ образомъ, узнавъ, что статскій дъйствительный совътникъ Василій Никитичь Татищевъ, по дъламъ, до ръшенія его доходившимъ, бралъ взятки, не могъ не объявить объ ономъ Монарху. Великій Государь объявленію сему върнать; ибо въдаль, что Демидовъ не донесетъ ему неправды, и въ чемъ бы не быль онъ точно удостовъренъ. Но какъ же однако поступиль онъ съ Татищевымъ? Онъ призываетъ его къ себъ, и спрашиваетъ: правду ли объявляеть на него Демидовъ? Правду, Государь, отвътствуеть сей: я беру; но въ томъ ни предъ Богомъ, ни предъ Вашимъ Величествомъ не погръщаю. Лихонмство есть гръхъ достойный наказанія, продолжаетъ Татищевъ; а мада за труды не гръхъ, и Апостолъ говоритъ: "Мада дълающему не по благодати, но по долгу". Монархъ, нъсколько остановясь, вельлъ ему изъяснить сіе. Татищевъ продолжавъ:

«1. Судья долженъ смотрёть на состояніе дёла: то если и ничего онъ не взядъ, а противъ закона сдълалъ, повиненъ будетъ наказанію; а если еще сдълаеть сіе и изо мады, тогда къ законопреступленію присовокупится уже и диховиство, и повиненъ онъ будеть сугубаго наказанія. Когда же право и порядочно сділаеть, и отъ праваго изъ благодарности его что возметь, не можеть за то осуждень быть. 2. Если изду за трудь пресвчь, и только одно издониство судить, то болье вреда государству и раззоренія подданнымъ последуеть; ибо судья должень за получаемое жалованье сидеть въ приказе только до полудии, въ которое на рашение всехъ нужныхъ просьбъ конечно не достанеть времени; а после объда трудиться должности его неть. 3. Когда, видя чье дело сомнительное и запутанное, никогда внятно его изследовать и о истинъ прилежать причины не имъя, будеть день ото дня откладывать; а челобитчикъ съ великимъ отъ того убыткомъ волочиться и всего лишиться принужденъ будетъ. 4. Дъла въ канцеляріяхъ рашатся по реэстрамъ по порядку и случается, что несколько дель впереди весьма не нужныхъ; а последнему по реастру такая нужда, что если ему дни два рашение продолжится, то можеть несколько тысячь убытка понести, что по купечеству не редко случается. Итакъ, Государь (продолжалъ г. Татищевъ), если я вижу, что мой трудъ не втуні будеть, то я не токио послі обіда, но и ночью потружуся, а для того и карты, и собакъ, и бесъды, и всякія другія увеселенія оставлю; и не смотря

на резстры, нужнайшее прежде ненужнаго рашу, чамъ какъ себа, такъ и просителю пользу принесу, никого другаго не обидя; сладовательно въ такомъ случав за маду, взятую за труды, ни отъ Бога, ни отъ Вашего Величества осужденъ быть не могу».

Видите, какъ разсуждалъ одинъ изъ пучшихъ и честивйшихъ людей времени Петра Великаго? Да, трудно было бы съ нимъ поспорить верхоглядамъ, кричащимъ противъ взятовъ едва ли не потому только, что не получаютъ ихъ по своему незнанію дёлопроизводства. И самъ Петръ Великій, какъ вы думаете, что онъ отвъчалъ Татищеву? Вотъ что:

«Великій Государь слушаль все сіе, не перебивая річи, и по выслушаніи сказаль: Сіе правда, и для совъстнаю (т. е. справедливаго) судьи невинно».

Да, все туть зависить оть понятій объ отношеніяхъ судьи къ обществу, о произволь и законности. Да, видно, что, по понятіямъ, противъ которыхъ не могъ еще бороться самъ Петръ Великій, взяточникъ могъ быть и добросовъстнымъ судьею и честнымъ человъкомъ. Такъ и ныньче судятъ многіе: взятки вовсе не беззаконіе, а невинная благодарность,—и г. Надимовъ весь проникнутъ понятіями, изъ которыхъ слъдуютъ такія сужденія. Какое же право имъетъ онъ возставать противъ взятокъ?

Злополучный г. Надимовъ! такимъ-то образомъ тервается каждый шагь его, такія-то назиданія навлекаеть онъ на себя каждымъ словомъ. И поділомъ ему, потому что онъ типъ людей, слишкомъ размножившихся у насъ въ посліднее время, типъ мнимыхъ джентльменовъ съ низенькою душонкою, разсуждающихъ о честности высокой фразами, въ которыхъ, что ни слово, то несообразность или ложь. И, въ довершеніе всіхъ ударовъ, получаеть онъ самый убійственный для него: ему доказывають, что онъ вовсе не джентльменъ, не человікъ высшаго круга, хорошихъ манеръ, а просто франтъ дурнаго тона, наглостью старающійся прикрыть свое незнакомство съ правилами хорошаго тона! о, ужасъ!

Разборъ «Чиновника», написанный г. Павловымъ, останется въ памяти публики и если бы побольше являлось такихъ статей, счастлива была бы наша литература.

Кажется, судьба хотела, чтобы наши заметки въ этой книжке были продолжениемъ того, о чемъ говорили мы въ прошлый разъ. Окончание статъи г. Павлова было замечательнейшимъ явлениемъ

въ нашей журналистикъ за прошлый мъсяцъ; другая статъя, обратившая на себя общее вниманіе, помъщена въ «Морскомъ Сборникъ» и служитъ продолженіемъ различныхъ разсужденій о воспитанія, о которыхъ мы говорили въ предъидущемъ нумеръ. Это— «Вопросы жизни. Отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, выведенный на свътъ неоффиціальными статьями «Морскаго Сборника» о воспитаніи»,—знаменитаго нашего хирурга г. Пирогова.

Охотники спорить, пожалуй, захотили бы замитить въ статью господина Пирогова накоторыя частности, относительно которыхъ возможно держаться не того воззрвнія, какое кажется справедливымъ автору. Но въ такомъ случат, несогласіе было бы болте о словахъ, нежели ој дълъ. О сущности дъла, о коренныхъ вопросахъ образованному человъку невозможно думать не такъ, какъ думаеть г. Пироговъ. Воть эти коренныя мысли, въ высокой степени справедливыя: воспитаніе главною своею цілью должно им'єть приготовление дитяти и потомъ юноши къ тому, чтобъ въ жизни быль онь человекомъ развитымъ, благороднымъ и честнымъ. Это важне всего. Заботьтесь же прежде всего о томъ, чтобы вашъ воспитанникъ сталъ человъкомъ въ истинномъ смыслѣ слова. Когла это основное, общее направление къ знанию и правдъ уже достаточно утверждено въ немъ, тогда,--и только тогда, а не раньше,-пусть онъ самъ подъ вашимъ руководствомъ выбираеть себъ спеціальную дорогу, къ которой наиболье расположенъ и способенъ. Если вы будете поступать иначе, съ самаго ранняго детства заботясь только о томъ, чтобы сдѣлать изъ вашего воспитанника. офицера, и, притомъ еще, именно инфантерійскаго или кавалерійскаго, морскаго или инженернаго офицера, или чиновника, или, притомъ, чиновника именно такого, а не другаго министерства, и для большей аккуратности именно по такимъ-то и такимъ-то, а не другимъ должностямъ, —вы сдълаете очень важную ошибку, слъдствія которой будуть вредны и для вашего воспитанника и для общества. Вы, не дождавшись, пока у человъка развился разсудокъ и характеръ, скусте его на всю жизнь, втолкнете его на узкую дорогу, съ которой ужь нёть ему выхода, и идти по которой онъ почти всегда оказывается неспособень, потому что вёдь выборь быль деломь слъпаго произвола, каприза съ вашей стороны, а не разумнаго соображенія его навлонностей и способностей. Что жь окажется въ результать? Множество спеціалистовь, неспособныхь именно къ

своей спеціальности и неспособныхъ ни къ чему иному, и мало людей истинно знающихъ свое дъло, а еще меньше того людей развитыхъ, образованныхъ и имеющихъ благородное направление. Да и чего же иного можно ждать? Жизнь—тяжелая борьба: въ ней много и соблазновъ и недоумъній; а вы позаботились ди о томъ, чтобы приготовить юношу къ честной борьбъ съ соблазнами, къ светлому взгляду на недоуменія? Неть, вы хлопотали только о томъ, чтобы механически вбить ему въ голову какое нибудь ремесло: чему же дивиться, если онъ не выдерживаеть житейской борьбы съ соблазномъ, противъ котораго не вооружили вы его ни развитостью ума, ни благородными убъжденіями, и если ръдко онъ остается человъкомъ чистымъ? Вы, не дождавшись развитія его наклонностей и способностей, дали ему въ руки ремесленный инструменть, что же удивительнаго, если онъ оказывается потомъ и неспособенъ и не склоненъ хорошо владъть этимъ инструментомъ, который ему вовсе не по рукамъ? Вы хромаго сделами кровельщикомъ, глухаго музыкантомъ, безсильнаго труса кучеромъ: что жь чуднаго, если и кровельщикъ вашъ, и музыкантъ, и кучеръ — всв одинаково плохо исполняють свое дело? А если бы поступили вы разумно, подождавь, пока можно будеть различить качества этихъ дюдей и пока они поймутъ, къ чему они годны, тогда и результаты были бы не ть: тому глухота не помъщала бы сдълаться хорошимъ вровельщикомъ, другому трусость-хорошимъ скрипачемъ, третьему хромотахорошимъ кучеромъ. Произволъ вашъ не далъ развиться людямъ и перепуталь спеціальности-въ результать получилось: неспособность, невъжество и отсутствіе твердой честности. А поступайте иначе, сообразно здравому смыслу и природъ-и все должно пойти гораздо лучше.

Кто и не хотъль бы, должень согласиться, что туть все—чистая правда,—правда очень серьёзная и занимательная не менъе лучшаго поэтическаго вымысла. Теперь читатель знаеть общую мысль «Вопросовъ жизни» г. Пирогова; познакомимъ его съ нъкоторыми отрывками размышленій нашего геніальнаго спеціалиста.

Эпиграфъ статьи очень удаченъ:

<sup>&</sup>quot;Къ чему вы готовите вашего сына? кто-то спросиль меня.

<sup>&</sup>quot; Быть человікомъ, отвічаль я.

<sup>&</sup>quot;Развѣ вы не знаете—сказалъ спросввшів—что людей собственно нѣтъ на свѣтѣ? Это одно отвлеченіе, вовсе не нужное для нашего общества. Намъ не-

обходимы негоціанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди. "Правда это или нѣтъ?"

Воть и начало статьи, не менве прекрасное:

"Мы живемъ, какъ всемъ извёстно, въ девятнащатомъ вёкё, по преимуществу практическомъ.

"Отвлеченія, даже и въ самой столиць ихъ, Германіи, уже не въ ходу болье. А человькъ, что ни говори, есть, дъйствительно, только одно отвлеченіе.

"Зоологическій человікь, правда, еще существуєть съ его двумя руками в держится ими кріпко за существенность; но нравственный, вийсті съ другими старосвітскими отвлеченіями, какъ-то плохо принадлежить настоящему.

"Впрочемъ, не будемъ несправедливы въ настоящему. И въ древности искали людей днемъ съ фонарями, но—все таки искали.

"Правда, языческая древность была не слишкомъ взыскательна. Она позволяла имёть всё возможныя нравственно-религіозныя уб'яжденія: можно было ad libitum сділаться эпикурейцемъ, стоикомъ, писагорейцемъ; только худыхъ гражданъ она не жаловала.

"Несмотря на все наше уваженіе къ неоспоримымъ достоинствамъ реализма настоящаго времени, нельзя, однако же, не согласится, что древность какъ-то болве дорожила нравственною натурою человъка.

"Правительства въ древности оставляли школы безъ надзора и считали себя не въ правѣ вмѣшиваться въ ученія мудрецовъ. Каждый изъ учениковъ могъ пролагать, впослѣдствін, новые пути и образовать новыя школы. Только жрецы, тираны и зелоты отъ времени до времени выгоняли, сжигали и отравляли философовъ, если ихъ ученія уже слишкомъ противорѣчили повѣрьямъ господствующей религіи; да и то это дѣлалось по интригамъ партій и кастъ.

"Язычество древнихъ, не озаренное свётомъ истенной вёры, заблуждалось но заблуждалось, следуя принятымъ и последовательно проведеннымъ убежденіямъ.

"Если эпикуреецъ утопалъ въ чувственныхъ наслажденіяхъ, то онъ ділалъ это основываясь, котя и на ложно понятомъ, учевій школы, утверждавшей, что "искать по возможности наслажденія и избігать непріятнаго значить быть мудрымъ".

"Если стоикъ дълался самоубійцею, то это случалось отъ стремленія къ добродітели и идеалу высшаго совершенства.

"Даже кажущаяся непоследовательность въ поступкахъ скептика извиняется ученіемъ школы, проповедывавшей, что "ничего нетъ вернаго на свете, и что даже сомнёніе сомнительно".

"Въ самыхъ грубыхъ заблужденіяхъ языческой древности, основанныхъ всегда на извъстныхъ, правственно-религіозныхъ началахъ и убъжденіяхъ, проявляется все-таки самый существенный атрибутъ духовной натуры человъка—стремленіе разрышить вопросъ жизни о цёли бытія".

Теперь нёть этой последовательности, неть этой честной верности своимъ нравственнымъ убежденіямъ, потому что воспитаніе, обыкновенно, и не заботится о приготовленіи воспитанника къ честной последовательности въ жизни: оно только учить мастерству, и юноша, не имеющій ни правиль, ни понятій, кроме принадлежащихь его ремеслу, вдругь становится среди общества, которое предлагаеть ему принять тоть или другой изъ взглядовъ на цёль и правила человеческой жизни. Каковы же эти взгляды? Воть, для примера, некоторые изъ нихъ:

«Воть напримерь, первый взглядь, очень простой и привлекательный. Не размышляйте, не толкуйте о томъ, что необъяснию. Это, по малой мере, лешь потеря одного времени. Можно думая потерять и аппетить и сонъ. Время же нужно для трудовъ и наслажденій, аппетить—для наслажденій и трудовъ, сонь—опять для трудовъ и наслажденій, труды и наслажденія—для счастія.

«Воть третій взгіядь — старообрядческій. Соблюдайте самымь точнымь образомь всі обряды и повірья. Читайте только благочестивыя книги, но въсмысль не вникайте. Это главное для спокойствія души. Затімь, не размышля, живите такь, какь живется.

«Воть четвертый взглядь — правтическій. Трудясь, исполняйте ваши служебныя обязанности, собирая копійку на черный день. Въ сомнительныхъ случаяхъ, если одна обязанность противорічить другой, избирайте то, что вамъ выгодніве или, по крайней мірів, что для васъ меніве вредно. Впрочемъ, предоставьте каждому спасаться на свой ладъ. Объ убіжденіяхъ, точно такъ же, какъ и о вкусахъ, не спорьте и не хлопочите. Съ полнымъ карманомъ можно жить и безъ убіжденій.

«Воть пятый взглядь, также практическій въ своемъ роді. Хотите быть счастинными, думайте себі, что вамъ угодно и какъ вамъ угодно, но только строго соблюдайте всі приличія и умійте съ людьми уживаться. Про начальниковъ и нужныхъ вамъ людей никогда худо не отзывайтесь и ни подъ какимъ видомъ имъ не противорічьте. При исполненіи обязанностей, главное, не горячитесь. Излишнее рвеніе не здорово и не годится. Говорите, чтобы скрыть что вы думаете. Если не хотите служить ослами другимъ, та сами на другихъ верхомъ іздите; только молча, въ кулакъ себі, смійтесь.

«Вотъ шестой взглядъ, очень печальный. Не клопочите: лучшаго ничего не придумайте. Новое только то на свътъ, что корошо было забыто. Что будетъ, то будетъ. Червякъ на кучъ грязи, вы смъшны и жалки, когда мечтаете, что вы стремитесь къ совершенству и принадлежите къ обществу прогрессистовъ. Зритель и комедіянтъ поневолъ, какъ ни бейтесь, лучшаго не сдълаете. Вълка въ колесъ, вы забавны, думая, что бъжите впередъ. Не зная, откуда ввялись, вы умрете, не зная, зачътъ жили.

«Воть восьмой взглядь, и очень благоразумный. Отділяйте теорію отъ практики. Принимайте какую вамь угодно теорію, для вашего развлеченія, но на практикі узнавайте, главное, какую роль вамь выгодніе играть; узнавь, выдержите ее до конца. Счастіе—искусство. Достигнувь его трудомь и талантомь, не забывайтесь; сділавь промахь, не пеняйте и не унывайте. Противь теченія не плывите».

Спрашивается: что выйдеть изъ юноши, поставленнаго среди такихъ понятій о жизни, безъ всякаго приготовленія къ борьбъ съ ними? Примъры мы видъли и видимъ,—и, чтобъ они, по крайней мъръ, не цовторялись въ будущемъ, воспитаніе должно измънить свой характеръ, и не къ ремеслу только, а прежде всего къ честной борьбъ съ соблазнами жизни должно оно готовить насъ:

«Приготовить насъ съ юныхъ лётъ въ этой борьбё значить именно: «Сдплать насъ людьми».

«То есть тімъ, чего не достигнеть ни одна ваша реальная школа въ мірі, ваботясь сділать изъ насъ, съ самаю нашею дъпства, негоціантовъ, соддать, моряковъ, духовныхъ пастырей или юристовъ.

«Человъку не суждено и не дано столько нравственной силы, чтобы сосредоточивать все свое вниманіе и всю волю, въ одно и то же время, на занятія, требующія напряженія совершенно- различныхъ свойствъ духа.

- «Погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь.
- «На чемъ основано приложеніе реальнаго воспитанія къ самому дітскому возрасту?
- «Одно изъ двухъ: ими из реальной школь, назначенной для различныхъ возрастовъ (съ самаго перваго дътства до юности), воспитание для первыхъ воврастовъ ничьмъ не отличается отъ обыкновеннаго, общепринятаго.
- «Или же воспитаніе этой школы съ самаго его начала и до конца есть совершенно отличное, направленное исключительно къ достиженію одной извістной, практической ціли.
- «Въ первомъ случав, нетъ никакой надобности родителямъ отдавать детей до юношескаго возраста въ реальныя школы, даже и тогда, если бы они во что бы то ни стало, самоуправно и самовольно, назначили своего ребенка еще съ пеленокъ для той или другой касты общества.
- «Во второмъ случав можно смело утверждать, что реальная школа, имея преимущественною целью практическое образованіе, не можеть въ то же самое время сосредоточить свою деятельность на приготовленіе нравственной стороны ребенка къ той борьбе, которая предстоить ему впоследствія, при вступленіи въ свёть.

«Да и приготовленіе это должно начаться въ томъ именно возрастѣ, когда въ реальныхъ школахъ все вниманіе воспитателей обращается преимущественно на достиженіе главной, ближайшей цѣли, заботясь, чтобы не пропустить времени и не опоздать съ практическимъ образованіемъ. Курсы и сроки ученія опредѣлены. Будущая карьера рѣзко обозначена. Самъ воспитанникъ подстрекаемый примѣромъ сверстниковъ, только въ томъ и полагаетъ всю свою работу, какъ бы скорѣе выступить на практическое поприще, гдѣ воображеніе ему представляетъ служебныя награды, корысть и другіе идеалы окружающаго его общества.

«Отвічайте мні, положивъ руку на сердце, можно ли надіяться, чтобы юноша въ одинъ и тоть же періодъ времени изготовлялся выступить на поприще, не самимъ имъ собранное, прельщался внішними и матеріальными

выгодами этого, заранве для него опредвленнаго, поприще и, вивств съ твиъ, сёрьезно и ревностно приготовлялся въ внутренней борьба съ самииъ собою и съ увлекательнымъ направленіемъ свъта?

«Не спішите съ вашею прикладною реальностію. Дайте созріть и окрішнуть внутреннему человіку: наружный успість еще дійствовать; онъ, выходя позже, но управляємый внутреннимъ, будеть, можеть быть, не такъ довокъ, не такъ сговорчивъ и уклончивъ, какъ воспитаннихъ реальныхъ школъ, но зато на него можно будеть вірніє положиться: онъ не за свое не возьмется.

«Дайте выработаться и развиться внутреннему человіку, дайте ему время и средства подчинить себі наружнаго, и у васъ будуть и негоціанты, и создаты, и моряки, и юристы; а главное—у васъ будуть люди и граждане.

«Значить ли это, что я предлагаю вамъ закрыть и уничтожить всё реальныя и спеціальныя школы?

«Нізть! я возстаю только противъ двукъ вопіющихъ крайностей.

«Для чего родители такъ самоуправно распоряжаются участью ихъ дътей, назначая ихъ, едва выползшихъ изъ колыбели, туда, гдь, по разнымъ соображеніямъ и разсчетамъ, предстоитъ имъ болье выгодная карьера?

«Для чего реально-спеціальныя школы принимаются за воспитаніе тахъ возрастовъ, для которыхъ общее человаческое образованіе несравненно существеннае всахъ практическихъ приложеній?

«Кто далъ право отцамъ, матерямъ и воспитателямъ властвовать самоуправно надъ благими дарами Творца, которыми онъ снабдилъ дѣтей?

«Кто научна», кто открыль, что дъти получнаи врожденныя способности и врожденное призваніе играть именно ту роль въ обществь, которую родители сами имъ назначають? — Уже давно оставленъ варварскій обычай выдавать дочерей замужъ поневоль, а невольный и преждевременный бракъ сыновей съ ихъ будущимъ поприщемъ допущенъ и привилегированъ; заказное ихъ вънчаніе съ наукой правднуется и прославляется, какъ вънчаніе дожа съ моремъ!

«И развѣ нѣтъ другаго средства, другаго пути, другаго механизма для реально-спеціальнаго воспитанія? Развѣ нѣтъ другой возможности получить спеціально-практическое образованіе, въ той или другой отрасли человѣческихъ знаній, какъ распространяя его насчетъ общаго человѣческаго образованія?

«Вникните и разсудите, отцы и воспитатели!»

Когда мы припомнимъ, какое важное значеніе имѣлъ и продолжаетъ имѣть во всѣхъ образованныхъ европейскихъ государствахъ вопросъ о необходимости общаго воспитанія и о степени участія, которое можетъ быть уступлено спеціальнымъ наукамъ въ высшемъ преподаваніи, и вспомнимъ, въ какомъ смыслѣ рѣшается повсюду этотъ споръ, вспомнимъ напримѣръ, о томъ, много ли военныхъ школъ существуетъ во Франціи, славной своею воинственностью, мы оцѣнимъ и высокій интересъ и чрезвычайную справедливость этихъ мнѣній о необходимости, чтобы общечеловѣческое образованіе играло главную роль въ воспитаніи, — мнѣній, которыя съ такою силою высказываеть,—не забудемъ,—человъкъ, который всъми единогласно признанъ знаменитъйшимъ изъ всъхъ нашихъ ученыхъ въ настоящее время. Если онъ—слава нашихъ спеціалистовъ—говорить, что спеціализмъ обманчивъ, вреденъ и для общества и для самого обрекаемаго на спеціализмъ, когда не основанъ на общемъ образованіи,—кто у насъ можетъ сказать: «я лучшій судья въ этомъ дѣлѣ, нежели г. Пироговъ?» кто имѣетъ у насъ право не принять въ уваженіе его мнѣнія? Слова г. Пирогова, безъ сомнѣнія, будутъ имѣть сильное и благодѣтельное вліяніе на образъ мыслей въ напемъ обществъ. Честь и слава г. Пирогову за прекрасное и рѣпительное выраженіе такихъ здравыхъ убѣжденій; полная честь и «Морскому Сборнику» за помѣщеніе такихъ статей.

# ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

августъ 1856.

Успъхи просвъщенія, служащаго основою и внутренняго благосостоянія и внішняго могущества государствь, составляють предметь заботь и желаній нашего Монарха, любящаго Свой народь и любимаго имь. Новое подтвержденіе этой общей віры, которая соединена съ непоколебимостью надеждь на счастливыя судьбы русскаго народа подъ кроткимъ и правосуднымъ правленіемъ Александра ІІ, дають слова, которыя начерталь Государь Императоръ на «Отчетів Министра Народнаго Просвіщенія за 1855 годъ \* \*),—отчетів, обильномъ фактами, свидітельствующими о томъ, что Монархъ русскій хочеть быть просвітителемъ Своего народа. Въ «заключеніи» «Отчета» выражена надежда, что на почвів учрежденій Народнаго Просвіщенія, «ныні созріваемой Царственною благостью, могуть произрастать обильные плоды науки и нравственнаго преуспівнія»,— противъ этихъ словъ на подлинномъ Отчетів Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

«Дай Богъ».

Дай Богъ, чтобы исполнилось царственное желаніе, на славу Царя и на счастіе народа.

Считаемъ своею обязанностью привести здѣсь главнѣйшіе факты, сообщаемые «Отчетомъ». Нѣкоторые изъ нихъ, конечно, уже извѣстны читателямъ, какъ, напримѣръ, назначеніе попечителей въ тѣ учебные округи, которые прежде не имѣли начальниковъ, зависящихъ единственно отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; разрѣшеніе университетамъ принимать во всѣ факультеты неогра-

<sup>\*) «</sup>Отчеть» напечатань въ імньской книгь «Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія».

ниченное число студентовъ; возстановленіе права наставниковъ получать пенсіи, оставаясь на службъ: но эти и другіе знаки Высочайшей воли покровительствовать отечественному просвъщенію такъ отрадны для каждаго истиннаго русскаго, что читателямъ будетъ пріятно съ новою благодарностью къ Монарху припомнить весь рядъ тъхъ знаковъ Державнаго вниманія къ развитію нашего просвъщенія, которыми такъ прекрасно ознаменованъ былъ истекшій годъ. Угадывая это желаніе читателей, представляемъ здѣсь нѣкоторыя извлеченія изъ «Отчета».

#### РАСПОРЯЖЕВІЯ ОБЩІЯ.

«По общирности и сложности занятій тёхъ генералъ-губернаторовъ, коимъ, сверхъ прямыхъ по ихъ званію обязанностей, было временно поручено и управленіе учебными округами, Ваше Императорское Величество изволили признать за благо: управленіе учебными округами возложить на особыхъ по-печителей, согласно положенію 25 іюня 1835 года,—вслідствіе чего и данъ Высочайшій указъ Правительствующему Сенату въ 27 день декабря 1855 года.

«Ваше Императорское Величество, во всемилостивъйшемъ вниманія въ общему стремленію юношества въ высшему образованію, въ 23 день ноября по всеподданнъйшему моему представленію, Высочайше повельть соизволили принимать во всё факультеты университетовъ неограниченное число студентовъ.

«Объявляя о сей Монаршей милости, я изъясниль, что это разръщение служить несомиванымъ и утвшительнымъ доказательствомъ довфренности Вашего Императорскаго Величества въ направлению преподавания въ университетахъ и въ духу, ихъ благоустройство охраняющему, а вивств съ темъ доказательствомъ Всемилостивъйшаго вниманія в къ благородному стремленію живошества нашего въ пріобратенію правильнаго высшаго образованія. «Въ томъ и другомъ случаъ-присовокупилъ я-милость Вашего Величества многознаменательна и возлагаеть на университеты и на самое юношество новыя священныя обязанности и новую отвётственность. Университеты должны постигнуть и оценить дарованное имъ преимущество, постоянно имея въ виду, что большее число учащихся есть только средство къ распространенію познаній и наукъ, но что сей способъ окажется еще недостаточнымъ, если не будеть обращено строгаго вниманія и на то, чтобы умножилось и число вполив обучившихся и приготовившихъ себя надлежащимъ образованиемъ къ полезной двятельности на различныхъ путяхъ государственнаго и общественнаго преуспаянія». Посему я потребоваль оть университетовь, чтобы они усугубили постоянное и діятельное наблюденіе за правильностію испытаній согласно съ важностію пользы, отъ подобной правильности ожидаемой.

«Вслідствіе представленія моего, по положенію Комитета Министровъ, Всемилостивій по повеліно: 1) отъ дійствія ст. 2-й пункта а) указа даннаго Правительствующему Сенату въ 6 день ноября 1852 г., о прекращенія производства пенсій на службів сверкъ жалованья, изъять служащихъ по учебной

частв (відомства Министерства Народнаго Просвіщенія, оставивь ихъ въ этомъ отношеніи при дійствовавшихъ до взданія того указа правидаль; 2) лицамъ, кои послі введенія въ дійствіе указа 6 ноября 1852 г. оставлены вновь на службі безъ пенсіи, назначить заслуженныя ими пенсіи, но ассигновать къ производству только со дня утвержденія о семъ представленія (5 апріля), не выдавая оныхъ за время прошлое.

«По предложенію Его Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала, назначена была изъ лицъ вёдомства Министерства Народнаго Просвёщенія временная коммиссія для осмотра во всёхъ частяхъ учебныхъ заведеній морскаго вёдомства. По представленіи отчетовъ коммиссіи объ исполненіи возложеннаго на оную порученія, Его Высочество изволилъ объявить членамъ коммиссіи, по собственному выраженію Его Высочества, «сердечную свою благодарность», в, сверхъ того, отъ имени Вашего Императорскаго Величества объявлено имъ Высочайшее удовольствіе.

#### высшія учебныя заведенія.

«І. Университеть С.-Петербургскій. С.-Петербургскій Университеть въ началь 1855 года состояль изъ трехъ факультетовъ: историко-филологическаго, физико-математическаго и юридическаго. Въ сихъ факультетахъ находилось въ каждомъ по два разряда, именно: въ юридическомъ—разряды юридическихъ и камеральныхъ наукъ, въ физико-математическомъ—разряды наукъ математическихъ и естественныхъ, въ историко-филологическомъ—разряды словесности общей и словесности восточной. Въ началь же 1855—1856 учебнаго года разрядъ восточной словесности, на основании Высочайшаго указа 22 октября 1855 года, преобразованъ въ отдъльный факультетъ восточныхъ языковъ, который и открытъ 1 сентября 1855 года.

«Чиновников» и преподавателей въ университеть 77, учащихся 399. Они распределены по факультетамъ слъдующими цифрами: въ историко-филологическомъ — 30, физико-математическомъ — 87, юридическомъ—238, восточныхъ языковъ—44. Въ общемъ числъ студентовъ: дворянъ и дътей чиновниковъ 312, духовнаго званія 22, дътей купцовъ 26, податнаго состоянія 39. Сверхъ того 77 постороннихъ лицъ допущено въ слушанію лекцій.

«II. Университет» Московскій. 12 января 1855 года Московскій университеть, съ Высочайшаго совзволенія, праздноваль совершившееся стольтіе своего существованія. Посль сего въ Бозь почившему Императору благоугодно было удостовть ауденціи попечителя учебнаго округа, ректора и одного взъдекановъ университета.

«Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елена Павловна и Его Императорское Высочество Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій осчастивний своимъ посъщеніемъ факультетскую клинику, изволили осматривать оную въ подробностяхъ и обратили милостивое вниманіе на благоустройство сего заведенія.

«Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елена Павловна удостоила Московскій университеть высокой чести милостивымъ принятіемъ на себя званія почетнаго члена университета. «Въ университетъ чиновниковъ и преподавателей 128; учащихся 1,203, изъ числа конхъ въ факультетахъ: историко филологическомъ—58, физико-математическомъ—120, юридическомъ—222 и медицинскомъ—803. Въ общемъ числъ учащихся находилось дворянъ и дътей чиновниковъ 774, духовнаго званія 126, почетныхъ гражданъ и купцовъ 104, податнаго состоянія 199; сверхътого, 135 постороннихъ лицъ посъщали университетскія лекціи.

«III. Университеть Св. Владиміра, св Кісст. Университеть Св. Владиміра состоить изъ четырехъ факультетовъ: историко-филологическаго, физико-математическаго, юридическаго и медицинскаго. Изъ нихъ факультеть физико-математическій разділяется на два разряда: наукъ естественныхъ и наукъ математическихъ.

«Въ университетъ чиновниковъ и преподавателей 94; учащихся 616. Изъ нихъ состояло по факультетамъ: историко-филологическому—50, физико-математическому—64, юридическому—68, и медицинскому—434; въ числъ студеятовъ: дворянъ и дътей чиновниковъ 479, духовнаго званія 32, почетныхъ гражданъ и купцовъ 46, податнаго состоянія 60. Сверхъ того, допущено къ слушанію лекцій 12 частныхъ лицъ.

«IV. Университеть Хар. эковскій. 17 января 1855 г. наступняю пятидесятивіте открытія Харьковскаго Университета. Преосвященный Филареть, епископъ харьковскій, въ сей день совершиль божественную литургію и благодарственное Господу Вогу молебствіе; послів сего въ университеть было торжественное собраніе.

«Епископъ Филареть, въ выраженіе своего сочувствія къ празднеству и испрошенія имъ на университеть и въ будущія времена благословенія свыше, принесъ въ даръ университету вкону Спасителя—моленіе о Чашѣ.

«Высочайшим» указом» 27 декабря, чернеговскій, полтавскій и харьковскій генераль-губернаторь, генераль-адъютанть Кокошким», Всемилостивьйше уволень отъ управленія Харьковскимь учебнымь округомь. Въ то же время попечителемь сего округа повельно быть сенатору, тайному совытнику Катажази. При семь особымь Высочайшимь рескриптомь генераль-адъютанту Кокошкину изъявлена искренняя признательность за постоянные труды и усердіе, съ которыми онь дъйствоваль во время свыше восьмильтняго завъдыванія его Харьковскимь Университетомь и учебнымь округомь.

«Харьковскій Университеть имбеть 4 факультета: историко филологическій, физико-математическій, юридическій и медицинскій. Факультеть физико-математическій подраздблень на разряды: математическій и естественныхъ наукъ.

«Чиновниковъ и преподавателей въ университетъ 78, учащихся—483; изъ нихъ по историко-филологическому факультету 34, по физико-математическому 101, по юридическому 126 и по медицинскому 222. Въ общемъ числъ учащихся: дворянъ и дътей чиновниковъ 340, духовнаго званія 18, почетныхъ гражданъ и купцовъ 53, податнаго состоянія 72. Кромѣ того, 17 постороннихъ лицъ слушали лекців.

«Преподаватели медицинскаго факультета и медицинскіе чиновники университета, движимые усердіемъ въ ділі общей пользы и любви къ отечеству,

предвожили свои услуги на пользу храбрыхъ нашихъ воиновъ, защитивковъ отечества. Узнавъ о предположение учредеть въ Харьковъ военный госпиталь на двъ тысячи человъкъ, они изъявили единодущное желаніе посвятить часть трудовъ своихъ и остающееся отъ чтенія лекцій и другихъ служебныхъ занятій время на безвозмездное пользованіе больныхъ. Съ пользою для больныхъ они предположели соединеть и пользу учебную. Къ отдъленіямъ госпиталя, долженствовавшимъ поступить въ завѣдываніе медицинскихъ чиновниковъ университета, они просили дозволенія прикомандировать и студентовъ высшихъ курсовъ; подъ руководствомъ наставниковъ, здёсь имъ долженъ былъ открыться рідвій случай упражняться въ практикі. Сею мізрою представлялась университету возможность удобные, скорые и съ большею увыренностію въ успъхъ приготовить къ выпуску студентовъ послединих курсовъ и темъ снабдеть военно-медецинское ведомство врачами, уже пріобретшими известную степень опытности и навыка въ леченіи разнообразныхъ бользней. Такая готовность медвинискихъ чиновъ университета удостоена Высочайшей Вашего Императорскаго Величества благодарности. Проектъ правилъ для особыхъ влиническихъ отделеній Харьковскаго военно-временнаго госпиталя, по сношенію съ военнымъ менистромъ, Высочайше утвержденъ 16 октября.

«V. Университет» Казанскій. Казанскій Университет» иметь четыре факультета: историко-филологическій, физико-математическій, юридическій и медицинскій. Факультеть физико математическій дёлится на разряды математических и естественных наукь; юридическій факультеть раздёлень на разряды собственно юридическій и камеральный. Разрядь восточной словесности, входившій въ составъ историко-филологическаго факультета, со второй половины 1855 г. закрыть, по случаю учрежденія при С.-Петербургскомъ Университеть факультета восточныхъ языковъ.

«Въ Казанскомъ Университетъ чиновниковъ и преподавателей 77; учащихся 340, изъ коихъ въ факультетъ историко-филологическомъ 12, физико-матическомъ 40, юридическомъ 114 и медицинскомъ 174. Въ общемъ числъ: дворянъ и дътей чиновниковъ 202, духовнаго званія 27, почетныхъ гражданъ и купцовъ 39, податнаго состоянія 72.

«VI. Университеть Дерптскій. Дерптскій Уннверситеть составляють пять факультетовъ: богослонскій, юридическій, историко-филологическій, физико-ма тематическій и медицинскій.

«Въ университетъ чиновниковъ и преподабателей 74, учащихся 618. Изъ нихъ въ факультетахъ: богословскомъ—111, юридическомъ—86, историко-филологическомъ—63, физико-математическомъ—87, медицинскомъ—271; въ въ общемъ числъ: дворянъ и дътей чиновниковъ 245, духовнаго званія 70, купцовъ 40, податнаго состоянія 263.

## СРЕДНІЯ И НИЗШІЯ УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.

«Нѣкоторыя изъ учебных» заведеній Московскаго округа имѣли счастіе принимать въ стѣнахъ своихъ Высокихъ Посѣтителей. 5 сентября въ Четвертую Московскую Гимназію изволили прибыть Ихъ Императорскія Высочества

Государь Наследнико Цесаревичо съ Августейшими Братьями Александромъ, Владиміромъ и Алексіемъ Александровичами, въ сопровожденіи наставниковъ своихъ. Ихъ Высочества встречены были иною. Остановясь сначала въ физическомъ кабинеть, гдь Имъ показаны были нъкоторые снаряды и опыты, Они посътили затъмъ пансіонъ гимназін. Обойдя спальни и залы, Ихъ Высочества взощие на бельведеръ, откуда открывается великолепный видъ на Москву и окрестности ея. Академику Погодину предоставлена была высокая честь объяснить эту величественную картину былымъ очеркомъ исторіи Москвы и съ нею связанныхъ великихъ событій нашей отечественной исторіи. Потомъ Высокіе Посетители изволили войти въ столовую, остались тамъ некоторое время и отвадывали куппанье. При отъазда Ихъ Императорскія Высочества, проходя чрезъ актовую заду, остановились предъ золотою доскою на которой изображены имена отличнъйшихъ воспитанниковъ и на которой Они нашли знакомое Имъ вмя Жуковскаго. Радостною толною теснились около Высокихъ Гостей своихъ воспитанники гамназіи и провожали ихъ до самаго выхода изъ заведенія.

«16 сентября эта же гемназія вибла счастіє принимать у себя Его Императорское Высочество Принца Ольденбургскаго, который 12 сентября удостоилъ и Первую Московскую Гимназію подробнымъ осмотромъ, при которомъ изволиль произвести испытаніе нікоторымъ изъ учениковъ старшаго класса въ переводахъ съ латинскаго языка на русскій, при чемъ Его Высочество выразвися весьма одобрительно и лестно объ отвітахъ спрошенныхъ учениковъ.

### императорская академія наукъ.

"Въ истекшемъ году Академія понесла важную утрату. Графъ Уваровъ, состоявшій въ званіи почетнаго члена съ 1811, а въ должности ея президента съ 1818 года, скончался въ Москвъ 4 сентября. Въ его управленіе преимущественно получили развитіе филологія, технологія и изысканія о Востокъ. Сверхъ того, онъ значительно обогатилъ кабинеты.

"Высочайшимъ указомъ 26 ноября члену Государственнаго Совъта, статсъсекретарю, главноуправляющему вторымъ отдъленіемъ Собственной Вашего Императорскаго Величества канцеляріи, дъйствительному тайному совътнику графу Блудову всемилостивъйше повельно быть президентомъ Академіи, съ оставленіемъ при всѣхъ занимаемыхъ имъ должностяхъ.

«Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья Николай Николаевичъ и Михаилъ Николаевичъ удостоили принять званіе почетныхъ членовъ Акалеміи.

#### ЦЕНСУРА.

«Ценсура съ Имперіи. Главное управленіе ценсуры, слёдя постоянно за духомъ в направленіемъ литературной дёятельноств, наблюдая какъ непосредственно, такъ и при пособін чиновниковъ для особыхъ порученій за всполненіемъ всёхъ правилъ ценсурнаго устава, разрёшало возникавшіе въ кругу дёйствій подвёдомственныхъ ему мёстъ и лицъ недоумёнія и вопросы и вообще руководствовало ценсоровъ въ сомнительныхъ случаяхъ.

«Число вышедшихъ въ свътъ въ 1855 году сочиненій оригинальныхъ простирается до 1,148, переводныхъ-до 91.

«Въ 1854 году издавалось, подъ наблюденіемъ внутренней ценсуры вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, журналовъ и газеть 103. Съ 1855 года начала выходить въ свѣть еженедѣльная газета Люсоводства и Охоты, издающаяся по распоряженію Министерства Государственныхъ Имуществь, на основаніи Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго въ 16 день декабря 1854 года. Такимъ образомъ, въ 1855 году число періодическихъ изданій возрасло до 104, и послѣдовало Высочайшее соизволеніе на изданіе четырехъ новыхъ журналовъ, кои суть: 1) Художественный Журналь дая Юношества, 2) Муз-кальный и Театральный Въстникъ, 3) Живопиская Русская Библіотека, 4) Русскій Въстникъ, которые стали выходить въ свѣть съ начала текущаго года.

«По штату ценсурнаго управленія, для ценсурованія книгь на восточныхъ языкахъ положено было имьть отдальнаго ценсора въ Казани, взъ профессоровъ восточныхъ языковъ. Съ упраздненіемъ въ 1855 году преподаванія восточныхъ языковъ въ Казанскомъ Университеть, признавая, что ценсура сочиненій на сихъ языкахъ должна оставаться по прежнему въ Казани, я испросилъ чрезъ Комитеть Министровъ Высочайшее соизволеніе возлагать ценсурованіе книгъ на восточныхъ языкахъ въ Казани на одного изъ служащихъ тамъ чиновниковъ.

«Число оригинальных» сочиненій 1855 года, учебнаго и ученаго содержанія, сравнительно съ 1854 годомъ, по числу названій, нісколько умножилось, по объему же своему уменьшилось. Сравненіе частныхъ втоговъ по разнымъ отраслямъ наукъ показываеть, что въ 1855 году особенно уменьшился объемъ изданій по части богословія (иновірческихъ исповіданій), наукъ юридическихъ и государственныхъ, пособій къ изученію языковъ и медицины; увеличился же по сельскому хозяйству и технологіи, по географіи, этнографіи и путешествіямъ, по исторіи всеобщей и иностранныхъ государствъ, по философіи и педагогикъ. Между оригинальными сочиненіями собственно литературнаго содержанія, сравнительно съ 1854 годомъ, усматривается увеличеніе въ собраніяхъ сочиненій (въ стихахъ и прозіз), въ стихотвореніяхъ лирическихъ и повіствяхъ; уменьшеніе же, хотя незначительное, оказалось въ дітскомъ чтеніи и въ сочиненіяхъ драматическихъ.

"Общее число ввезенныхъ изъ-за границы въ Россію въ 1855 году книгъ составляло 1,191,645 томовъ. Въ 1854 году число это простиралось до 886,425 томовъ. Посему привозъ иностранныхъ книгъ въ 1855 году увеличился 305,320 томами.

"Въ числъ ввезенныхъ книгъ неизвъстнаго ценсуръ содержанія, разсмотрьно въ комитетъ ценсуры вностранной 1,235 сочиненій въ 1,779 томахъ, а въ комитетахъ Рижскомъ, Виленскомъ, Одесскомъ, Кіевскомъ и отдъльнымъ ценсоромъ въ Ревелъ—1,133 сочиненія въ 1,674 томахъ. Въ 1855 году полвергались запрещенію преимущественно полиграфическія изданія, романы, по-

въсти и намфлеты, исключетельно писанные въ духъ партій и подъвліяніемъ враждебныхъ страстей.

"По прошеніямъ книгопродавцевь и другихъ линъ, выслано обратно за границу 11,074 тома запрещенныхъ, позволенныхъ съ исключеніями и неизвістныхъ еще ценсурі сочиненій, и, сверхъ того, 119 экземпляровъ картинъ и другихъ предметовъ.

"Комитетъ разсмотрънія учебныхъ руководствъ, учрежденный въ 1850 году, разсматривалъ всякаго рода учебники (кромѣ книгъ духовнаго содержанія), издаваемые частными людьми, со включеніемъ всёхъ сочиненій и переводовъ назначаемыхъ для дётскаго чтенія.

"Въ истекшемъ году разсмотрѣно комитетомъ 291 сочиненіе, изъ комхъ было одобрено къ выпуску въ свътъ: безусловно—149, съ указаніемъ исключеній и исправленій—73, по исправленіи согласно сдѣланнымъ прежде замѣчаніямъ—13, возвращено для передѣлки по замѣчаніямъ 39, и не одобрено, какъ не удовлетворяющихъ педагогическимъ или дидактическимъ требованіямъ, 17.

"Ценсура въ царства Польском». На разсмотрвніе Варшавскаго Ценсурнаго Комитета представлено въ 1855 году, по ценсурь внутренней, рукописей и печатныхъ книгъ 356 (противъ 1854 года 40 менте). Изъ этого числа одобрено къ печатанію 311, возвращено авторамъ, для исправленій, 13, осталось къ разсмотрвнію на 1856 годъ 31.

"Въ 1855 году привезено изъ-за границы 22,628 сочинений въ 71,908 томахъ. Этотъ годъ превосходитъ предъидущий въ привозъ книгъ: по числу названий—на 101, а по количеству томовъ—на 5,350.

"Общій вывод». Въ 1855 году въ відомстві Министерства Народнаго Просвіщенія находилось въ Имперіи 2,250 учебных заведеній съ 120,247 учащихся.

"Изъ числа учащихся было: въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (университетахъ, Главномъ Педагогическомъ Институтъ, лицеяхъ и ветеринарныхъ училищахъ)—4,127, въ гимназіяхъ—17,817, въ увздныхъ училищахъ—27,309, въ приходскихъ—49,101, въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ—21,893, въ еврейскихъ казенныхъ училищахъ—3,488.

«Общее чесло учебныхъ заведеній въ Имперія простиралось до 2,356, а чесло учащихся—до 123,735.

«Въ Варшавскомъ учебномъ округѣ училищъ 1,516, учащихся 71,755; въ томъ числѣ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 3,296, въ уѣздныхъ училищахъ 3,858, въ начальныхъ 57,786.

«Затыть сововупное чесло учебных» заведеній составляеть 3,872, а чесло учащихся—194,490.

«Воспитательных» заведеній было 101, въ томъ числі 54 пансіона при гимнавіях» и укланых» училищах» и 47 конвиктов» и общих» ученических» квартиръ.

«Ученых» степеней и разных» медицинских» званій удостоено 964 чедовіка.

«Изъ сравнетельныхъ въдомостей, преложенныхъ къ настоящему отчету,

оказывается, что, несмотря на военное время, число учащихся въ Имперіи въ 1855 году уменьшилось только на 2,948 ч. Уменьшеніе сіе относится къ однимъ укаднымъ и приходскимъ училищамъ и къ частнымъ учебнымъ заведеніямъ, ибо въ гимназіяхъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ число учащихся оставалось почти то же самое. Но заклуживаеть особаго вниманія уменьшеніе числа учащихся Варшавскаго учебнаго округа: эта убыль простирается до 7,474 человъкъ. Обстоятельство сіе можно объяснить какъ тъмъ, что съ 1851 года число таковыхъ начальныхъ училищъ начало уменьшаться потому, что сельскія общины освобождены отъ складки на содержаніе училищъ и отъ обязанности посылать дътей въ оныя, такъ и военными обстоятельствами.

«Заключение. Руководимое въ общихъ видахъ своихъ указаніями Вашего Императорского Величества, Министерство, въ протекшемъ году, старалось укоренять глубже созравшія уже начала в учрежденія, вовхъ общеполезность довазана продолжительнымъ опытомъ, и вмёстё съ тёмъ приводило въ ясность ть данныя и потребности, изъ которыхъ должно возникать постепенно всякое будущее улучшеніе. Уже многія изъ сихъ потребностей обозначились и опредъимись явственно какъ вслъдствіе лечнаго моего обогрънія учебныхъ заведеній, такъ и чрезъ постоянныя административныя дійствія. Выводы изъ всего этого послужать основаніемъ для послівдующихъ предначертаній и трудовъ Министерства. Обнимая движеніе нашего образованія и нужды, общества, Минастерство болье и болье убіждается, что въ общей системь нашихъ учрежденій и яхь организаціи, устроивавшихся послідовательно въ парствованіе Императрицы Екатерины II, Императоровъ Александра I и Николая I, лежитъ прочная основа ихъ будущаго процветанія и что на этой почеть, столь тщательно приготовленной и нынь согрываемой Парственною благостію, могуть произрастать обильные плоды науки и правственнаго преуспъянія. (Здёсь на подлинномъ отчеть Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: «Дай Бозь!») Со стороны нашихъ юношей надобно, чтобы они сильнье и сильнве прилвилялись къ труду мысли, строгому и последовательному, почерпая въ немъ самомъ и въ пользв, ожидаемой отъ него отечествомъ, возбужденіе и поощреніе для себя, не удовлетворяясь одною вившностію образованности; а нельзя не сознаться, что у насъ вообще слишкомъ довольствовались вившнею образованностію, считая или даже выказывая ее за настоящую. Наука и педагогія въ нынъшнемъ ихъ направленів, при одушевляющемъ сердца святомъ религіозномъ назиданіи, готовы вполнѣ содѣйствовать сему. Не подлежить сомнанію, что духъ образующагося поколанія сильно возбуждень, и это возбуждение возникаетъ изъ столь прекраснаго источника: оно отличается столь благороднымъ направленіемъ, что самыя серьёзныя требованія науки, такъ же, жакъ требованія чести, не могуть его устрашать. Во время личнаго моего обоврвнія университетовъ и гимназій, вникая въ наклонности, образъ мыслей и нравы молодыхъ людей, беседуя съ ними, присутствуя при ихъ учебныхъ занятіяхь и экзаменахь, я съ удовольствіемь виділь вь нихь сознательное, на внутреннемъ убъждени основанное стремление воспользоваться всъми предлагаемыми имъ средствами знанія въ духѣ той строгой методы, какая предписывается современными требованіями науки, отвергающими все шаткое и по-

верхностное. Совъты мон и внушенія въ томъ, сколь нужны на всёхъ поприщахъ службы Государю и отечеству умы развитые, нравственные, обогащенные знаніемъ стройнымъ и плодоносящимъ, вездів встрівчали искреннее, глубокое сочувствіе. Утішетельно было ведіть ту радость, съ какою было принято между нашими юношами вновь дарованное дозволеніе поступать въ университеты всимъ желающимъ, безъ соблюденія определеннаго комплекта, и въ особенности ту сердечную готовность, съ вакою молодые люде высшихъ учебныхъ заведеній Министерства, внимая священному призыву своего Монарха, стремвлись пріобрасти необходимыя приготовительныя сваданія, чтобы стать въ ряды защитниковъ отечества. Менье, чемъ въ четыре мъсяца, не оставляя занятій высшими науками своихъ факультетовъ, они усп'яли столько въ военныхъ знаніяхъ и экзерциціяхъ, что поступили на службу офицерами. Межлу твиъ, другіе изъ ихъ товарищей спішнии инымъ образомъ выразить свое пламенное жеданіе быть полезными въ трудные для отечества дни: я разумью студентовъ медицинскихъ, которые, при содъйствіи своихъ достойныхъ профессоровъ, явили также необыкновенныя усилія, чтобы быть въ состоянім оказывать пособія раненымъ на полі битвы или посреди заразы. Ихъ самоотверженіе не охладъвало при видъ многихъ изъ ихъ же собратій, сділавшихся жертвою своего долга. Такой энергической діятельности посвятившихъ себя медицинскимъ наукамъ и медицинскихъ факультетовъ Министерство обязано твиъ, что могло выпустить изъ своихъ заведеній 113 врачей и даже, къ первой трети текущаго года, приготовить къ выпуску болье 80 человъкъ.

«Та же нравственная сила, которая въ юныхъ умахъ дъйствовала столь благотворно и живительно, одушевляла и все ученое и учебное сословіе. Радуюсь, что могу свидьтельствовать предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ о постоянныхъ трудахъ и заслугахъ сего поистинъ почтеннаго сословія. Лица, его составляющія, въ тревожныхъ обстоятельствахъ государства, какъ и всегда, оказали себя вполні достойными своего высокаго призванія. Обстоятельства эти не только не ослабляли ихъ обычной діятельности, но, напротивъ, возбуждали въ нихъ новую ревность къ своему долгу. Они глубже, чівль когда либо, поняли, что покушенія враговъ могуть быть намъ опасны только превосходствомъ и опередившими насъ успіхами ихъ въ наукахъ и искусстві, и что опасность эта исчезнеть тотчасъ, какъ скоро мы противопоставимъ имъ дарованныя намъ Богомъ умственныя силы, съ твердою увітренностію не уступить никому въ великомъ діль человіческаго усовершенствованія.

«Въ отчетъ семъ я имълъ счастіе подробно означить разные ученые труды, состоящіе частію въ сочиненіяхъ, а частію въ исполненіи особенныхъ возлагаемыхъ начальствомъ порученій,—путешествій по Россів, предпринятыхъ съ спеціальною цілію обозрінія разныхъ учрежденій въ техническомъ отношеніи. и проч. Всі подобныя работы совершались безостановочно, какъ бы во дни мира, добросовістно, съ полнымъ знаніемъ діла. Нівкоторыя изъ ученыхъ занятій были особенно важны по пользі, отъ нихъ ожидаемой въ приложеніи положительныхъ знаній. Таковы, между прочимъ, занятія на Николаевской обсерваторіи. Ея труды, исполненные въ 1855 голу съ цілію споспішествочанія точной географіи въ нашемъ отечестві, обращають вниманіе всего уче-

наго міра, что подробно изложено въ моемъ всеподданнѣйшемъ отчетѣ. Излишнить считаю присовокупить, что, кромѣ сихъ трудовъ, на Николаевской обсерваторіи читаются курсы астрономіи и точной географіи, и всё лица, предназначаемыя для географическихъ и геодезическихъ работъ, какъ военныя, такъ и собственно ученыя, стекаются туда и проводять по нёскольку мёсяцевъ въ окончательномъ приготовленіи себя къ предстоящимъ занятіямъ. Во исполненіе Высочайшей Вашего Величества воли, съ копца нынёшняго года откроется новый постоянный курсъ для офицеровъ Военной Академіи.

«Для составленія полнаго, современемъ, геогностическаго атласа Россіи Министерство пригласило на таковый важный трудъ профессоровъ разныхъ университетовъ. На этомъ основаніи, нынѣ трудятся надъ составленіемъ геогностическихъ картъ: профессоръ С.-Петербургскаго Университета Куморіа — Псковской губерніи, профессоръ Дерптскаго Университета Гревинкъ —губернія Лифляндской, Эстляндской и Курландской, профессоръ Университета Св. Владиніра Феофилантовъ — Кіевской губерніи, профессоръ Харьковскаго Университета Багнеръ, окончивъ карту Казанской губерніи, производить геогностическое изслідованіе почвъ губерній Симбирской и Самарской.

«Факультеть восточных» языковъ при С.-Петербургскомъ Университеть, составляющій главный въ Имперіи разсадникъ образовавія оріенталистовъ, какъ ученыхъ, такъ и требуемыхъ для службы, находится въ полномъ своемъ составь и началь успешно свои действія.

«Во дни войны и испытаній съ высоты Престола раздался голосъ къ русскимъ сердцамъ, призывавшій въ исполненію ихъ долги. О томъ, какъ онъ быль услышанъ, знаетъ Европа, узнаетъ позднійшее потомство. Въ день разцийтающаго мира, Вы, Всемилостивійшій Государь, знаменательными словами: да развивается повсюду съ новою силою стремленіе къ просетщенію и всякой полезной дъятельности, благоволили призвать народъ свой къ другому великому подвигу. Этотъ призывъ напечатлійлся въ сердцахъ и умахъ; онъ будеть служить вірнымъ указаніемъ для нашей діятельности».

Въ августовской книжкъ «Отечественныхъ Записокъ» напечатана шестая и послъдняя часть романа г. Григоровича «Переселенцы». Скоро это замъчательное произведеніе явится отдъльною книгою, и тогда мы будемъ имъть возможность подробно говорить о немъ и, по поводу его, обозръть всю литературную дъятельность г. Григоровича. Здъсь мы можемъ только вскользь коснуться нъкоторыхъ мыслей, вызываемыхъ прекраснымъ разсказомъ, начало котораго было встръчено публикою съ тъмъ интересомъ, какой всегда возбуждаютъ произведенія автора «Деревни», «Антона-Горемыки» и «Рыбаковъ», а послъднія части котораго все болье и болье приковывали къ себъ живое сочувствіе читателя.

Была мода на романы изъ простонароднаго быта. Мода, какъ всегда, такъ и въ этомъ случав, излишествами своими привела къ сомнъніямъ, за увлеченіемъ послъдовало охлажденіе, и теперь такъ же трудно заинтересовать публику простонароднымъ разсказомъ, какъ легко было пять-шесть леть тому назадъ привлекать ся вииманіе моднымъ выборомъ простонароднаго сюжета. Успѣхъ повѣстей, изображающихъ правы нашихъ поселянъ, основывался преимущественно на достоинствахъ разсказовъ г. Григоровича; въ охлажденіи, которое было возбуждено недостатками многочисленныхъ его подражателей, г. Григоровичъ не виноватъ, и публика справедливо освобождаетъ его отъ всякой ответственности за чужіе грізки: переставь читать простонародные разсказы писателей, бросившихся на эту дорогу въ надежде разделять успехъ г. Григоровича, публика съ прежнимъ негересомъ читаетъ и перечитываеть новыя произведенія г. Григоровича: она очень хорошо чувствуеть разницу между «Переселенцами» и, напримъръ... но къ чему утруждать себя припоминаніемъ приміровъ, о которыхъ никому не хочется вспоминать? И никто изъ забываемыхъ описывателей простонароднаго быта не можетъ роптать на несправедливость своей судьбы. Зачёмъ они, если имеютъ талантъ (человекъ безъ таланта, конечно, ни въ чемъ не виноватъ), - зачвиъ они не захотели подумать о томъ, что составляетъ главное достоинство простонародныхъ разсказовъ г. Григоровича, и зачемъ воображали, что, копируя или утрируя только вижшинія особенности его произведеній, могуть ожидать прочнаго успеха? Внутренняя пустота скоро отгадывается, и никакія уловки не прикроють и не прекрасять ея. Зачемь эти подражатели, не понимая г. Григоровича, поддълывались подъ его манеру? зачъмъ они воображали, будто бездушнымъ подражаніемъ манеръ можно создавать прекрасное? Зачъмъ они не приняли въ соображение, что г. Григоровичъ силенъ потому, что знаетъ и любитъ народъ, и воображали, будто все дело состоить въ крестьянскихъ именахъ, и въ замънв обыкновенныхъ русскихъ словъ такими диковинками, какихъ читателю съ бритой бородой и слышать не приводилось? Зачемь они действовали такъ, будто гоголевы «Вечера на Хуторъ близъ Диканьки» были обязаны своими успахами заимствованію малорусскихъ словъ изъ «Лексикона» Памвы Берынды?

Г. Григоровичъ знаетъ деревенскій быть средней полосы на-

шего царства и нимало не думаеть самъ себъ дивиться или хвалеться передъ другими темъ, что онъ знаеть его, какъ житель Петербурга вовсе не дивится тому, что знаетъ Петербургъ, какъ чедовъкъ, служившій на Кавказъ, вовсе не дивится тому, что знасть кавказскіе обычан; да и скажите, въ самомъ ділів, что такое за диво быть въ русскомъ царствъ человъкомъ, хорошо знающимъ сельскую жизнь? Каждый помещикь, каждый чиновникь земской полицін, каждый сельскій священникъ очень хорошо знаеть нравы поседянь. Хвалиться туть ровно нечёмь. Вёдь русская деревня для насъ не Австралія, которой не видаль никто изъ нашихъ соотечественниковъ. Г. Григоровичъ находитъ, что поселяне — такіе же люди, какъ и мы, и большею частью люди добрые и неглупые; потому онъ любить ихъ, и когда видить, что они терпять нужду или притеснение, ему становится жаль ихъ. Всемъ этимъ своимъ чувствамъ онъ вовсе не думаеть дивиться или хвастаться ими; да и что, въ самомъ деле, удивительнаго въ этихъ чувствахъ? каждый благородный и не близорукій человікь, который знасть нашихь поселянь, любить ихъ и жалбеть о невзгодахь, какія встрівчаются въ ихъ бытв.

Каждый литераторъ съ самостоятельнымъ талантомъ береть сюжеты для своихъ разсказовъ изъ того круга жизни; который интересуеть его и хорошо ему знакомъ. Такъ поступилъ г. Григоровичъ: онъ сталь писать разсказы изъ сельскаго быта, и выборъ его быль рышень не какими нибудь мелочными соображеніями, не ваботою о нововведеніяхъ, или похвальбою, или разсчетами на особенный успахъ, — изъ такихъ соображеній въ повзіи никогда ровно ничего не выходить, потому что таланть истинный не подчиняется имъ. Вовсе нътъ: г. Григоровичъ сталъ писать повъсти изъ сельскаго быта потому, что близко знаеть этоть кругь и интересовался имъ; тутъ было не болье, какъ исполнение поговорки: «что у кого болитъ, тоть о томъ и говорить». Писаль ли кто нибудь по русски до г. Григоровича хорошія пов'єсти изъ великорусскаго сельскаго быта или нътъ, это для г. Григоровича было ръшительно все равно. Онъ самъ чувствоваль влечение описывать сельский быть, чувствоваль, что можеть описывать его, - на этомъ влечени таланта было основано все.

И вотъ явились «Деревня», «Антонъ-Горемыка» и т. д. Авторъ нимало не дълалъ насилія своему таланту, когда писалъ ихъ: выборъ предмета былъ направленъ любовью къ поселянамъ. Авторъ

нимало не щеголять ни своимь знаніемъ крестьянскаго языка, ни тімъ, что бываль въ курныхъ избахъ; онъ только вітро описываль хорошо знакомый ему быть. Видно было, что онъ любить поселянъ, какъ людей, и сочувствуеть ихъ интересамъ. Очень натурально, что повісти, написанныя съ талантомъ и знаніемъ, ож и вленныя сочувствіемъ автора къ изображаемымъ людямъ, иміти успіть. Успіть основывался на существенныхъ, неотъемлемыхъ достоинствахъ произведеній.

Но люди догадливые относительно средствъ всеми правдами и неправдами добиться литературнаго успаха тотчасъ же сообразили, въ чемъ дело. Они догадались, что успехъ повестей г. Григоровича основанъ не на достоинствъ повъстей, а только на томъ, что въ повъстяхъ описываются не такіе люди, какъ мы съ вами, а совершенно невиданные никъмъ — какіе-то чудаки съ бородами и въ онучахъ, и говорятъ эти чудаки-мужики вовсе не такимъ языкомъ, какъ мы съ вами, а какимъ-то чуднымъ, неслыханнымъ языкомъ. Такимъ-то легкимъ образомъ былъ найденъ рецептъ для пріобрътенія литературнаго успъха: публика восхищается странными нра--оту эж спонран — сполиск ски спиннивони и сволрижум пив щать ее этими блюдами и разделимъ успекъ г. Григоровича, а пожалуй достигнемъ и большаго успъха, потому что перещеголять его въ поражения публики диковинными нравами и языкомъ вовсе не трудно: онъ далеко не вполнъ пользуется тъми обильными матеріалами диковинныхъ особенностей, какіе могуть быть найдены въ сельскомъ бытв. Покажемъ ей, что мы умвень говорить по-мужицки гораздо лучше г. Григоровича, что мы-если ужь на то пошлознаемъ крестьянскій быть, какъ свои пять пальцевъ.

И принялись удивлять публику своимъ знаніемъ крестьянскаго быта и мужицкаго языка.

И, дъйствительно, удивили, — только не въ томъ смыслѣ, какъ разсчитывали. Въ произведеніяхъ, писанныхъ на новую тему людьми, не лишенными таланта, публика удивилась пустотѣ и безцвътности при наружной эффектности, а въ произведеніяхъ людей бездарныхъ — огромности претензій и страшной фальшивости тона. Впрочемъ, послѣдними качествами поражали иногда и разсказы извъстныхъ писателей.

Разсчеты на успъхъ оказались ошибочны, и ошибка была такъ груба, что трудно даже извинить ее.

Въ самомъ дълъ, неудачные подражатели г. Григоровича, вообразили, что публика восхитилась въ его повъстяхъ новизною; но ужеди огромное большинство русскихъ читателей не знало крестьянскаго быта и не слыхивало крестьянскаго языка? Неужели «Леревня» произвела эффекть въ родъ того, какой производять разсказы о японцахъ и жителяхъ Ванъ-Дименовой Земли? Нимало: каждый читатель самъ зналъ очень хорощо русскихъ мужичковъ и, быть можеть, половина читателей провели жизнь въ самыхъ тесныхъ сношеніяхъ съ ними. — Или печатные разсказы о мужикахъ были новостью, когда явилась «Деревня»? Если публика знала крестьянскій быть, то, быть можеть, по крайней мірів, литература чуждалась его описаній? Нимало: отъ «Фрола Силина» Карамзина до героевъ Загоскина тянется непрерывный рядъ литературныхъ мужиковъ, и въ то самое время, когда началъ писать г. Григоровичь, были очень известные разсказчики, вся деятельность которыхъ была посвящена описанію простонароднаго быта. Стало быть, по той сферь, изъ которой взято содержание «Деревии», повысть г. Григоровича вовсе не была новостью.

Правда, было въ ней нѣчто новое, но вовсе не мысль описывать крестьянскій быть: ново было то, что крестьянскій быть описывался вѣрно, безъ прикрасъ, что въ описаніи быль видѣнъ сильный талантъ и глубокое чувство, возвышающееся до самой патетической поэзіи. Этимъ качествамъ подражатели не вздумами подражать, потому, вѣроятно, что не считали ихъ важными, не чувствуя присутствія ихъ въ себѣ. Но эти качества, упущенныя изъ виду славолюбивыми соперниками г. Григоровича, и были причиною, что его произведенія сдѣлали и продолжають дѣлать такое сильное впечатлѣніе на публику, между тѣмъ, какъ люди, писавшіе до него и вслѣдъ за нимъ о тѣхъ же самыхъ мужикахъ, оставлены или вовсе не приняты публикою.

Но что такое талантъ, чувство, поэзія, върность картинъ? о такихъ пустякахъ не думали подражатели: въдь, по ихъ мнѣнію, мужики понравились публикъ какъ диковинка, заняли ее странностями языка и нравовъ. Этими-то качествами мужиковъ и хотѣли они выиграть, выказывая удивительнъйшее, по собственному мнѣнію, умѣнье владѣть языкомъ и подмѣчать особенности обычаевъ поселянъ. Дъйствительно, мужики у нихъ заговорили такъ, что не употребляли ни одной фразы, которая имѣла бы смыслъ на обык-

новенномъ русскомъ языкъ (которымъ, между прочимъ, говорятъ и крестьяне, не имъющіе средствъ объясняться на иныхъ языкахъ), не произносили ни одного слова, не исковеркавъ его; да и то была еще милость, когда только коверкали обыкновенныя слова, а не вовсе отказывались отъ нихъ, замвняя ихъ неслыханными въ народв русскомъ реченіями, заимствованными изъ «Словаря Областныхъ Наръчій». Нравы этихъ диковинныхъ поселянъ также не имъли ничего общаго съ обыкновенными человъческими или русскими нравами: не говоря уже о чувствахъ или понятіяхъ, даже въ затылкъ почесывали мужички ужь навърное никакъ не пальцами, а кулакомъ, да еще на особенный манеръ сложеннымъ, и ложку со щами подносили ко рту не обыкновеннымъ порядкомъ, а съ какими нибудь особенными извитіями рукъ и ухмыляніями лица. И на каждое диковинное словечко своихъ мужичковъ, на каждое несообразное съ обычною логикою понятіе, на каждый странный жесть ихъ, авторъ радовался, самъ дивясь чудному своему знанію всёхъ никъмъ дотолъ не подмъченныхъ особенностей народнаго быта и языка. Г. Григоровичь никогда не достигаль такой высоты: у него мужики и говорили, и думали, и поступали по человъчески, отличаясь въ языкъ и обычаяхъ отъ остальныхъ русскихъ не болье того, какъ отличаются действительные, живые русскіе поселяне, которые и говорять и думають о житейскихъ дёлахъ почти такъ же, какъ и всякій другой человікь, не получившій книжнаго воспитанія. Мы ужь сказали, отчего происходила эта разница: г. Григоровичь не изумляется своему знакомству съ поселянами, не находить нужды щеголять этимъ знакомствомъ, онъ привыкъ видеть въ поселянахъ людей такихъ же, какъ и мы съ вами, читатель, или, быть можеть, и несколько лучшихь, нежели большая часть изъ насъ; онъ-какая редкость!-онъ и любитъ ихъ просто, какъ людей, а не какъ чудаковъ, странности которыхъ могутъ давать литераторамъ поживу для курьёзныхъ описаній. Если въ какомъ увадв поселяне произносять «хурушу», вывсто «хорошо», это, по его мненію, такая же драгопенная для поэзіи и такая же восхитительная для него находка, какъ «харашо», которое произносимъ мы вмъсто «хорошо». Но для многихъ изъ его подражателей поселянинъ, въ самомъ дълъ, диковинка, знаніемъ которой не могутъ они додольно нащеголяться, и на употребленіи «хурушу» основаны и надежда ихъ на славу и любовь ихъ къ поселянамъ.

Безъ знанія или безъ любви что можеть сділать даже замічательный таланть? А если, притомъ, и таланть у литератора, требующаго себі отличій за снисходительное знакомство свое съ мужиками, не слишкомъ великъ, что жь удивительнаго, когда разсказы его изъ сельскаго быта такъ же пусты, аффектированы и скучны, какъ пусты, скучны и аффектированы были бы его повісти изъ аристократическаго быта?

Да и что хорошаго можеть произвести насилование своего таманта? Г. Григоровичь твиъ и силенъ, что пишеть простонародные разсказы по влечению собственной натуры, не насилуя таланта, а давая ему полный просторъ. А последователи его начали описывать поселянъ не по влечению таланта, а по разнымъ постороннимъ соображениямъ, насилуя талантъ.

Есть люди, которые любять толковать о свободномъ творчествъпочему жь не толковать и объ этомъ предметь? дело хорошее, лишь бы только толкующій самъ понималь, о чемъ толкуеть, и не сившиваль свободнаго творчества, наприміврь, съ пустословіемь, которое относится скорве къ прозв, и, притомъ, очень пошлой прозв, нежели къ поэзіи. Свободное творчество состоить въ томъ. чтобы поэть не насиловаль своей природы: природа внушаеть одному сатиру, другому идиллію, - пусть каждый изъ нихъ пишетъ, что ему внушаеть природа таланта. Но если сатиривъ начнетъ гнуть свой талантъ, чтобы-хочещь, не хочешь-написать идиллію туть уже не будеть ровно никакой свободы творчества, а просто на просто будеть насилованіе таланта, и идиллія выйдеть хуже всякой пародін на идиллію. Для Гоголя свободою творчества было писать о Чичиковыхъ и Бетрищевыхъ, а изображать Уленьку и Костанжогло было чистымъ насилованіемъ таланта; Диккенса «Пиквикскій Клубъ» и «Тяжелыя Времена» — равно плоды свободнаго творчества, какъ и Пушкину «Онвгинъ» не менве «Каменнаго Гостя» внушенъ свободнымъ творчествомъ. Ужь более двухъ тысячь лёть прошло съ того времени, какъ высказана была истина, что верховнымъ правиломъ разумной жизни должно быть: «слушайся природы»—secundum naturam vivere. Пора намъ понять эту истину. И въ поэзіи она такъ же безспорна, какъ во всемъ остальномъ.

Правда и то, что у однихъ натура сильна, здорова и влеченія ея дізльны, у другихъ — натура дрябла и влеченія, ея пусты. Конечно, людямъ послідняго разбора непонятны здоровыя влеченіх и

- · ·

дъльныя мысли. Къ числу такихъ людей принадлежатъ, между прочимъ, и тѣ, которые воображали, что прочной литературной славы можно достичь у насъ, не имѣя сильныхъ и благородныхъ стремленій, что публика наша прельстится фразами безъ смысла, формою безъ живой идеи. Эти люди, особенно тѣ изъ нихъ, которые потерпѣли крушеніе собственныхъ литературныхъ надеждъ, могутъ быть недовольны г. Григоровичемъ, во первыхъ, за то, что ему досталась извѣстность, которой напрасно искали они, во вторыхъ, и за то, что въ его произведеніяхъ есть всегда живая мысль, необходимости которой инкакъ не могли понять они. Но мнѣніе такихъ людей вовсе не законъ ни для г. Григоровича, ни для русской публики: она, что ни говорите, таки умѣетъ цѣнить людей и награждаетъ своимъ сочувствіемъ только тѣхъ писателей, которые служать правдѣ, служа поэзіи, потому что безъ правды нѣтъ и поэзіи.

Горька участь литераторовь, которые, несмотря на всё хлопоты, не успёли пріобрёсть славы, за которою гнались или еще продолжають гнаться; но кто жь виновать въ томъ, что участь ихъ горька? Зачёмъ они такъ узко и поверхностно поняли литературу, воображая, что она можеть быть пустословіемъ?

Кто, напримъръ, виновать, если разскази изъ простонароднаго быта вообще не раздъляли того успъха, которымъ постоянно пользовались произведенія г. Григоровича? Неужели охлажденіе публики надобно считать причиною неуспъха многихъ писателей, въ подражаніе г. Григоровичу водившихъ насъ по избамъ и нивамъ?— Но въдь это охлажденіе не простиралось же никогда на произведенія г. Григоровича, и, напримъръ, послъдній романъ его былъ читаемъ встыи съ величайшимъ одобреніемъ. Отчего же такая разница? Отчего г. Григоровичъ безъ всякаго труда приковываетъ къ себъ вниманіе публики, когда многихъ другихъ повъствователей о сельскомъ быть не хочеть она и слушать?

Г. Григоровичъ не забавляетъ себя и публику набираніемъ странныхъ словъ и странныхъ обычаевъ (чёмъ ограничиваются другіе): въ его «Переселенцахъ» есть живая мысль, есть действительное знаніе народной жизни и любовь къ народу; у него поселяне выводятся не затёмъ, чтобы исполнять должность диковинныхъ чудаковъ съ неслыханнымъ языкомъ: нётъ! они являются, какъ живые люди, которые возбуждаютъ къ себё полное ваше уча-

стіе. Въ этомъ и причина постояннаго успѣха его повѣстей и романовъ изъ сельскаго быта.

Мы не будемъ пересказывать содержание «Переселенцевъ»: кто не читаль еще этого романа, конечно, прочтеть его. Мы не будемъ и перечислять сценъ, особенно хорошо исполненныхъ, или характеровъ, очерченныхъ особенно удачно, потому что это исчисленіе было бы слишкомъ длинно. Отъ хилаго и твломъ и духомъ Тимоеся Лапши, котораго пом'вщикъ переселяеть въ саратовскіе дуга изъ вотчины, гдв Лапшу не любили за то, что у него брать Филиппъ скрывался въ бъгахъ и промышляль воровствомъ, до жены Тимоеся, Катерины, которая быется, какъ рыба объ ледъ, чтобы какъ нибудь поддержать хозяйство, и до маленькаго тимоееева сына Пети, котораго Филиппъ отчасти выманиваетъ, отчасти силою отнимаетъ у отца и продаеть нищимъ; отъ агронома и филантропа-помъщика, Сергія Васильича Білицына, который очень хорошо разсуждаеть объ обязанностяхъ помъщика и о своихъ великольпныхъ планахъ, н раззоряется, устроивая въ Петербургв прекрасные балы, до молодаго гуртовщика Карякина, который хвастается темъ, что не боится своего тятеньки, -- почти всв характеры обрисованы съ обыкновеннымъ мастерствомъ г. Григоровича, такъ что выставляются живыми людьми. Заключеніе изъ своего разсказа выводить самъ авторъ въ следующей сцене:

Узнавъ о смерти Тимоен Лапши, козяйство и здоровье котораго было окончательно убито переселеніемъ, и о горькой участи его семьи, супруга Сергвя Васильича, Александра Константиновна, надолго задумалась. Сергви Васильевичъ, вивств съ нею выслушавшій разсказъ старосты, тоже сидель модча.

- "— О чемъ ты думаешь? спросвять наконецъ мужъ, прикасаясь падонью къ рукъ жены.
- "— Я думаю объ этой бёдной женщинё и ея дётяхъ, думаю также о помёщикахъ... такихъ, какъ мы... вымоленла Александра Константиновна
  - "Сергви Васильнчъ сильно потеръ лобъ ладонью и опустилъ голову.
- "— Надо сознаться, Serge, оба мы поступили непростительно опрометчиво подхватила Александра Констатиновна:—нёть, мы живемъ совсёмъ не такъ какъ бы намъ слёдовало!
  - "— Что ты кочеть этемъ сказать? краснёя, проговорель мужъ.
- "— Я хочу свазать, кротко возразила Бълицына: что если ужь существуеть наше положение—положение помещика, оно надагаеть на насъ, помещиковъ обязанности... строгія, святыя обязанности право вазанности...

**Тике**бтем Атонжини ипП

слово, не фраза. Сколько разъ думала я: еслибъ владыи мы только землями да лѣсомъ, наша безпечность была бы простительна, насъ можно было бы извененть за наше незнаніе; но вѣдь въ рукахъ нашихъ живые люди, мы имѣемъ сотни семействъ, судьба которыхъ въ нашемъ полномъ распоряженіи... съ горячностью подхватила она:—какъ христіане, какъ граждане, наконецъ просто какъ честные люди, можемъ ли мы быть безпечными? Имѣемъ ли мы право бросить этихъ людей на произволъ судьбы, не знать ихъ жизни, ихъ потребностей?.. Наше равнодушіе, наше невѣжество въ отношеніи къ быту этого народа, который круглый годъ, всю свою живнь для насъ трудится и проливаетъ потъ свой,—наше равнодушіе и незнаніе постыдно и безчестно!.. Мы наряжаемся, плящемъ, безумно тратимъ деньги, уважаемъ и принимаемъ за серьёзное то, что въ сущности вздоръ, и почти презираемъ то, къ чему обязываютъ насъ совѣсть, религія и всѣ человѣческія чувства... Сердце возмущается и страшно дѣлается, какъ бы слѣдовало!...

«Но мы считаемъ лишнимъ досказывать то, что говорила Александра Константиновна. Мысль, которая одушевляла ее, и безъ того понятна,—мысль, по нашему мизнію, въ милліоны разъ дороже самаго пылкаго, блестящаго краснорічія.

«Во все время, какъ говорила Бѣлицына, Сергъй Васильнчъ не поднялъ головы. Когда она кончила, онъ продолжалъ седъть въ томъ же положении. Видно было, однакожь, что слова Александры Константиновны произвели на него сильное впечатлъніе. Доброе лицо его выражало столько грусти, что, взглянувъ на него, Бѣлицына быстро подошла къ мужу и взяла его за объ руки.

«Она подумала, не зашла ли ужь слишкомъ далеко въ своемъ увлечения. не оскорбила ли какъ нибудь нечаянно мужа, который, въ сущности, былъ главнымъ виновникомъ проекта о переселении подалъ поводъ къ ея упрекамъ.

- О чемъ ты думаещь? спроседа она съ дасковой удыбкой.
- «— О чемъ я думаю? вымоленлъ Сергей Васильичъ, подымая голову, при чемъ жена увидела слезы на глазахъ его:—я думаю, что ты во сто-тысячъ разъ умне и честне меня—вогъ что я думаю... Начинай же то дело, о которомъ ты говорила! подхватиль онъ съ воодушевленемъ:—начинай это дело, съ Богомъ, и я твой верный, неизменный помощникъ!...»

Александра Констатиновна, женщина умная и, дъйствительно, хорошая, видить необходимость взять управление въ свои руки, мало по малу приводить въ порядокъ разстроенное хезяйство и успъваеть облегчить участь поселянъ.

Нѣкоторые читатели замѣтять, что эта идея можеть подать поводъ къ спорамъ—тѣмъ лучше: лишь были бы у насъ хотя споры о чемъ нибудь дѣльномъ, и это было бы уже важнымъ шагомъ впередъ. Но людей, которые желаютъ спорить съ Александрою Константиновною, мы, прежде всякихъ споровъ, просимъ обратить вниманіе на слова, которыми начинается ея монологь: «если ужь существу-

ета наше положеніе», говорить она—она говорить не о своихъ идеалахъ, а только о своихъ обязанностяхъ при настоящемъ положеніи; но какъ она думаетъ объ этомъ положеніи, она того не говорить, и, по всей въроятности, у ней есть объ этомъ свои мысли, и, быть можеть, мысли, не оставляющія мъста никакимъ спорамъ.

Тѣ, которые съ интересомъ слѣдять за развитіемъ мнѣній такъ называемыхъ славянофиловъ, нетерпѣливо ожидали выхода второй книги «Русской Бесѣды», надѣясь найти въ ней трактатъ И. В. Кирѣевскаго «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи». Трактатъ этотъ долженъ былъ пояснить, какъ именно нынѣ понимается, если не всѣми славянофилами, то многими и, кажется, послѣдовательнѣйшими изъ нихъ, теоретическій вопросъ объ общихъ началахъ знанія,—вопросъ, которому славянофилы придаютъ чрезвычайную важность.

Вышла вторая книга «Русской Беседы», и помещень вы ней трактатъ И. В. Кирвевскаго... но мы не можемъ говорить о немъ, какъ намъревались: находя многое въ немъ върнымъ и прекраснымъ (особенно идею, что однихъ отвлеченныхъ понятій недостаточно для живаго рѣшенія вопросовъ жизни, потому что умъ человъка не есть еще весь человъкъ, а жить нужно всему человъку, и не однимъ разсудкомъ, а также любовью), находя, что вся статья, напечатанная теперь \*), проникнута духомъ благороднымъ и чистымъ отъ фанатизма или нетерпимости, --- находя наконецъ въ изложеніи статьи силу мысли, не совсемъ обыкновенную и возбуждающую къ себъ невольное уваженіе, какъ возбуждаеть уваженіе всякій сильный умъ, — потому, имъя сказать многое въ похвалу статьи, мы, однако же, находимъ въ ней ошибки, которыя намъ кажутся важными, и, какъ следствіе ошибокъ, некоторыя мненія, какъ намъ кажется, несоотвътствующія или нынъшнему состоянію науки, или потребностямъ жизни. Конечно, мы не могли бы оставить эти мивнія безъ замічаній. Но надъ свіжею могилою, недавно поглотившею Кирвевскаго, неумъстны и неприличны были бы не долько споры, даже все, что могло бы походить на споръ. Да и къ чему

<sup>\*)</sup> Кирћевскій успаль обработать только половину трактата, которымъ занимался въ посладнее время жизни, только первую, критическую часть своего изсладованія; вторая часть, которая должна была содержать догматическое построеніе началь его собственной системы, осталась не написанном.

теперь возражать, опровергать? Къ сожаленію, неть уже надобности защищать противь Киревскаго те изъ нашихъ убежденій, справедливость которыхъ не признаваль онъ—къ сожаленію, говоримъ мы, потому что не въ развитіи техъ или другихъ мненій, могущихъ возбуждать несогласія, состояло главнейшее значеніе Киревскаго, а въ развитіи стремленій благородныхъ и полезныхъ для нашего общества, столь мало еще проникнутаго потребностью мыслить, жаждою истины. Жажда истины, деятельность мысливародышъ и залогь всего благаго; а въ Киревскомъ была эта жажда истины, онъ пробуждаль въ другихъ деятельность мысли. Потому, во всякомъ случать, онъ быль полезенъ и нуженъ у насъ.

«Русская Бесёда» посвящаеть нёсколько страниць воспоминанію о Кирёевскомъ. Страницы эти проникнуты искренностью глубокаго чувства и написаны прекрасно. Мы беремъ изъ нихъ тё мысли, въ которыхъ совершенно согласны съ мнёніями или чувствами, высказываемыми отъ имени «Русской Бесёды» о ея покойномъ сотрудникъ.

«Сердце, исполненное нажности и любви; умъ, обогащенный всемъ просвещениемъ современной намъ эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную предесть разговору; горячее стремление въ истина; необычайная тонкость димектики въ споръ, сопряженная съ самою добросовъстною уступчивостью, когда противникъ быль правъ, и съ какою-то нъжною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врожденное отвращение отъ всего грубаго и оскорбительнаго въ жизни, выражении мысли ние отношеніямъ къ другимъ июдямъ; вірность в преданность въ дружбів, готовность всегда прощать врагамъ и мириться съ ними искренно; глубокая ненависть въ пороку и крайнее снисхождение въ судв о порочныхъ людяхъ; наконецъ безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ии подозрѣнія на себя, но искренно страдавшее отъ всякаго неблагородства, замъченнаго въ другихъ людяхъ: таковы были ръдкія и неоцененныя качества, по которымъ Иванъ Васильевичъ Кирвевскій быль любезенъ всімъ, сколько нибудь знавшимъ его, и безконечно дорогь своимъ друзьямъ. Смерть его останется неисцыимою раною для многихъ.

«Но потеря Ивана Васильевича Киркевскаго важна не для однихъ личныхъ его знакомыхъ и не для тъснаго круга его друзей: нътъ! она важна и незамънима для всъхъ его соотечественниковъ, истинно любящихъ просвъщение и самобытную жизнь русскаго ума. Немного оставиль онъ памятивковъ своей умственной дъятельности — изсколько листовъ составляютъ весь итогъ его печатныхъ трудовъ; но въ этихъ немногихъ листахъ заключается богатство самостоятельной мысли. Нашему убъждению будетъ, конечно, сочувствовать всякий,

кто съ разумомъ прочелъ или теперешнюю статью Ивана Васильевича Кирѣевскаго, или тѣ, которыя напечатаны въ "Москвитянинъ" и въ "Московскомъ Сборникъ".

«Слишкомъ рано писать его біографію; скажемъ только, что живнь его украшена была съ первой молодости пріязнію Пушкина, горячею дружбою Жувовскаго, Варатынскаго, Языкова и (слишкомъ рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова. О движеніи и развитіи его умственной жизни и о литературной дъятельности говорить также еще нельзя.... Но придеть время, когда наука оцівнить его достоннство и опреділить его місто въ движеніи русскаго просвіщенія. Выводы, имъ добытые, сділавшись общимъ достояніемъ, будуть всімъ извістны; но его немногія статьи останутся всегда предметомъ изученія по послідовательности мысли, постоянно требовавшей отъ себя строгаго отчета, по характеру теплой любви къ истинів и людямъ, которая вездів вы нихъ просвічиваеть, по вірному чувству изящнаго, по благоговійной признательности его къ своимъ наставникамъ, предшественникамъ въ путяхъ науки, даже тогда, когда онъ принужденъ ихъ осуждать, и особенно по какому-то глубокому сочувствію не высказаннымъ требованіямъ всего человічества, алчущимъ животворящей правды.

«Память твоя да будеть съ праведною похвалою, нашъ усопшій брать»!

Скажемъ и мы отъ себя:

Да будеть намять твоя съ праведною похвалою, честный и полезный діятель русской мысли, человікь замічательный по высокимъ качествамь ума и благороднымь достоинствамь сердца!

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

сентяврь 1856.

Часто случалось намъ слышать недоумвнія относительно причинъ, которымъ надобно приписать чрезвычайный успъхъ «Семейной Хроники» г. Аксакова. Отъ некоторыхъ людей, заслуживающихъ всякаго уваженія по развитости своего вкуса, мы слышали даже осуждение всемъ нашимъ журналамъ отъ «Русской Беседы» до «Русскаго Въстника» и «Современника», за тотъ восторгъ, съ какимъ отозвались всё критики о книге г. Аксакова. — «Спора нетьговорили эти люди-«Семейная Хроника» написана прекрасно,но выставлять «Семейную Хронику» книгою необыкновенныхъ, изумительныхъ достоинствъ — дъло ръшительно несправедливое; а въ эту ошибку впали всв журналы. По какому случаю всв онв были единодушны въ ошибкъ, когда такъ ръдко бываютъ единодушны въ истинъ? Не упоминаемъ о критической статью одного изъ нихъ, объявившаго, что съ «Семейной Хроники» начинается новая эпоха для нашей литературы, что у самого Гоголя лучшія міста въ первомъ томъ «Мертвыхъ Душъ» написаны подъ вліяніемъ этой книги, отрывки изъ которой читались ему въ рукописи; что всѣ наши поэты и нувеллисты должны учиться и будуть учиться слогу и чувствамъ, искусству писать и умѣнью понимать русскую жизнь у г. Аксакова. Это слишкомъ очевидное преувеличение объясняется, пожалуй, даже извиняется, духомъ партіи. Но чемъ извинить другіе журналы, которые говорили о книгь г. Аксакова тономъ развъ немного уступающимъ въ восторженности тону этой статьи? Въдь въ ихъ разборахъ также виделось необыкновенное удивление достоинствамъ «Семейной Хроники»; они также какъ будто отдавали г. Аксакову первенство надъ всёми нашими нынёшними писателями, говорили о немъ, какъ о художникѣ, передъ которымъ надобно преклоняться. Все это ошибочно. «Семейная Хроника», въ литературномъ отношеніи, имъетъ недостатки...» И эти строгіе цънители исчисляли литературные недостатки книги г. Аксакова, быть можетъ, сами также преувеличивая ихъ, какъ преувеличиваль достоинства книги критикъ, находившій, что она должна преобразовать всю нашу литературу, для которой начинается новая эпоха съ появленія «Семейной Хроники».

Неть надобности оправдывать журналы, которые, быть можеть, уже достаточно оправдываются своимъ единодушіемъ. Во всякомъ случав, чрезвычайный успыхъ «Семейной Хроники» остается фактомъ, и слишкомъ строгіе цінители, мийніе которыхъ мы привели выше, едва ли не впадають сами въ ошибку, слишкомъ много занимаясь вопросомъ о томъ, какъ велики именно литературныя достоинства книги г. Аксакова: интересъ, возбужденный «Семейною Хроникою» основывался не исключительно на этихъ достоинствахъ: гораздо важиве было другое обстоятельство-то, что книга эта удовлетворяла слишкомъ сильной потребности нашей въ мемуарахъ,-потребности, находящей себъ слишкомъ мало пищи въ нашей литературъ. Конечно, если книга эта, интересная какъ мемуары, имъла, притомъ, и замъчательныя литературныя достоинства, по крайней мъръ, въ нъкоторыхъ частяхъ (чего никто не отрицаетъ), тъмъ лучше; но будь она написана хотя бы не болве, какъ только не совствить дурнымъ слогомъ, усптать ея быль бы развт немногимъ меньше того, какой она имъла при всъхъ своихъ настоящихъ литературныхъ достоинствахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, у насъ вовсе нѣтъ мемуаровъ, относящихся до близкаго къ намъ времени, относящихся до современой эпохи рѣшительно нѣтъ. А потребность въ такихъ мемуарахъ очень сильна. Только изъ одной беллетристики мы можемъ литературнымъ образомъ расширить наше знаніе о томъ, что недавно дѣлалось или дѣлается вокругъ насъ. Но дѣло ясное, что одна беллетристика недостаточна въ этомъ случаѣ. Мемуары вездѣ являются во множествѣ, вездѣ читаются съ жадностію, вездѣ приносять много и пользы и наслажденія; у насъ только нѣтъ и нѣтъ мемуаровъ. «Да гдѣ же они? Давайте ихъ!»

Г. Щедринъ хочетъ пособить этому недостатку: онъ началь пе-

чатать въ «Русскомъ Въстникъ» (книжка 16-я) разсказы, которые называеть «Губернскими Очерками». Мы смотримъ на эти разсказы, какъ на отрывки изъ мемуаровъ, — такъ, въроятно, смотритъ на нихъ и самъ авторъ. Ни ему, ни намъ нътъ никакого дъла до требованій, какимъ могутъ подлежать разсказы о приключеніяхъ и лицахъ создаваемыхъ фантазіею. Въ литературномъ отношеніи у насъ только одно условіе относительно мемуаровъ: чтобы они были написаны недурно, - не болъе, совершенствъ и красотъ мы въ нихъ не ищемъ, - напротивъ, эти красоты иногда только мъщаютъ существенному достоинству мемуаровъ — точной правдивости разсказа. «Губерискіе Очерки» г. Щедрина совершенно удовлетворяють этому условію: никто не скажеть, что разсказъ автора не хорошъ. Большаго публика и не потребуетъ. Мы не имъли еще случая слышать, какой успахъ имають въ публика «Губернскіе Очерки», но впередъ можно быть увъреннымъ, что они не могутъ пройти незамвченными.

Г. Щедринъ разсказываеть намъ свои воспоминании изъ жизни въ нѣкоемъ городъ Крутогорскъ; но что это за городъ Крутогорскъ? имя, кажется, выдуманное? Если хотите, имя точно выдумано: почему жь иногда и не придумать какого-нибудь имени, для собственнаго удобства и пользы читателей; дѣло не въ имени, а въ дѣлѣ. Посмотримъ же, что выдумщикъ г. Щедринъ разсказываетъ о выдуманномъ городѣ Крутогорскѣ. Но прежде всего узнаемъ мѣстность, къ которой относитъ г. Щедринъ свои выдумки. Въ другихъ мѣстностяхъ, можетъ быть, ничего такого и не бываетъ, какъ въ Крутогорскѣ.

«Въ одномъ изъ далекихъ угловъ Россіи есть городъ, который какъ-то особенно говорить моему сердцу. Не то, чтобы онъ отличался великольпными вданіями; нёмъ въ немъ садовъ семирамидиныхъ, ни одного даже трехэтажнаго дома не встрётите вы въ длинномъ рядѣ улицъ, да и улицы-то все немощеныя; но есть что-то мирное, патріархальное во всей его физіономіи, что-то успоконвающее душу въ тишинѣ, которая царствуетъ на стогнахъ его. Въѣзжая въ втотъ городъ, вы какъ будто чувствуете, что каррьера ваша здѣсь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать отъ жизни, что вамъ остается только жить въ прошломъ и переваривать ваши воспоминанія.

«И, въ самомъ дѣлѣ, изъ этого города даже дороги дальше никуда нѣтъ, какъ будто здѣсь конецъ міру: куда ни взглянете вы окрестъ — лѣсъ, луга да степь, степь, лѣсъ и луга; гдѣ-гдѣ вьется прихотлавымъ извивомъ проселокъ и бойко проскачетъ по немъ телѣга, запряженная маленькою рѣзвою лошадкой, и опять все затихнетъ, все потонетъ въ общемъ однообразіи....»

Въ этомъ далекомъ отъ насъ городѣ люди живуть очень патріархально, но съ большими претензіями на свѣтскость и подражаніе Петербургу. Такъ, напримѣръ, хозяйка считаетъ уже своею обязанностью занимать гостей, пріѣхавшихъ съ визитомъ (визиты свирѣпствують въ Крутогорскѣ), тамъ женщины уже не прячутся отъ мужчинъ; мало того: знатныя лица уже сажаютъ на стулья людей, пріѣхавшихъ къ нимъ съ визитомъ, а не разговариваютъ съ ними, держа ихъ въ стоящемъ положеніи; гости, съ своей стороны, стараются вести съ дамами разговоры любезные и занимательные:

"Воть наступаеть воскресенье: весь городъ, съ ранняго утра, въ волненіи, какъ будто томимъ недугомъ. На площадяхъ шумъ и говоръ, по улицамъ ізда страшная. Чиновники, не обуздываемые въ этотъ день никакимъ присутственнымъ містомъ, изъ всіхъ силъ устремляются къ его превосходительству поздравить съ праздникомъ. Случается, что его превосходительство не совсімъ благосклонно смотритъ на эти поклоненія, находя, что они вообще не относятся къ ділу; но духа времени измінить нельзя: "помилуйте, ваше превосходительство, это намъ не въ тягость, а въ сладость!"

"— Сегодня отличная погода, говорить Порфирій Петровичь, обращаясь въ ея превосходительству.

"Ея превосходительство слушаеть съ видимымъ участісмъ.

- "— Только жарко немножко-съ, отзывается увздный стряпчій, слегка привставая на креслв:—я, ваше превосходительство, потю...
- "— Какъ здоровье вашей супруги? спрашиваетъ ея превосходительство, обращаясь къ инженерному офицеру, съ очевиднымъ желаніемъ замять разговоръ, принимающій слишкомъ интимный характеръ.
- "— Она, ваше превосходительство, всегда въ это время бываетъ въ такомъ положенія....
  - "Ея превосходительство рашительно теряется.
  - "Общее смущение.
- "— А у насъ, ваше превосходительство, говорить Порфирій Петровичъ:—
  случнось на прошлой недъл обстоятельство. Получили мы изъ Рожновской
  Палаты бумагу-съ. Читали мы, читали эту бумагу—ничего не понимаемъ, а
  бумага, видимъ, нужная. Вотъ только и говоритъ Иванъ Кузмичъ: "позовемте,
  господа, архиваріуса можетъ быть, онъ пойметъ". И точно-съ, призываемъ
  архиваріуса. Прочиталъ онъ бумагу. Понимаешь? спрашиваемъ мы. "Понимать не понимаю, а отвъчать могу." Върите ли, ваше превосходительство, въдь
  и въ самомъ дъл написалъ-это бумагу въ палецъ толщиной, только еще непонятнъе первой. Однако, мы подписали и отправили.

Общій хохотъ.

- "— Любопытно, говорить его превосходительство: удовлетворится ли Рожновская Палата?
  - "— Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? выль нить

больше для очистки діла отвіть нужень: воть они возьмуть да ціликомъ нашу бумагу куда нибудь и пропишуть-сь, а то місто опять пропишеть-сь; такъ оно и пойдеть..."

Жизнь въ городъ, гдъ обхождение такъ любезно, а разговоры такъ поучительны, конечно, очень пріятна; потому и у г. Щедрина остались о ней самын свътлыя воспоминанія:

"Да, я любию тебя, далекій, некъмъ не тронутый край! Мнѣ меиъ твой просторъ и простодущіе твонхъ обитателей! И если перо мое неръдко коснется такихъ струнъ твоего организма, которыя издаютъ непріятный и фальшивый звукъ, то это не отъ недостатка горячаго сочувствія къ тебъ, а потому собственно, что я не желаль бы слышать эти звуки, которые грустно и болізненно отдаются въ моей душь. Много есть путей служить общему ділу, но смію думать, что обнаруженіе зла, лжи и порока также не безполезно, тімъ боліве, что предполагаеть полное сочувствіе къ добру и истинъ. Смію думать, что всі мы, отъ мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу со зломъ, предпринимаемую тімя, въ рукахъ которыхъ хранится судьба Россіи,—всі мы обяваны, по мірі силъ, содійствовать этой борьбі и облегчать ее.

Изъ трехъ разсказовъ, которые следують у г. Щедрина за общею картиною нынешняго состоянія Крутогорска, два имеють одинаковое заглавіе: «Прошлыя времена». Оба они заимствованы изъ бесёдъ съ однимъ и темъ же старымъ уезднымъ служакой, отъ лица котораго и ведутся эти разсказы въ Запискахъ г. Щедрина. Изъ этихъ двухъ разсказовъ мы и сделаемъ несколько выписокъ. Старый служака жалеетъ о прежнихъ временахъ, когда все было проще и дружелюбнее, нежели ныне; въ его беседахъ есть что-то идиллическое, напоминающее преданія поэтовъ о золотомъ веке:

"...Нать, ныньче не то, что было въ прежнее время: въ прежнее время народъ какъ-то проще, любовнъе былъ. Служилъ я теперича въ земскомъ судъ засъдателемъ, триста рублей бумажками получалъ, семействомъ угнетенъ былъ, а не хуже людей жилъ. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-всть надо, ну, и мъсто давали такъ, чтобъ прокормиться было чъмъ.... А отчего? оттого, что простота во всемъ была, начальственное снисхождение было—вотъ что!

"Много было у меня въ жизни случаевъ, доложу я вамъ, случаевъ истинео любопытнъйшихъ. Губернія наша дальняя, дворянства этого нътъ: ну, и жили мы тутъ, какъ у Христа за павушкой; съйздишь, бывало, въ годъ разъ, въ губернскій городъ, поклонишься чёмъ Вогъ послалъ благодътелямъ и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтобъ подъ судъ попасть или ревизіи тамъ какія нибудь, какъ ныньче: все шло себъ какъ по маслу. А вотъ вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что ныньче лучше: народъ, дескать,

женьше терпеть, справедивости больше, ченовники Бога знать стали. А я вамъ доложу, что все это напрасно-съ: чиновникъ все тоть же, только тоньше, чродувные сталь.... Какъ послушаю я этихъ нынышнихъ-то, какъ они и про экономію-то и про благо-то общее начнуть толковать, инда злость подъ сердце подступаеть.

"Брани мы, правда, что брани—кто Богу не грвшенъ, Царю не виноватъ? да въдь и то сказать, лучше, что ли, денегъ-то не брать, да в дъла не дълать? Какъ возъмешь, оно и работать какъ-то сподручиве, поощрительные А ныньче, посмотрю я, все разговоромъ занимаются, и все больше насчеть этого безкорыстія, а дъла не видно.

«Жили мы въ тв поры, чивовники, всё промежь себя очень дружно. Не то, чтобъ зависть или чернота какая нибудь, а всякій другь другу совіть и помощь подаеть. Проиграемь, бывало, въ картишки цілую ночь, все дочиста спустимь,—какъ быть? ну, и идемь къ исправнику. Батюшка, Демьянъ Иванычь, такъ и такъ, помоги! Выслушаетъ Демьянъ Иванычь, посм'ется начальнически: «вы, молъ. такіе-сякіе, приказные, и деньгу-то сколотить не ум'ете, все въ кабакъ, да въ карты!» А потомъ и скажеть: «ну ужъ нечего ділать, ступай въ Шарковскую волость подать сбирать». Воть и по'ядешь: подати-то не соберешь, а ребятишкамъ на молочишко будеть.

«И відь какъ это все просто ділалось! не то, чтобъ истязаніе или вымогательство какое нибудь, а прійдешь этакъ, соберешь сходъ.—Ну, молъ, ребя тушки, выручайте! Царю-батюшки деньги надобны: давайте подати.

«А самъ ндешь-себё въ избу да изъ окошечка посматриваешь: стоятъ ребятушки да затылки почесывають. А потомъ и пойдеть у нихъ смятеніе, вдругь всё заговорять и руками замахають, да вёдь съ часъ времени этакъ-то прохлаждаются. А ты себё сидишь натурально въ избё да посмёнваешься, а часомъ и сотскаго къ нимъ вышлешь: «будеть, молъ, вамъ разговаривать—баринъ сердится». Ну, туть пойдеть у нихъ суматоха пуще прежняго; начнуть жеребій видать. Это значить идеть дёло на ладъ, порёшили итти къ засёдателю, не будеть ли божеская милость обождать до заработковъ.

«— Э-э-эхъ, ребятушки, да какъ же съ батюшкой Царемъ-то быть! въдь ему деньги надобны: вы хошь бы насъ, своихъ начальниковъ, пожалъли!

«И все это ласковымъ словомъ, не то, чтобъ по зубамъ да за волосы: «Я, дескать, взятокъ не беру, такъ вы у меня знай, каковъ я есть окружный!» — ніять, этакъ даской да жалічньемъ, чтобъ насквозь его, сударь, прошибло!

- Да нельзя ин, батюшка, хоть до Покрова обождать?
- «Ну, натурально, въ ноги.
- «— Обождать-то, для-че не обождать? это все въ нашихъ рукахъ, да за что жь я передъ начальствомъ въ отвътъ попаду—судите сами.

«Пойдуть ребята опять на сходь, потолкують, потолкують, да и разойдутся по домамь, а часика черезь два, смотришь, сотскій и несеть тебі за подожданье по гривнів съ души, а какъ въ волости-то душь тысячи четыре, такъ и выйдеть рублевь четыреста, а гді и больше... Ну, и йдешь домой веселіе.

«А то воть у нась еще фортель какой быль-это обыскь повальный. Этв

діла мы приберегали къ літу, къ самой страдной порів. Вмідещь это на стідствіе и начнешь весь окольный народъ сбивать; мало одной волости, такъ и другую прихватинь—всіхъ тащи. Сотскіе же у насъ были народъ живой, тертый—какъ есть на всі руки. Стонять человікъ триста, ну, и лежать они на солнышкі. Лежать день, лежать другой; у вного и хлібоь, что изъ дому взяль, на исході, а ты себі сидишь въ избі, будто взаправду занимаєшься. Воть какъ видять, что время уходить—полевая то работа не ждеть—ну, и начнуть засылать сотска: «нельзя ли, дескать, явить милость, спросить въ чемъ слідуеть». Туть и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего жь имъ удовольствіе не сділать, а коли больно много артачиться стануть, ну, и еще погодять денекъ-другой. Главное туть діло характерь иміть, не скучать бездільемъ, не гнушаться избой да кислымъ молокомъ. Увидять, что человікъ-то дільный, такъ и поддадутся, да и какъ еще: прежде по гривенкі, можеть, просиль, а туть—шалишь!—по три пятака, дешевле не моги и думать. Покончивши это, и переспросишь ихъ всіхъ скопомъ:

- «— Каковъ, молъ, такой-то Трифонъ Сидоровъ? мощениикъ?
- Мошепникъ, батюшка, что и говорить, мошенникъ!
- «— А въдь онъ лошадь-то у Морея укралъ? онъ, ребята?
- Онъ, батюшка, онъ, должно.
- «— А грамотные изъ васъ есть?
- Ныть, батюшка, какая грамота!
- «Это говорять мужички повессиве: знають, что, значить, отпускъ сейчасъ имъ будеть.
  - Ну, ступайте съ Богомъ да впередъ будьте умиве.
- «И отпустинь черезъ полчаса. Оно, конечно, дъла немного, всего на нѣсколько минутъ, да вы посудите, сколько тутъ вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидинь, кислый хлъбъ жуень.... другой бы и жизнь-то всю про-клялъ—ну, ничего такимъ манеромъ и не добудетъ".

Много было хорошихъ дъльцовъ въ старое доброе время, — вотъ, напримъръ, городничаго Фейера нельзя не похвалить: человъкъ былъ знающій и къ службъ усердный.

"Начальство наше все къ нему приверженность большую нићло, потому какъ собственно онъ изъ воли не выходилъ и все исполнялъ до точности: иди, говоритъ, въ грязь — онъ и въ грязь идетъ, въ невозможности возможность найдетъ, изъ песку веревку совьетъ.

"По той единственно причант ему вст его противоестественности съ рукъ и сходили, что человъкъ онъ былъ золотой. Напишутъ это изъ чубернии—рыбу непремънно къ именинанъ надо, да такую, чтобъ была рыба, китъ не китъ, а около того. Мечется Фейеръ какъ угорълый, мечется и день и другой — естъ рыба, да все не такая, какъ надо: то съ рыла вся въ именинника вышла, скажутъ личность, то молокъ мало, то перомъ не выходитъ, величественности совсъмъ не имъетъ. А у насъ въ губерніи любятъ, чтобъ каждая вещь въ настоящемъ видъ была. Задумается Фейеръ да и засадитъ всъхъ рыболововъ въ свбирку. Тъ чуть не плачутъ.

- "— Да помилуйте, ваше благородіе, гді жь возьмешь этаку рыбу?
- "-- Гдь? а въ водь?
- "- Въ водето, знамо дело, что въ воде; да где ее искать то въ воде?
- "- Ты рыболовъ? говори, рыболовъ ли ты?
- " Рыболовъ-то я точно, что рыболовъ....
- .- А начальство знаешь?
- Какъ не знать начальства! завсегла знаемъ.
- "- Ну, следственно....
- "И являлась рыба, и такая вменно, какъ быть следуеть, во всёхъ статьяхъ."
- "Присланъ былъ къ намъ Фейеръ изъ другаго города за отличіе, потому что нашъ городъ торговый и на ріків судоходной стоитъ. Передъ нимъ былъ городничій старикъ, и такой слабый да добрый. Осадлали его здашніе граждане. Вотъ прівхалъ Фейеръ на городничество и сзываетъ всёхъ заводчиковъ а у насъ ихъ не мало—до пятидесяти штукъ въ городі-то).
- "— Вы, молъ, такъ и такъ, платили старику по десяти рублевъ, ну, а мић, говоритъ, этого мало: я, говоритъ, на десять рублевъ наплевать хотћаъ, а надобно мић три бъленькихъ съ каждаго хозяниа.
  - "Такъ куда тебв, и слушать не хотять.
  - " Видали мы-ста экихъ щелкоперовъ....
  - "Онъ было вспыхнулъ.
  - "- Ну, говоритъ, такъ не хотите по три бъленькихъ?
  - "- Пять рубликовъ, кричатъ:--ни копъйки больше.
  - "- Ладно, говоритъ.
- "Черезъ недвлю глядь, что ни на есть въ первому кожевенному заводчику съ обыскомъ: «кожи-то, молъ, у тебя краденыя». Краденыя не краденыя, однако, отвуда взялись, и у кого купилъ, заводчикъ объясняться не могъ.
  - "— Ну, говоритъ: не давалъ трехъ бъленькихъ, давай пятьсотъ.
- "Тотъ было ужь и въ ноги, нельзя ли поменьше, такъ куда тебѣ, и слушать не хочетъ.
- "Отпустиль его домой, да не одного, а съ сотскимъ. Принесъ заводчикъ деньги, да все думаетъ, не будетъ ли милости, не согласятся ли на двёсти рублевъ. Сосчиталь Фейеръ деньги и положиль ихъ въ карманъ.
  - "- Ну, говоритъ, принеси остальные триста.
- "Опять кланяться сталь купець, да нёть, одеревенёль человёкь, какъ одеревенёль, твердить одно и то же. Попробоваль еще сотию принесъ,—и ту въ карманъ положиль, и опять:
  - "— Остальные двёсти!
  - "И не выпустиль-таки изъ сибирки, доколь всв сполна не заплатиль.
- "Видять парии, что діло дрянь выходить; и каменьями-то ему въ окна кидали, и ворота дегтемъ по ночамъ обмазывали, и собакъ ціпныхъ отравливали нейметь ничего! Раскаялись. Пришли съ повинной, принесли по три біленькихъ, да не на того напали.
- "Ньть, говорить: не дали, какъ самъ просиль, такъ не надо жь мив ничего коли такъ.
- "Такъ и не взялъ: смекнулъ, видно, что по разнотъ-то складиће, нежели скопомъ."

Мы не будемъ рѣшать въ точности, каковы литературныя достоинства этого разсказа: надобно ли только назвать его недурнымъ, или положительно хорошимъ или прекраснымъ, — для насъ, вѣроятно и для публики, это второстепенный вопросъ: главное то, что мемуары г. Щедрина интересны. Мы увѣрены, что публика наградитъ своимъ сочувствіемъ автора за то, что онъ вздумалъ подѣлиться съ нею своими записками о губернской жизни.

Въ томъ же нумерв «Русскаго Въстника» есть другая статья, также заслуживающая вниманія и одобренія. Это—небольшая «Замѣтка», написанная г. Безобразовымъ «по поводу статьи г. члена Вольнаго Экономическаго Общества, статскаго совѣтника Бланка: «Русскій помѣщичій крестьянинъ».

Статья г. Бланка обнаруживаеть незнакомство автора съ предметомъ, о которомъ взялся онъ судить очень смело. Незнаніе вовлекло его въ важныя ошибки; а такъ какъ «Труды» Вольнаго Экономическаго Общества, въ которыхъ напечатаца его статья, расходятся въ значительномъ числъ экземпляровъ, и потому ошибочныя понятія г. Бланка могли бы многихъ ввести въ заблужденіе, то г. Безобразовъ поступиль прекрасно, предупредивъ своею «Замъткою» возможность недоумънія относительно вопросовъ, слишкомъ легкомысленно обсуживаемыхъ г. Бланкомъ. Возраженія написаны съ благороднымъ негодованіемъ на излишнюю рёшительность тёхъ людей, которые безъ всякихъ знаній берутся судить и рядить о важныхъ ученыхъ и практическихъ вопросахъ, да еще и вопіять противъ людей, которые, изучивъ предметъ, смъютъ думать иначе. Еще больше возбуждаеть негодование г. Безобразова низкое понятіе г. Бланка о русскомъ народѣ (къ которому принадлежатъ крестьяне).

«Г. Бланкъ (говорить авторъ «Замътки») начинаеть свою статью выраженемъ сожальнія о распространеніи иностраниами и за ними инкоторыми русскими ложной идеи, будто невольничество или рабство одно и то же, что крипостное состояніе. Въ этомъ отношеніи мы можемъ совершенно успоконть автора: сколько намъ извъстно, никто, сколько нибудь знакомый съ исторіей и значеніемъ названныхъ понятій, ни въ Западной Европь, ни въ Россіи, никогда не выражаль подобной мысли и потому не занимался столь страшною въ глазахъ автора пропагандою, точно такъ же, какъ никто не принимаеть за одно и то же міщанство и дворянство въ Россіи и буржувзію и феодальную аристократію въ Европь. Если и были дѣлаемы подобныя сравненія, то только для уясненія различій въ развитіи и внутреннемъ строеніи общественныхъ

сословій у насъ и на Западі. Притоить же, указываемое авторомъ заблужденіе было бы, какъ мы увидимъ ниже, весьма странно, потому чте крізпостное состояніе — явленіе вовсе не чуждое Западной Европії: оно было, хотя съ ністальними оттичіями отть русскаго, у всіхъ европейскихъ народовъ. Авторъ говорить: «Это посліднее учрежденіе (крізпостное состояніе), совершенно оришивальное, состоянять исключительную собственность нашего отвечества, не будучи вовсе похоже ни на состояніе невольничества на Востокії и въ англійскихъ и другихъ колоніяхъ Азів, Африки и Америки, ни на рабство, бывшее въ Римской имперіи и потомъ въ прочихъ государства зъ Западной Европы »

Чтобы опровергнуть его сужденія, основанныя на одномъ совершенномъ незнаніи, г. Безобразовъ дёлаетъ выписку изъ экономическаго словаря Коклена и Гильйомена. Отрывокъ этотъ въ состояніи убёдить каждаго, что западные экономисты очень хорошо знаютъ различіе между рабствомъ и крёпостнымъ состояніемъ, и также осязательно показываетъ, что крёпостное состояніе существовало нёкогда во всёхъ европейскихъ государствахъ, стало быть, вовсе не есть явленіе, которое можно было бы (подобно г. Бланку) считать свойственнымъ исключительно русской народности. Далёв г. Бланкъ разсуждаетъ о западныхъ пролетаріяхъ, о смутахъ, которыя производятся этими пролетаріями, о томъ, что крёпостное право предохраняетъ насъ отъ пролетаріата. Г. Безобразовъ очень справедливо замёчаетъ на это:

... Какъ ни убълительны слова автора, но съ ними весьма трудно согласиться. Почему же, спросимъ мы его, нътъ у насъ продетаріата не только въ одномъ крапостномъ состоянін, но и во всахъ другихъ, не только сельскихъ, но и городскихъ сословіяхъ? почему же нать и тани его въ званіи всякаго вавменованія государственныхъ поселянъ, въ званін обязанныхъ, государственвыхъ крестьянъ, поселенныхъ на собственныхъ земляхъ? Авторъ видить причину спасенія нашего отечества отъ язвы пауперизма не тамъ, гдв она двйствительно находится: эта причина въ самомъ характере нашего общественнаго устройства и хозяйственнаго порядка, въ самомъ способъ владенія землей, одинаково дійствующемъ посреди всіхъ безъ изъятія званій сельскихъ жителей, въ нашемъ народномъ быть, ограждающемъ и сельскаго и городскаго жителя, какого бы они ни были состоянія, отъ безнадежной нищеты и бездомства, и наконецъ (и это главное) въ излишкѣ земли противъ потребностей народонаселенія. При всей нашей готовности върить въ самое искреннее попеченіе нашихъ пом'єщиковъ о благосостояніи вв'єренныхъ имъ крестьянъ, мы не думаемъ, чтобы, при другихъ условіяхъ, они были въ силахъ его обезпечить. Не лишнимъ также считаемъ мы, если не припомнить автору, то замѣтить здесь, что сельское население въ Западной Европе далеко не принимало того участія въ печальныхъ экономическихъ и политическихъ событіяхъ Западной Европы, какъ городское; напротивъ того, оно было всегда лучшимъ представителемъ охранительныхъ элементовъ во всёхъ государствахъ и только израдка и, такъ сказать, вслёдствіе всеобщей заразы было затронуто пауперизмомъ и духомъ возмущенія, гнёздившимся преимущественно въ городскомъ рабочемъ классъ".

Г. Бланкъ, пускаясь въ историческія фантазіи, воображаетъ, будто бы крѣпостное право всегда существовало въ русской землѣ; по своему незнанію, онъ смѣшиваетъ немногочисленныхъ холоповъ (дворовыхъ служителей), существовавшихъ въ старину, съ поселянами, которые не имѣютъ съ ними ничего общаго и прикрѣплены къ землѣ только уже въ концѣ XVI вѣка, всего какихъ нибудъ двѣсти-шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Г. Безобразовъ выписками изъ статей г. Чичерина «О несвободныхъ состояніяхъ въ Россіи» снова обнаруживаетъ грубость ошибки г. Бланка, очевидную, впрочемъ, для всякаго, хотя въ уѣздномъ училищѣ учившагося русской исторіи по книжкѣ г. Устрялова. «Замѣтка» оканчивается слѣдующимъ образомъ:

"До сихъ поръ разсужденія автора статьи Русскій помющичій крестьянию о разнымъ выраженіяхъ изъ древняго русскаго права и быта, или, лучше, игра этими выраженіями, были только игрою и могли вызвать только улыбку сожальнія со стороны читателя о понапрасну истраченныхъ досугахъ между сельскими занятіями; но какъ злоупотребленіе всякою игрою можеть повести иной разъ къ весьма печальнымъ результатамъ, такъ и авторъ приходить посль своего историческаго очерка къ заключенію, которое, мы, по крайней мъръ, отказываемся называть шуткою, ибо убъждены, что такое заключеніе въ рукахъ людей опытныхъ можеть сдълаться далеко не шуткою. Воть оно, приводимъ его собственными словами автора:

"Итакъ, вотъ высокая идея связи власти съ повиновенемъ, основанной на взаимныхъ выгодахъ, на заботливости о благосостояни подчиненнаго лица и вмёстё съ тёмъ объ исполнение имъ своего долга; твердыня, на которой создано помёщичье и крёпостное состояне въ Россіи, существующее тысячельтіе; человёколюбивійшая политика, обезпечивающая продовольствіе народа на самой власти, имъ управляющей, на самыхъ капиталахъ, заключающихся въ землі, ими же обработываемой; патріархальный семейный союзъ, безмысленно осуждаемый только эгоистами, желающими взбавиться отъ священныхъ обязательствъ, которыя они имъютъ относительно рабочаго класса, или людьми, не имъющими поземельной собственности или пренебрегающими ею, или, наконецъ, сліпыми подражателями и превозносителями нівкоторыхъ западныхъ идей, заслужившихъ, подъ блескомъ ложной филантропіи историческій патентъ разрушенія, неустронцы, варварства, грабежей и разврата. Укажите хотя на одно учрежденіе въ мірі, съ котораго были бы сколкомъ оригинальныя учрежденія Россіи о кабальныхъ и потомъ кріпостныхъ крестьянахъ, проистекшія

изъ ся народной опытности и самобытности, естественныя по ся містоположенію и значенію, какъ государства превмущественно земледільческаго, какъ житницы Европы, — неизмінно съ усовершенствованіями пережившія и удільную систему, и віче, и владычество иноплеменныхъ татаръ, и бідственныя времена междуцарствія, и всі переміны, которымъ подверглось древнее русское законодатольство вообще".

"После вышесделанных нами указаній на порядокъ прикрепленія помещичьть врестьянь въ земль и выпасовъ изъ ислъдованій объ образованіи крапостнаго состоянія въ Россів, — какъ эти указанія и выписки ни кратки, мы можемъ сказать уже автору: нётъ, крепостное состояніе, окончательно утвержденное законодательствомъ не ранее начала XVIII столетія, не тисердиня могущества Россіи, существующая тысячельтіе, ньть не оно дало силы русскому народу выдержать и удільную систему, и нго татарь, и многія другія порабощенія; это не учрежденіе, коренящееся въ древнемъ русскомъ патріаржальномъ союзь, -- ньть! это государственная міра, необходимо вызванная потребностями государственнаго благоустройства въ XVII въкъ, точно такъ же, кавъ было сообразною съ потребностями времени государственною мірою и преврещение къ Средневековой России другихъ сословий, бояръ и служилыхъ людей изъ вольныхъ слугъ, и какъ было государственною же мёрою, сообразвою съ потребностими другаго времени, наделение дворянъ, при Екатеринъ Великой, разными правами и преимуществами и дарование городскому сословию жалованной грамоты.

"Въ остальной части своей статъи г. Бланкъ всеми силами превозноситъ нывь существующій у нась въ помьщичьихъ имьніяхъ порядокъ хозяйства и отношеній вемлевладільцевъ къ крестьянамъ. Многое бы хотіли мы сказать, но воздерживаемся до другого раза. Говоря о русскомъ крестьянинъ, авторъ не находить другихъ словъ, для изображенія естественныхъ его накловностей. какъ: леность, пьянство, развратъ, воровство, бродяжничество, буйство, непокорность, своеволіе и т. д., — не можемъ умолчать о томъ тяжкомъ чувстві, которое оставила въ насъ эта характеристика. Какъ? Неужели вы не могли отънскать на вашей палитрів, столь щедрой для описанія печальнаго положенія западнаго пролетарія, другихъ, болье успоконтельныхъ для главъ, красокъ, когда стали говорить о русскомъ крестьянинъ? Но этотъ народъ, вы сами же намъ сказали, вынесъ на себъ удъльную систему, иго татаръ, бъдствія междоусобія, и вынесь на своихъ плечахъ; онъ вынесь на нихъ и много другихъ тяжелыхъ для насъ испытаній; онъ же стояль на бастіонахъ Севастополя; онъ же и теперь съ безпредальною покорностію передъ своею судьбою, терпаливо возлагая свою участь на милость Бога и Царя, и твердо во всемъ на нее уповая, непоколебимо идеть тою же своею строю полоской и съ тымъ же невозмутанымъ спокойствіемъ во дни славы, какъ и во дни бъдствій Россіи, тащить по родимой земль свою неуклюжую соху. Неужели нельзя было представить болье утышительную картину жизни русскаго крестьянина и, вспоминая все то, чёмъ онъ обязанъ помещику, можно было бы не вспомнить и всего того, чёмь мы ему обязаны? Но оплакивать судьбу людей отстоящихъ отъ насъ

такъ далеко, какъ западный пролотарій, можетъ быть, легче, этотъ плачъ не влечетъ за собою некакехъ практическихъ посл'ядствій.

"Наконецъ да позволено будетъ намъ одно послѣднее размышленіе. Не воспоминаніями о холопствѣ и кабалѣ древней Россіи и разрытіемъ могилъ, давно заросшихъ и новыми цвѣтами и новыми терніями, можетъ улучшить помѣщикъ быть ввѣренныхъ его попеченію крестьянъ и подвинуть собственное и ихъ благосостояніе. Нѣтъ! подобныя воспоминанія не только безплодны, но могутъ быть даже вредны; ибо, смотря назадъ, мы не можемъ въ то же время смотрѣть впередъ".

Въ дополненіе къ статъв г. Костомарова о древнемъ русскомъ стихотвореніи «Горе-Злочастіе» поміщаемъ вдісь замітку о томъ же предметь, написанную однимъ изъ нашихъ ученыхъ. Стихотвореніе, открытое г. Пыпинымъ, имітеть особенную важность для исторіи нашей литературы именно потому, что представляется единственнымъ образцомъ впическаго разсказа изъ частнаго быта. Г. Буслаевъ, въ своей статъв о «Горіз-Злочастіи», интересной потому, что въ ней поміщены многіе отрывки изъ рукописей, не признаетъ этого качества за стихотвореніемъ которое было импечатано въ нашемъ журналів. Вопросъ важенъ для литературы, и во взглядів на него мы вполнів согласны съ мнівніями г. Костомарова и автора слідующей замітки.

«Въ 13-14 нумерахъ «Русскаго Въстника» помъщена была обширная статья г. Буслаева по поводу древняго русскаго стихотворенія о «Горів-Злочастін», изданнаго въ мартовской книжкі «Современника вынашняго года. Не ограничиваясь ближайшимъ разсмотреніемъ этого намятника, авторъ счель нужнымъ обставить его другими фактами древней нашей письменности, гдв бы выражались явленія стариннаго быта, нашедшія себі місто и въ повівсти о «Горв»: такъ какъ первымъ началомъ несчастій добраго молодца, героя нашей повъсти, была его разгульная жизнь, которая отчасти и обличается въ стихотвореніи, то г. Буслаевъ свелъ нъкоторыя свидетельства старины о распространения этого порока въ русской жизни того времени, или по духовнымъ поученіямъ, русскимъ и переводнымъ, или же по свътскимъ сочиненіямъ и повъстямъ, описывающимъ происхождение и вредъ хивльнаго питія. Статьи въ родъ повъсти «о худоумныхъ пьяницахъ» значительно распространены въ сборникахъ XVII--XVIII столътія и, конечно, доставляли запасъ поучительнаго чтенія, нередко имфешій приложеніе къ жизни. Иныя изъ этихъ повъстей принадлежали, безъ сомивнія, русскимъ сочинителямъ. По близости своихъ сюжетовъ къ житейскимъ случаямъ, онв съ любопытствомъ перечитывались и наконецъ въ самой внёшности получили отпечатокъ народнаго склада. Впрочемъ, наше стихотворение только одною стороною, и то далёко не главною, сходится съ этими на половину книжными произведеніями. Существенная мысль его прямо указана въ заглавін стихотворенія: это-пов'єсть о «Горів-Злочастін», которое, въ самомъ деле, является въ ней, конечно, столь же резко очерченнымъ, какъ и личность добраго молодца. Завязка и весь ходъ стихотворенія ясно ведуть къ тому, чтобы вывести на сцену это загадочное существо со всѣми его особенностями и аттрибутами. Оно занимаеть въ стихотвореніи главную роль: какъ мало участвовала въ его изображении фантазія отдільнаго автора и какъ, слідовательно, необходимы были черты, съ какими является здёсь «Горе-Злочастіе», можно судить по сравненію съ народными п'ёснями, до сихъ поръ сохранившими съ большой свёжестью представленіе объ этомъ лицв. Такое единство изображенія его въ памятникахъ народной словесности, разделенныхъ и пространствомъ и временемъ, само собою указываеть, что образь «Горя-Злочастія» быль сильно напечатленъ въ народныхъ понятіяхъ: онъ постоянно рисуется однеми эпическими чертами и, безъ сомнения, сохраняеть въ себе отголосокъ древняго миническаго смысла. Г. Буслаевъ не признаеть, впрочемь, въ «Горв-Злочастіи» миническаго значенія, счигая его такимъ же поэтическимъ одицетвореніемъ, какимъ является «здодъй-тоска» въ нашихъ пъсняхъ, или «правда и кривда» въ стихв о «Голубиной Книгв». Въ статьв г. Костомарова, въ нынешней книжке «Современника», читатели найдуть защиту противоположнаго мизнія, которое и намъ кажется болбе близкимъ къ истинъ. Поэтическое одицетвореніе, правда, имъетъ свою долю участія въ народныхъ произведеніяхъ; но его не следуеть смешивать зъ такимъ поэтическимъ одицетвореніемъ, которое осталось какъ следъ стариннаго мисическаго пониманія. Одицетворенія, которыми преисполнено Слово о Полку Игоревъ, очевидно имъютъ свое основаніе глубже простаго поэтическаго созерцанія, и именно въ мионческихъ върованіяхъ народа. Современная народная поэзія неръдко сохраняеть тъ же образы и картины, съ тою только разницею, что для нынешнихъ поколеній давно уже исчезла возможность принимать эти образы въ древнемъ ихъ значеніи; но если теперь они стали чисто-формальной принадлежностью пъсни или сказки, это не отнимаеть у нихъ прежняго смысла, дававшаго имъ мъсто въ ряду космогоническихъ воззрвній народнаго эпоса. Есть средство опредълять достоинство поэтическаго олицетворенія и по внашнему развитію образа: можно сомнаваться въ его миеологическомъ значеній, когда объ являетси частной и мелкой подробностью въ целомъ произведении, когда одицетворение играетъ роль болве или менве постороннюю для главнаго сюжета. «Горе-Злочастіе», напротивъ, выступаетъ вездѣ, какъ строго опредѣленная личность, понятая вполнъ антропоморфически: олицегвореніе, доведенное до такихъ общирныхъ размѣровъ, было бы возможно развѣ только у сочинителя, очень знакомаго съ пріемами школьной пінтики, -- въ нашемъ же авторъ, конечно, никто не станетъ подозръвать охоты къ аллегоріямъ, иносказаніямъ и тому подобнымъ реторическимъ тонкостямъ. Наконецъ, самая эпоха нашего стихотворенія, еще сильно привязанная къ стариннымъ поверьямъ, уцелъвшимъ отъ языческаго быта, -- эта эпоха наводить на мысль, что личность «Горя-Злочастія», минологическая въ своемъ древнемъ основанія, и тогда могла быть понимаема съ подобной точки врівнія: иначе, она еще могла занимать місто въ народной демонологін, изъ которой, кажется, уже исчезла въ наше время.

Г. Буслаевъ чувствовалъ необходимость указать миническую сторону въ содержаніи нашей пов'єсти и, сближая ее съ западными и русскими преданіями, опирался единственно на первыхъ строкахъ повъсти, составляющихъ родъ введенія къ дальнъйшему разсказу. Но сравнение нашего предания съ западной «Пляской Смерти» и другими представленіями этого рода, слишкомъ отдаленно, если не натянуто. Какъ ни будемъ принимать начало нашего стихотворенія, говорящее объ Адам'в и Евв, позднейшей ли прибавкой, или действительною частью стихотворенія, — это начало имбеть съ главнымъ разсказомъ только отвлеченную связь: содержаніе ихъ различно и въ сущности независимо одно отъ другаго, и сближеніемъ нашей въсти съ произведеніями въ роді поэмы «Danse aux Aveugles», Петра Мишо, французскаго писателя XV столетія. г. Буслаевъ опять можеть скорее дать превратное понятіе о месте, какое повъсть о «Горъ-Злочастьи» должна занимать въ средъ нашего народнаго эпоса. Далье, называя нашу повысть старческой писней,

какъ это сдълалъ г. Срезневскій, напечатавшій стихотвореніе въ академическихъ «Известіяхъ», и за нимъ г. Буслаевъ,--мы едва ин върно обозначимъ ся характеръ. Старческая пъсня, или, какъ чаще говорять, духовный стихъ не быль первоначальнымъ родомъ нашего народнаго эпоса, какъ былина или сказка; какъ явленіе христіанское, онъ образовался въ поздивищую пору, когда новое направленіе народныхъ понятій требовало и новаго поэтическаго выраженія. Авторъ статьи о «Горь-Злочастін» опредвляеть, между прочимъ, значеніе духовнаго стиха, считая его и сказку двумя позднайшими формами, въ какія развилась наша духовная поэвія. «После сказки, другая художественная форма-говорить онъ-къ которой наша эпическая поэзія получила дальнейшее развитіе, есть духовный стихъ или старческая песня. Въ немъ тотъ же спокойный и ровный разсказъ, то же невозмутимое теченіе річи, обильное эпическими выраженіями, то же отсутствіе личныхъ интересовъ пъвца. Несмотря на то, нельзя не замътить, что народная поэзія наша сділала значительный шагь впередь вь этомь родів стихотвореній. Первоначальныя эпическія пісни, которыя у древнерусскихъ грамотниковъ слыли за мірскія или бісовскія, глубоко коренились въ языческой старинв нашихъ предковъ, такъ что и самъ Владиміръ, по народному эпитету, Красное Солнышко, окруженный своими богатырями, является въ нихъ только какъ герой мірской, съ своими богатыми пирами. Еще болье языческой старины должны были видеть благочестивые грамотники въ песняхъ хороводныхъ, свадебныхъ и другихъ обрядныхъ. Что же касается до духовнаго стиха, то въ немъ наши предки нашли примиреніе просвъщенной христіанствомъ мысли съ народнымъ поэтическимъ творчествомъ. Но такъ какъ между христіанскою идеею и поэтическою ея обработкою въ стихв не было никакого посредствующаго звена, то есть пъвцы излагали свои христіанскія убъжденія, не руководствуясь никакими литературными поэтическими образцами, то духовный стихъ вышель такъ же свёжь и наивенъ, какъ и прочія народныя песни... Поэзін мало было места въ литературе строго религіозной, направленной къ практическимъ цёлямъ-распространенія элементарныхъ началь просвіщенія. Отсюда понятно, почему богатые матеріалы повъствовательнаго и даже высоко-поэтическаго содержанія, собранные въ переводныхъ патерикахъ Скитскомъ и Синайскомъ, въ нашемъ патерикъ Печерскомъ и въ богатъйшихъ

собраніяхъ житій святыхъ, не вошли въ содержаніе народныхъ стиховъ, оставаясь достояніемъ немногихъ грамотниковъ. Изданіе духовныхъ стиховъ г. Кирвевскаго убъдить всякаго, что этотъ родъ нашей безъискуственной поэзіи ограничился самымъ теснымъ кругомъ некоторыхъ житій святыхъ, песнями о начале и конце міра, немногими нравоучительными и аскетическими стихотвореніями... Слепые старцы и калики перехожіе, какъ въ старину навывали нашихъ бродячихъ пъвцовъ, не имъли такого образованія, какое необходимо для изученія и возсозданія религіозныхъ повъствовательныхъ матеріаловъ. Да и сама старинная публика, привыкшая къ повторительному слушанію однъхъ и техъ же эпическихъ пъсенъ, не могла быть взыскательною къ однообразному содержавію духовныхъ стиховъ. Впрочемъ, надобно полагать, что калики перехожіе, люди бывалые, странствовавшіе по святымъ містамъ, хранили некоторыя литературныя преданія. По крайней мере, они были проводниками посредствомъ которыхъ немногія книжныя свъдънія переходили въ безграмотную массу народа. И хотя они пользовались народнымъ песеннымъ складомъ, однако, кнежная начитанность не могла не положить замътныхъ следовъ на ихъ произведенія, что особенно выразилось въ значительномъ господствъ церковно-славянского элемента наль разговорнымъ русскимъ въ языка духовных стиховъ. Впрочемъ, проходя чрезъ поколанія безграмотныхъ старцевъ, они более и более высвобождались изъ-подъ этого элемента и принимали болъе развязное теченіе языка разговорнаго. Этимъ объясняется разнообразіе и неровность слога въ духовныхъ стихахъ». Такимъ образомъ, духовный стихъ держится постоянно въ одной определенной сфере и въ ней ограничился только немногими житіями святыхъ и нівкоторыми нравственными положеніями. Только немногіе изъ духовныхъ стиховъ, каковы, напримітрь, стихь о «Голубиной книгь», о «Георгіи Храбромь», возвышаются до многозначительного эпического изложения. Причина этого лежить, повидимому, въ общирномъ значеніи самаго содержанія, входившаго въ кругь чисто народныхъ поэтическихъ представленій о судьбъ природы и человъка, или же доставлявшаго возможность эпическаго развитія, какъ въ стихахъ о Борисъ и Гльбь и другихъ. Но вездъ одинаково въ основъ этихъ произведеній лежать или христіанскія воззрівнія, или христіанскія личности, такъ что и выходя иногда изъ обывновенныхъ границъ своихъ, смещиваясь въ частностяхъ съ былиной, духовный стихъ вообще не можеть существовать вив этихъ коренныхъ основаній. Потому сюжеть «Горя-Злочастія» едва ли можеть быть отнесень въ числу предметовъ, дающихъ содержание стиху: чисто поэтическое представление не подчинено въ немъ спеціально духовному до такой степени, какъ во всёхъ другихъ произведеніяхъ этой религіозной поэзіи. Но начало и конецъ стихотворенія, спросять насъ: что касается до начальных стиховъ, то, во-первыхъ, еще нельзя доказать, что они нераздельно соединяются съ самымъ разсказомъ; во-вторыхъ, при совершенно отличномъ содержаніи, они служать только въ тому, чтобы провести известный поучительный тонъ. Въ сущности только последніе стихи о монастырской жизни дають стихотворенію колорить, свойственный старческимь пізснямь; если же обратить внимание на главныя черты содержания и выражения, преобладающія въ ціломъ стихотворенін, то нельзя не замітить значительной разницы между нашей повъстью и духовными стихами. Върные своему происхожденію, эти последніе отличаются обывновенно аскетическимъ, безстрастнымъ къ житейскимъ интересамъ, настроеніемъ, которое, обнаруживаясь часто и въ языкъ стремленіемъ къ формамъ церковнаго нарвчія, составляеть одну изъ коренныхъ принадлежностей стиха. Иные стихи до того пронекнуты этимъ тономъ и арханческимъ стилемъ, что въ нихъ трудно бываетъ признать народное произведеніе; другіе и вовсе не имвють въ себв народнаго начала, какъ прямое сочинение полуграмотныхъ старцевъ: даже пріобретая популярность, подобные стихи сохраняють иногда свою первоначальную грубую форму, такъ какъ интересъ ихъ заключается только въ благочестивомъ содержаніи. Примъры можно видъть и въ изданіи Кирфевскаго и въ некоторыхъ выпискахъ г. Буслаева. Въ «Горъ-Злочастіи», напротивъ, какъ, съ одной стороны, нельзя найти ничего, чтобы могло оскорбить слухъ, привыкшій къ върному теченію народно-поэтическаго слова, такъ, съ другой стороны, нетъ и односторонняго піэтизма, присутствіе котораго едва ин бываеть выгодно въ художественномъ отношеніи. Взглядъ неизв'єстнаго автора на несчастныя похожденія добраго молодца не страдаеть никакими пристрастіями: рисуя отношенія своего героя къ преследующему его «Горю-Злосчастію», онъ какъ будто остается хладнокровнымъ свидътелемъ; въ пріемахъ его нельзя уловить ни желанія поучать, ни стремленія къ другимъ

напередъ задуманнымъ цвиямъ. Словомъ, вся манера представленія не подходить къ обыкновенному міросозерцанію, проявияющемуся въ духовныхъ стихахъ. Своимъ складомъ и картинами повъсть о «Горъ - Злочастіи» до такой степени близка къ произведеніямъ чистаго эпоса, что мы охотнье относимъ ее къ отделу мірской старинной поэзіи: она ближе къ былинъ, чъмъ къ старческой пъснъ; авторъ ея скоръе народный пъвецъ, чъмъ слъпецъ-нищій. Къ тому же результату привелъ бы, безъ сомнънія, и внимательный разборъ стихотворенія со стороны языка и слога.

«По содержанію, наша пов'єсть не можеть быть вполн'я причислена ни къ духовному эпосу, ни къ эпосу былины. Въ ней вовсе н'ять историческаго элемента, принадлежащаго посл'яднему; н'ятъ и духовнаго сюжета, какіе обыкновенно развиваются въ первомъ: это—св'ятская поепсств, за которой всего приличн'я оставить названіе, данное ей въ старинной рукописи. Было уже зам'ячено, что н'якоторыя м'яста этой пов'ясти почти буквально повторяются въ п'ясняхъ, — одна п'ясня «Безпечальна меня мати породила» вставлена ц'яликомъ въ пов'ясть, и это сближеніе снова говорить въ пользу нашей мысли. П'ясни, съ которыми сходится пов'ясть о «Гор'я»,—п'ясни чисто св'ятскія, по иде'я совершенно отличныя отъ религіозныхъ старческихъ п'ясенъ. Полная параллель нашего стихотворенія съ его источниками, отрывками или варіантами въ п'ясняхъ, была бы очень любопытна».

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

октяврь 1856.

Читатели знають изъ газеть, что редакцію «Библіотеки для Чтенія» приняль на себя г. Дружининь, и, конечно, раздівляють нашу увъренность, что теперь русская литература будеть имъть однимъ хорошимъ журналомъ болбе. Мы не сомевнаемся вътомъ, что новый редакторь придасть новую жизнь старшему изъ нашихъ литературныхъ журналовъ: въ томъ ручаются и известныя достоинства г. Дружинина, какъ писателя и независимое положение его въ литературномъ кругу, и общее уважение, которымъ онъ пользуется отъ всёхъ своихъ собратовъ по литературе. «Современникъ имъль въ г. Дружининъ одного изъ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ втеченіе всёхъ десяти лёть своего существованія, и мы должны при настоящемъ случав выразить ему за то искреннюю признательность: справедливость требуеть признать, что г. Дружинину нашъ журналъ обязанъ многимъ. Продолжительныя и тесныя отношенія «Современника» съ г. Дружининымъ уверяють насъ, что онъ одинъ изъ техъ людей, которые наиболее способны оживить и возвысить во мивніи публики журналь. Его общирная начитанность, его близкое знакомство съ иностранными литературами, его тонкій вкусь и вірный такть, его неутомимая діятельность, вачества, столь драгоцінныя и столь рідкія, — служать прочными ручательствами за то, что журналь, имъ управляемый, пойдеть по прекрасной дорогь. Многочисленныя литературныя связи г. Дружинина должны быть обезпеченіемъ за то, что отнынв у «Библіотеки для Чтенія не будеть недостатка въ матеріалахъ, достойныхъ вниманія и одобренія публики.

Программа, объясняющая, чёмъ хочеть и надъется быть «Би-

бліотека для Чтенія подъ управленіемъ новаго редактора, написана съ тактомъ, который производить самое выгодное впечативніе, и въ такомъ тонв, который внушаеть доввріе къ надеждамъ и объщаніямъ обновляющагося журнала. Журналь не отказывается отъ своего прошедшаго, въ первомъ періодъ котораго такъ много было блеска, но вполив признаеть необходимость принять существенныя изміненія, сообразно настоящему развитію нашей литературы. «Новые двятели новаго литературнаго покольнія (говорить объявленіе), принимая на себя заботы о журналь, много льть считавшемся въ главъ всъхъ современныхъ ему русскихъ періодическихъ изданій, не могуть держаться тахъ самыхъ основаній, на которыхъ «Библіотека для Чтенія» издавалась двадцать леть назадъ, въ періодъ наибольшаго своего успъха. Воззрвнія измінились съ техъ поръ, просвещение много двинулось впередъ, журнальное дёло приняло иной ходъ и иныя условія, самый взглядъ на литературу понесъ великія изміненія: всі эти обстоятельства не могуть не обусловливать собой возарвній новой редакціи. Совсвиъ темъ, всякій журналь имееть свое прошлое, съ которымъ никогда не следуеть разрывать литературной связи. Какъ ни изменились наши мевнія о двятельности «Библіотеки для Чтенія» въ первые годы ся основанія, мы вполн'в сознасмъ, что журналь им'вль полнос право на успъхъ, имълъ свою физіономію, о которой не забудетъ новая его редакція. «Вибліотека для Чтенія» была журналомъ истинно независимымъ отъ всёхъ литературныхъ партій, служила посредницей между русскимъ читателемъ и двятелями иностранныхъ словесностей и отличалась не только разнообразіемъ, но и общедоступностью статей, въ ней помещавшихся. Этихъ самыхъ основаній будеть тщательно держаться новая редакція. Она озаботится полнотою всехъ отделовъ, обретить особенное внимание на нетронутыя еще сокровища старой и новой иностранной словесности и станеть стремиться къ тому, чтобы каждая статья въ журналь могла быть занимательною для каждаго читателя. Критическая часть изданія пріобрітеть полную независимость, можеть быть, даже смълость, исходящую изъ этой самой независимости. Отдъляясь отъ всъхъ литературныхъ партій, мы не ставимъ себя къ нимъ во враждебное отношеніе. Глубоко сочувствуя всякой двятельности на нользу отечественнаго просвищения, мы не можемъ даже понять возможности мелкой полемики въ нашемъ журналъ.

Какъ бы сивлы мы ни были въ нашихъ отзывахъ, намъ никогда не случится забыть, что мы споримъ не съ врагами, а съ литературными товарищами, по разнымъ дорогамъ идущими къ одной и той же общей пвли».

Нельзя не признать, что программа эта написана съ достоинствомъ и прямотою, съ умфренностью и, вмфстф, твердостью. «Вибліотека для Чтенія» будеть отнына журналомъ съ самостоятельными мивніями, эти мивнія будуть выражаться съ благородною смълостью, чуждою мелочной придирчивости, но столь же чуждою и робкой шаткости. Читатели, знающіе г. Дружинина, конечно, **у**върены въ томъ, что это и не можетъ быть иначе въ журналь. имъ управляемомъ. «Вибліотека для Чтенія» не будеть отголоскомъ того или другаго изъ остальныхъ нашихъ журналовъ, но не будетъ враждебна ни къ одному изъ добросовъстныхъ мевній, хотя бы и не раздъляла ихъ; даже на тъхъ изъ сотоварищей по литературъ, мивнія которыхъ должна будеть опровергать для проведенія собственных убъжденій, она будеть смотрыть не какъ на враговъ, а какъ на товарищей по стремленію къ общей цёли, при всей разности въ понятіяхъ о достиженіи этой цели, — словомъ, она хочеть имъть своимъ девизомъ «независимость и терпимость, твердость убъжденій и доброжелательство». Какая программа можеть быть лучше и благородиће?-А тонъ объявленія и имя новаго редактора, повторяемъ, ручаются за неуклонное исполненіе этой благородной программы.

Но какими же силами владветь въ своихъ сотрудникахъ новая редакція «Библіотеки для Чтенія» для доставленія своему журналу живости и разнообразія, для обезпеченія его литературныхъ и ученыхъ достоинствъ? — Списокъ новыхъ участниковъ \*) пріобрівтенныхъ журналу новую редакцією, даетъ на это отвіть совершенно уловлетворительный. Тутъ мы видимъ имена, принадлежащія людямъ самихъ различныхъ литературныхъ партій — ручательство за то, что журналь будеть занимать среди ихъ независимое положеніе — и почти всть эти имена пользуются болтье или ментье выгод-

<sup>\*)</sup> Оба редактора "Современника" почли своею обяванностью быть сотрудниками "Библіотеки для Чтенія", новый редакторъ которой пріобрѣлъ великое право на ихъ благодарность какъ прежнимъ своимъ постояннымъ и въ высшей степеви полезнымъ сотрудничествомъ, такъ и тѣмъ, что остается и теперь, по прежнему, постояннымъ сотрудникомъ "Современика".

ною известностью —ручательство за то, что въ хорошихъ статьяхъ журналъ не будеть иметь недостатка.

Исчисливъ главныхъ своихъ сотрудниковъ и объяснивъ важнъйшія улучшенія, которыя вводить въ каждомъ отдель журнала, новая редакція «Библіотеки для Чтенія» заключаеть свою программу, объщая «дъятельность честную и постоянную, и упорную». символомъ которой будеть служить эпиграфъ всего изданія, взятый изъ Гёте: Ohne Hast, ohne Rast — «безъ отдыха, безъ торопливости». --- Можно и должно върить подобному объщанію такого писателя, какъ новый редакторъ «Библіотеки для Чтенія». Но онъ просить судить о техь улучшеніяхь, которыя даются «Вибліотеке для Чтенія» его управленіемъ, не по однимъ только объщаніямъ въ будущемъ, но и по тъмъ результатамъ, которые отчасти уже достигаются имъ въ настоящемъ. Посавднія книжки «Библіотеки *пая* Чтенія» за 1856 г., издаваемыя новою редакцію — говорить программа — «дадуть публикв возможность судить какъ объ улучшеніяхь по журналу, такъ и о томъ литературномъ характерів, отъ котораго уже не будеть уклоняться «Библіотека для Чтенія».-По окончаніи года, мы выскажемъ общее впечатлівніе, которое произведеть на насъ обозрвніе всехь нумеровь, изданных новою редакціею, а теперь пока скажемъ, что первый изъ этихъ нумеровъ, октябрьская книжка «Вибліотеки для Чтенія», свидетельствуеть о дъятельности новой редакціи выгоднымъ образомъ. Составъ книжки очень разнообразенъ, многія статьи живы и интересны. Статья редактора о великомъ реформаторъ Пруссін, другь Императора Александра I, баронъ Штейнъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Изъ трехъ стихотвореній г. Некрасова, напечатанныхъ въ этомъ нумеръ «Библіотеки», мы позволяемъ себъ выписать здъсь одно:

## школьникъ.

Ну, пошелъ же, ради Бога! Небо, ельникъ и песокъ — Невеселая дорога... Ей, садись ко мић, дружокъ!

Ноги босы, грязно тіло И едва прикрыта грудь... Не стыдися! Что за діло? Это многихъ славныхъ путь. Вижу я въ котомей книжку — Такъ, учиться ты вдешь. Знаю, батька на сыняшку Издержалъ последній грошъ;

Знаю, старая дьячиха Отдала четвертачокъ, Что провзжая купчиха Подарила на часкъ.

Или, можеть, ты дворовый Изъ отпущенныхъ?.. Такъ что жы! Случай тоже ужь не новый: Не робъй, не пропадешь!

Скоро ты узнаешь въ школъ, Какъ архангельскій мужикъ, По своей и Божьей волъ Сталъ разуменъ и великъ.

Не безъ добрыхъ душъ на свёть... Кто нибудь свезетъ въ Москву: Будешь въ университеть, Сонъ свершится на яву!

Тамъ ужь поприще широко — Знай работай да не трусь... Воть за что тебя глубоко Я люблю, святая Русь!

Не бездарна та природа, Не погибъ еще тотъ край, Что выводить средь народа Столько славныхъ черезъ край.

Столько славныхъ, благородныхъ, Сильныхъ любящей душой Посреди тупыхъ, холодныхъ, И напыщенныхъ собой.

Мы увѣрены, что въ слѣдующемъ году «Библіотека для Чтенія» будеть имѣть въ публикѣ успѣхъ, заслуживаемый улучшеніями, какія сообщаются этому журналу новою его редакцією, и впередъ радуемся этому успѣху. Но не всѣ думаютъ, подобно намъ, что одинъ журналъ долженъ радоваться успѣхамъ другихъ. У иныхъ всякое улучшеніе въ чужомъ журналѣ возбуждаетъ чувство болѣзненнаго раздраженія, совершенно напраснаго. Воть, наприміврь, едва только мы объявили, что со слідующаго года гг. Григоровичь, Островскій, Толстой и Тургеневь будуть поміщать свои новыя произведенія исключительно въ нашемъ журналі, какъ одинъ изъ русскихъ журналовь воскипіть величайшимъ негодованіемъ и наполнился желчными выходками противъ насъ и нашихъ сотрудниковъ. Эту роль угодно было принять на себя, къ сожалінію, «Отечественнымъ Запискамъ»,—къ сожаліню, говоримъ мы, потому что уважая прекрасное прошедшее этого журнала, мы не хотіли бы видіть, чтобы онъ изміняль прежнему своему достоинству и становился въ положеніе, котораго никто не одобрить.

Октябрьская книжка «Отечественных» Записокъ» посвящаетъ «Современнику» нѣсколько десятковъ страницъ. Походъ начинается длиннѣйшею филиппикою г. Галахова противъ одного изъ эпизодовъ статьи г. Лайбова о «Собесѣдникѣ Любителей Россійскаго Слова»; предполагая, вѣроятно, большія достоинства въ этой филиппикѣ. «Отечественныя Записки» помѣстили ее въ отдѣлъ критики. Затѣмъ, въ «Литературныхъ и Журнальныхъ Замѣткахъ» слѣдуютъ выходки противъ шестой статьи «Очерковъ гоголевскаго періода», противъ объявленія о томъ, что господа Григоровичъ, Островскій, Толстой и Тургеневъ съ наступающаго года будутъ помѣщать свои статьи исключительно въ «Современникѣ», и наконецъ вновь противъ статьи г. Лайбова. Словомъ, батареи гремятъ... Причина этого грома ясна.

Но подумали ль «Отечественныя Записки» о томъ, какую роль онъ принимають на себя? Въдь онъ становятся относительно «Современника» въ то самое положеніе, въ какомъ нъкогда угодно было стоять «Съверной Пчель» относительно «Отечественныхъ Записокъ». Объяснять ли свойство этой роля? Оно въ старые годы было прекрасно объясняемо «Отечественными Записками», когда онъ подвергались добросовъстнымъ нападеніямъ правдолюбивой газеты за то, что были журналомъ не похожимъ на журналы, издававшіеся издателями «Съверной Пчелы». Напомнимъ «Отечественнымъ Запискамъ» ихъ прежнее благородное время, ихъ прежнія справедливыя и прекрасныя слова. Они совершенно прилагаются къ настоящему случаю; только—увы—то, что говорилось тогда «Отечественными Записками» о «Съверной Пчелъ», могло быть сказано нынъ «Современникомъ» объ «Отечественныхъ Запискахъ».

"Сентябрь місяць-время подписки на журналы, время крива и тревогь въ известной стороне русской журналистики. Журнальцы или газоты, для которыхъ наука, искусство, интература-не более, какъ слова, седящія въ нхъ программахъ, ждутъ не дождутся этого блаженнаго времени. Палый годъ чахнуть они оть недостатка нише и только въ это время начинають какъ булто оживать. Слышите ли, какъ они теперь начинають разсказывать всевозможныя выдумки о журналахъ, которые, гордецы, и знать не хотять ихъ; какъ уверяють, что тв журналы, суду которыхъ публика варить и на которые подписывается, никуда не годятся... Словомъ, въ это время газеты воскресають и наченають занематься темь, что на нхь языке называется литературою и что на обыкновенномъ языка называется сплетиями. Это факть замачательный: на него непремънно долженъ обратить свое вниманіе будущій историвъ такъ называемой русской дитературы, долженъ сообщить его всему образованному міру. "Русскіе журналы"—скажеть онь сь горькою улыбкою—"большею частью спять впродолженіе года; они просыпаются только оть сентября до декабря місяца и, проснувшись, начинають говорить о подписчикахъ, выдумывая другь на друга сплетна». За такое открытіе будущему историку скажеть спасибо Европа, въ которой до сихъ поръ не бываю и нътъ еще ничего подобнаго. Кто не знасть, что вездъ есть журнальные споры, вездъ есть полемика, гдъ только есть дитература? Но эти споры имбють источникомъ своимъ разнорівчіе въ ученыхъ или литературныхъ убіжденіяхъ двухъ сторонъ; отъ преній между этими сторонами выигрываеть или наука, или общество; у насъ же,взваните, -- двло идеть о предметь гораздо интереснайшемъ -- о числа подписчиковъ чужаго журнала, о чужнуъ приходахъ и расходахъ...

"На этомъ поприще съ честио и славою всегда подвизалась «Съверная Пчела» преимущественно передъ всеми другими русскими журналами. Ежегодно пробуждается она въ сентябре месяце. Къ этому мы такъ же привыкли, какъ къ ежедневной смене дня ночью, и, признаемся, начинали уже удивляться, что въ нынёшнемъ году «Северная Пчела» какъ будто изменила неняженному закону своего существованія — молчала въ то время, какъ почти всё журналы объявили о подписке на будущій годъ; мы уже безпоконлись о здоровье «Северной Пчелы» и думали, что русская журналистика лишилась одного изъ своихъ родемыхъ пятнышекъ, такъ резко обозначающихъ ея физіономію. Но опасенія наши исчезли съ появленіемъ 207 нумера (18 сентября) этой газеты. Нътъ, жива «Северная Пчела»! опять воскресли ея объявленія о подписке на журналы! 207 нумеръ ея обогащаеть новымъ фактомъ разсказъ будущаго историка русской литературы, выясняя ему одну изъ самыхъ ванимательныхъ торговыхъ и правственныхъ сторонъ нашей журналистики.

"Всёмъ извёстны отношенія "Сѣверной Пчелы" иъ "Отечественнымъ Запискамъ"; всёмъ извёстно, какъ еще до появленія первой ихъ книжки, "Сѣверная Пчела" въ 25 статьяхъ доказывала, что этотъ журналъ (еще не появившійся) никуда не годится и умретъ при самомъ своемъ началь. Извёстно также, какъ оправдались эти предсказанія и какъ съ тѣхъ поръ "Сѣверная Пчела", всегда больная чужимъ здоровьемъ, преимущественно страдала и страдаетъ отъ цвётущаго здоровья "Отечественныхъ Записокъ". Впродолженіе трехъ лътъ она не переставала повторять, и прямо и косвенно, тъ же самыя фразы, увъщевая читателей, ради всего святаго, не полинсываться на "Отечественныя Записки". дерзавшія такъ откровенно высказывать свое мивніе о ней самой и о сочиненіяхъ ея издателей. Но представьте же непокорство этой своенравной публики: она съ каждымъ годомъ, какъ бы на зло увъщаніямъ "Съверной Пчелы", подписывалась на большее число экаемпляровъ "Отечественныхъ Записокъ" и наконецъ простерла дерзость свою и охоту читать этотъ журналъ до того, что "Отечественныя Записки» не тслько здраво и невредимо просуществовали три года, но объявили объ изданіи на четвертый годъ, да еще и съ новыми улучшевіями. ("Отеч. Зап.", томъ XVIII, Библ. Хрон., стр. 63—64).

Тутъ нужно только поставить на мѣсто «Отечественныхъ Записокъ»—«Современникъ», на мѣсто «Сѣверной Пчелы»—«Отечественныя Записки», на мѣсто «трехъ лѣтъ» и «объявленія на четвертый годъ»—«десять лѣтъ» и «объявленіе на одиннадцатый годъ», на мѣсто «сентябрь»—«октябрь»,—всѣ остальныя подробности не нуждаются ни въ малѣйшихъ измѣненіяхъ, чтобы прямо примѣняться къ настоящему случаю.

Но подобными нападеніями тоть ли достигается результать, который имъется въ виду? Опять просимъ «Отечественныя Записки» припомнить, вредъ или пользу приносили имъ нападки «Съверной Ичелы». Въ былое время «Отечественныя Записки» хорошо понимали это. «Современникъ» пріобраль честь служить единственнымъ журналомъ, въ которомъ будутъ помъщать свои произведенія четыре литератора, пользующіеся особенною любовью публики, — онъ гордится этою честью, онъ объявляетъ о томъ, онъ хочетъ, чтобы всв читатели знали это, — что же двлають «Отечественныя Записки»? начинають шумно толковать о томъ самомъ, что такъ пріятно для «Современника». Спрашивается: во вредъ или въ пользу «Современнику» послужить шумъ, поднимаемый «Отечественными Записками?» Конечно, чемъ больше будуть толковать о томъ, что гг. Григоровичъ, Островскій, Толстой и Тургеневъ будуть со слідующаго года помъщать свои произведенія исключительно въ «Современникъ», твиъ большую услугу окажуть нашему журналу. Бывало, точно такія же услуги оказывала «Съверная Пчела» «Отечественнымъ Запискамъ», и пусть «Отечественныя Записки», вспомнять, съ какимъ чувствомъ принимали онв ся хлопоты о распространеніи ихъ извъстности. Вотъ подлинныя слова старыхъ «Отечественныхъ Записокъ» объ этомъ предметв. Каждая фраза, каждое слово этого

прекраснаго замѣчанія вполнѣ и буквально примѣняются къ шуму, поднимаемому «Отечественными Записками» о нашемъ журналѣ.

"Вкроятно, немногіе изъ читателей подозравають истинныя отношенія "Съверной Пчелы" къ "Отечественнымъ Запискамъ": большая часть убъждена, что между обоими этими изданіями существуєть вражда непримиримая, ненависть заклятая. Такъ должно бы, казалось, заключать по наружности... Но милостивые государи, наружность обманчива, особенно наружность журнальныхъ перебрановъ, которыхъ настоящее значене можетъ быть объяснено только временемъ. Время мало по малу объяснило в отношенія наши въ "Сіверной Пчель": скрывать долее истину опасно, ибо дальнейшая мистификація можеть быть безполезною: читатели сами скоро будуть въ состоянии обличить ее. Впрочемъ, прозоряневание изъ нихъ давно уже поняли, въ чемъ дело, и давали намъ это чувствовать: они видели, что "Северная Пчела" всегда состояда по особыма полученияма при "Отечественныхъ Запискахъ" съ самаго начала изданія этого журнала, и не только никогда не старались вредить ему, но съ неутомимымъ усердіемъ распространяла его извістность до отдаленній шихъ концовъ читающаго міра. Было бы неблагодарностью съ нашей стороны молчать объ услугахъ и не изъявить этой газеть признательности, - особенно те перь, когда мы уже пользуемся этими услугами пять лёть... Пять лёть усердной службы - это, право, стоитъ награды, и вотъ, при окончании пятаго года изданія "Отечественных Записокъ", долгомъ считаемъ принести "Свиерной Пуель" нашу искреннюю благодарность за все то, что сділано ею втеченіе этого времени въ нашу пользу. А сдълано ею многое, и очень многое. Вспомните: прежле еще, нежели мы успали объявить о намарении своемъ издавать журналь. "Саверная Пчела" предварила объ этомъ публику нёсколькими статьями безъ всякой съ нашей стороны просьбы и темъ заинтересовала читателей увидеть поскорве новый журналь; после появленія программы, она неутомемо хлопотала о томъ, чтобъ всв узнали эту программу, и каждый день твердила о ней каждому изъ своихъ читателей; по выходё первой книжки журнала, она тотчасъ напечатала оглавление статей ея, съ разборомъ каждой изъ нихъ, и потомъ начала еженедільно и ежедневно толковать объ "Отечественныхъ Запискахъ", и только объ одныхъ "Отечественныхъ Запискахъ", какъ будто бы, кроме ихъ, не было въ Россіи ни одного журнала. Такое постоянное обращеніе къ одному и тому же изданію впродолженіе цілыхъ місяпевъ и пілыхъ годовъ постоянно заннтересовывало публику, возбуждало въ ней желаніе читать журналь... Словомъ, "Съверная Пчела" ни разу не измъняла своей обязанности въ отношенія къ "Отечественнымъ Запискамъ" и дізала въ пользу ихъ все, что только могла ділать. Большаго мы и не вміли права отъ нея требовать. Постоянно пять леть была она на страже нашихъ интересовъ и служила на пользу нашу візрой и правдой, по крайнему своему разумінію. Умудренная иноголістнимъ опытомъ, она знаетъ, какъ важно для всякаго журнала напоминать о немъ публикъ въ то именно время, когда онъ объявляетъ подписку на слъдуюшій годъ, когда онъ объясняєть предполагаемыя имъ улучшенія; она понимаеть, что чёмъ большее число читателей будеть знать это, тёмъ выгоднёе

для журнала,--и воть онь усилнваеть свою деятельность осенью в, по выходе объявленія о продолженіе "Отечественныхъ Записовъ", толкуеть о нехъ ежедневно однажды навсегда принятымъ тономъ, хлопочетъ неутомемо о распространени подписки на этотъ журналъ... Спасибо, и еще разъ спасибо, доброй газеть! Такъ поступала она впродолжение пяти леть, такъ поступаеть до сихъ поръ и, мы увърены, не разсердится на насъ за откровенное объяснение передъ публивою настоящихъ ея въ намъ отношеній. Мы, и безъ того уже, долго молчали о томъ; благодарность наша не въ силахъ долее скрываться, и мы решвиесь публично засвидетельствовать ее. Это, по нашему мевнію, насколько не должно уменьшить, а, напротивъ, увеличить усердіе "Стверной Пчелы", которую мы убъдительно просимъ и на этотъ разъ не прекращать своихъ напоминаній объ открывшейся теперь подпискі на изданіе нашего журнала въ 1844 году. Мы быле бы въ отчаянін, еслебъ "Сіверная Пчела" отложилась отъ "Отечественныхъ Записокъ": такой усердной помощенцы не найти намъ... Но вътъ! мы чувствуемъ, "Съверная Пчела" создана для услугъ "Отечественнымъ Запискамъ"; измёнить этому назначению — для нея значило бы умереть... ("Отечественныя Записки", томъ XXX, Смісь, стр. 118—120).

Удивительна точность, съ какою всв обстоятельства борьбы «Съверной Пчемы» противъ «Отечественныхъ Записокъ» повторядись и повторяются въ борьбъ «Отечественныхъ Записовъ» противъ нашего журнала. Все буквально сходно: какъ «Свверная Пчела», еще до появленія первой книги «Отечественныхъ Записокъ», осыпала ихъ безперемонными выходками, точно также, въ свою очередь, «Отечественныя Записки» еще до появленія первой книги «Современника» уже возставали противъ начинающагося журнала \*); какъ неутомимо хлопотала «Съверная Пчела» о распространения известности «Отечественных» Записок» втеченіе пяти леть, такъ неутомимо «Отечественныя Записки» хлопочуть уже десять лётъ о распространеніи извістности «Современника», и съ такою же пользою для нашего журнала. Вфрная служба ихъ намъ вдвое продолжительнее, потому мы имеемъ двойную обязанность выразить къ «Отечественнымъ Запискамъ» ту же самую благодарность, какую онв выражали нвкогда «Свверной Пчелв»:

"Лестное вниманіе въ намъ со стороны "Съверной Пчелы" и върная долговременная служба ея "Отечественнымъ Запискамъ" трогають насъ до глубины души, и мы, въ концъ года, обязанностію считаемъ свицътельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бываетъ нумера этой газеты въ которомъ не говорилось бы, прямо или косвенно, объ "Отеч. Запискахъ". Ву-

<sup>\*)</sup> Смотр. "Съв. Пчелу" за послъдною половину 1838 года и "Отеч. Зап." за послъдною половину 1846 года.

денъ надвяться, что въ следующенъ году усердіе "Северной Пчелы" не ослабнетъ. ("Отеч. Зап." тонъ ХХХІ, Смесь, стр. 128).

Но—говорили въ старину «Отечественныя Записки», несмотря на всю свою глубокую признательность къ усердной служительницъ— необходимо бывало иногда противоръчить ей, потому что излишнее усердіе ея къ своему дълу вовлекало ее иногда въ ошибки, о которыхъ невозможно было молчать:

«Но вакъ не умбемъ мы чувствовать услугъ намъ оказываемыхъ, однавожь, дорого цвня истину, не можемъ иногда не поправлять ошибокъ, двлаемыхъ «Съверною Пчелою» въ статьяхъ объ «Отечественныхъ Запискахъ». Въ усердін своемъ въ нашимъ пользамъ, эта добрая помощинда наша иногда говоритъ больше, нежели сколько требуетъ отъ нея ея обязанность,—а это можетъ вводить публику въ заблужденіе. Нашъ долгъ—останавливать такое слівпое усеріе и вводить его въ надлежащія границы».

Читатели знають, что мы давно — съ начала нынвшняго года, когда принуждены были посоввтовать «Отечественнымъ Запискамъ» не продолжать удивительныхъ статей г. В. Б—ва о мивніяхъ «Современника» (въ чемъ «Отечественныя Записка» и послушались нашего соввта)—не обнаруживали ни малвйшей охоты разсуждать съ «Отечественными Записками», хотя этотъ журналъ рвшительно въ каждомъ нумерв двлалъ нъсколько прямыхъ или косвенныхъ выходокъ противъ нашего журнала (какъ нъкогда «Съверная Пчела» противъ «Отечественныхъ Записокъ»). Читатели повърятъ намъ, что мы не чувствуемъ особеннаго расположенія къ тому и въ настоящее время. Точно таково было нъкогда расположеніе «Отечественныхъ Записокъ» относительно отвътовъ на выходки «Съверной Пчелы».

«Если мы когда либо доходили до какихъ нибудь объясненій (съ ратниками «Сів. Пчелы»), то не иначе, какъ отвічали на ихъ выходки и придирки. И вотъ уже нісколько місяцевъ, какъ въ «Отеч. Запискахъ» совсімъ не появляюсь такого рода объясненій, изъ чего, однакожь, отнюдь не должно заключать, чтобъ имъ не на что и некому было отвічать, но что оні не хотіли только обращать вниманія на немощныя усилія своихъ почтенныхъ доброжелателей. Подобная умітренность только еще боліте раздражала ихъ, и они съ большею настойчивостію напрашиваются на наше благосклонное вниманіе. Что ділать? Надо на время отложить гордость въ сторону: въ журналіть, какъ и въ обществіть, не всегда можно говорить только съ тіми, чье собесідничество сообразно съ вашимъ достоинствомъ, но и съ тіми, которые не перестають зако-

варивать съ вами, по неумвию растолковать вашего молчанія. Пусть будеть такъ: tu l'as voulu, tu l'as bien voulu, George Dandin!.. («Отеч. Зап.», т. XXXVI, Смъсь, стр. 108).

Все это теперь буквально примѣняется нами къ «Отечественнымъ Запискамъ», и въ особенности слова: «Ти l'as voulu, tu l'as bien voulu, George Dandin». Мы вовсе не хотѣли бы говорить, но «Отечественныя Записки» напрашиваются на отвѣтъ. Пусть онѣ толковали бы, что «Современникъ» плохой журналъ, что его не стоитъ читать, не стоитъ на него подписываться, —мы молчали бы, какъ молчали до сихъ поръ и какъ теперь не считаемъ нужнымъ отвѣчать на выходки «Отечественныхъ Записовъ» противъ «Очерковъ гоголевскаго періода».

«Очерки гоголевскаго періода» не подписаны фамилією автора, стало быть, только редакція «Современника» могла бы оскорбляться не совсѣмъ деликатными выраженіями «Отечественныхъ Записокъ» объ этихъ статьяхъ,—а редакція «Современника» не можеть огорчаться упреками журнала, забывающаго о приличіи, особенно, когда знаетъ причину его гнѣва (объясненную выше, при помощи старыхъ отвѣтовъ «Отечественныхъ Записокъ»). О насъ пусть говорятъ «Отечественныя Записки» все, что имъ угодно; но «Отечественныя Записки» все, что имъ угодно; но «Отечественныя Записки» касаются не только насъ, но и сотрудниковъ, нами уважаемыхъ. Этого мы не можемъ оставить безъ отвѣта. Ти l'as voulu, George Dandin.

Нѣкоторые изъ наиболѣе уважаемыхъ публикою литераторовъ согласились и обѣщались помѣщать свои статьи исключительно въ «Современникъ». Этою честью «Современникъ» долженъ гордиться: какъ ни толкуйте фактъ, съ какой стороны ни смотрите на него, ничего вы въ немъ не найдете такого, что можно было бы осудить. Въ иностранныхъ литературахъ мы найдемъ тому множество примѣровъ. Изъ англичанъ, Маколей писалъ исключительно для «Edinburgh Rewiew», Диккенсъ для «Daily News», Теккерей для «Punch'а»; изъ французовъ, Жоржъ Сандъ исключительно для «Revue des deux Mondes»; изъ нѣмцевъ, Гейне исключительно для «Allgemeine Zeitung». Кажется, пять названныхъ нами писателей составляютъ цвѣтъ европейской современной литературы, — кажется, нѣтъ изъ новыхъ писателей во Франціи, Англіи, Германіи еще никого, кто могь бы быть поставленъ на ряду съ ними, какъ по первокласному таланту, такъ и по чистотѣ своихъ литературныхъ отношеній. Ка-

| жется, ясно: всв знаменитости екропекса за всего и в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| же самое, что теперы намыровы діла: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·            |
| тый. Толетой и Тургеневы, в с ил два с даме 🛷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8000           |
| THIERNE ESTABLY CROSS BOTTOM R. Character is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000.          |
| чтобы быть сотруднивами исполнятывает служдения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| TITE STREEKSON DIS HESSASSIVE automos to survey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| III III AREE BL ARTENTY LANGE AS MESS COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| TETT I DIEGETEDING BE AN INCOME STOLE . SEE . LESSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| EDIT (FEBELERIE 1) TERMEN ENDIN INDICATE HE WAS A PUBLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.9            |
| That has been experience commence and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,              |
| 3 TI Late Committee Commit |                |
| E LELTE OF HE SHE TO SEC SEC. The Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              |
| Auto 1 manufecto cur esta amendo de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composici |                |
| The state of the s |                |
| TELETINE I SERVICE SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| The same of the sa |                |
| Plant Control of the second taken ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| THE STATE OF THE S |                |
| Estate of Lightness and Lightn |                |
| LEASE DIES &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| The state of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| The second secon | -              |
| ANT MET MET MET MET MET MET MET MET MET ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · )H           |
| A areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -91            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .ль-           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | crost          |
| The second secon | . бле -        |
| actor apple ft. Toronto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOPO,          |
| arts interest \$150% in the care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·              |
| -1.2 denames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | і, какъ        |
| - " II WARANIO WILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | мъ, ко-        |
| - 27年 17年 11年 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тин За-        |
| - अप के 1 month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | авляемъ        |
| Sackwood's Willy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTP dTB(       |
| 24年4月18年中月18日10日 - 111-11 - 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | гь безна-      |
| - TIPAY THEFTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ей, кото-      |
| 15 TEST CHAIR HIMMOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ь своихъ       |
| SHOPE INTERNET TRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>፣ፐዴኮቲ</i> ዊ |

-----

въ Англін? Были и другія причины, столь же уважительныя. Напримъръ, Теккерей, какъ извъстно, другъ просвъщенія. Punch защитникъ просвъщенія, a Blackwood's Magazine иногда сильно гръшить въ этомъ отношеніи, віроятно, самъ не понимая того, но всетаки грешить противъ просвещенія. Словомъ сказать, когда Blackwood's Magazine началь возставать противь Теккерея за то, что этотъ писатель не помъщаеть своихъ прекрасныхъ разсказовъ въ его журналь, то вся публика приняла сторону Теккерея, и «Blackwood's Magazine» скоро увидълъ, что лучше ему, «Blackwood's Magazin'y», молчать объ этомъ деле. Этимъ, впрочемъ, исторія не кончилась: издатель «Blackwood's Magazin'a» человыкь опытный въ литературно-коммерческихъ дълахъ, хотя иногда увлекающійся своими гетвными чувствами, но человъкъ разсудительный. Онъ знаетъ, что журналу всего более вредить то, когда онъ решается чернить писателей, уважаемыхъ и любимыхъ публикою, особенно, если публика догадывается, по какимъ соображеніямъ это происходить. Онъ понялъ, что за выходки противъ Теккерея публика лишитъ своего последняго доверія «Blackwood's Magazine», что онъ, «Blackwood's Magazine», сдѣлалъ страшно невыгодную для себя ошибку, обнаруживъ свою досаду на Теккерея, что единственное средство исправить свой неловкій промахь и заставить публику забыть оскорбленія, несправедливо нанесенныя ся любимому писателю, это начать скрыня сердце превозносить Теккерея больше, нежели когда нибудь, — и черезъ годъ после раздраженныхъ выходокъ «Blackwood's Magazine» обратился въ ревностивйшаго поклонника прекрасныхъ произведеній Теккерея. Поступая такимъ образомъ, издатель «Blackwood's Magazine» доказаль, что онъ человъкъ съ тактомъ: въ самомъ деле, только люди, лишенные такта, не удерживаются отъ выраженій своей досады тогда, когда эта досада можеть повредить имъ самимъ въ общемъ мнвніи.

Въ русской литературъ также часто бывали примъры, подобные тому, о которомъ идетъ ръчь. Напримъръ, когда основалась «Библіотека для Чтенія», многіе изъ нашихъ лучшихъ литераторовъ (въ томъ числъ Пушкинъ) объщали свое сотрудничество исключительно этому журналу, и никто не могъ видъть въ томъ ничего, кромъ хорошаго. Но самые многочисленные примъры исключительнаго сотрудничества въ одномъ журналъ представляетъ исторія «Отечественныхъ Записокъ» въ блестящее время ихъ существова-

нія, о которомъ мы всегда вспоминаемъ съ величайшимъ уважевіемъ. Кто имваъ право негодовать на Лермонтова за то, что онъ помъщалъ свои произведения исключительно въ «Отечественныхъ Запискахъ? Напротивъ, это исключительное сотрудничество Лермонтова приносило честь какъ великому поэту, такъ и г. Краевскому, редактору «Отечественных» Записокъ». «Если такой писатель, какъ Лермонтовъ (думала публика, и думала справедливо) на столько уважаеть журналь г. Краевскаго, что хочеть иметь дело исключительно съ нимъ, это самымъ выгоднымъ образомъ свидътельствуеть въ пользу г. Краевскаго. Съ другой стороны, о характерв Лермонтова свидетельствуеть самымъ выгоднымъ образомъ то обстоятельство, что онъ печатаеть свои произведенія въ журналів г. Краевскаго, котораго уважаеть, и не соглашается печатать ихъ въ «Съверной Пчель». Точно также исключительно въ «Отечественныхъ Запискахъ» печатали свои произведенія другіе лучшіе наши литераторы тогдашняго времени, и «Отечественныя Записки», быть можеть, согласятся, что въ такомъ обстоятельствъ не было ничего предосудительнаго для литераторовъ, желавшихъ быть исключительно сотрудниками этого журнала.

Довольно ли убёдительны для «Отечественныхъ Записокъ» эти примёры и объясненія? Поймуть ли «Отечественныя Записки», что онё становятся въ самое невыгодное положеніе, обнаруживая несправедливую досаду на писателей, согласившихся помёщать свои произведенія исключительно въ «Современникё»? Поймуть ли «Отечественныя Записки», что на фактъ, столь простой и натуральный, защищаемый примёромъ всёхъ знаменитостей европейской литературы и исторією самихъ «Отечественныхъ Записокъ» въ блестящее время ихъ существованія, невозможно нападать безъ того, чтобы нападающій не урониль себя въ общемъ миёніи?

Мы вовсе не имбемъ охоты продолжать этихъ объясненій, какъ не имбли охоты и начинать ихъ (по тімъ самымъ чувствамъ, которыя ніжогда прекрасно были выражаемы «Отечественными Записками» относительно «Стверной Пчелы»). Мы предоставляемъ «Отечественнымъ Запискамъ» полнійшую свободу говорить что угодно о насъ самихъ. Но одного мы не позволимъ ділать безнаказанно: бросать неблагопріятную тінь на тіхъ писателей, которые ділають честь нашему журналу помінценіемъ въ немъ своихъ произведеній. Туть мы на каждый кривой намекъ будемъ отвічать

фактомъ, на каждое объяснение — разъяснениемъ двла, и не уступимъ ни шагу. Надвемся, положение двла таково, что общее мивние будетъ на нашей сторонъ, какъ было оно нъкогда на сторонъ «Отечественныхъ Записокъ» противъ «Съверной Пчелы».

Приводимъ выходку «Отечественныхъ Записокъ» противъ писателей, которые объщались помъщать свои произведенія исключительно въ «Современникъ». Пусть судитъ читатель, много ли въ ней остроумія и правды.

"Русскій языкъ удивительно богать. Давно извістно, что онъ совміщаєть въ себі всі превосходныя качества другихъ языковъ, что на немъ можно выражать мысли о какихъ угодно предметахъ, начиная съ самыхъ возвышенныхъ и окакчивая самыми назкими. Даже знаменитые стихи Пушкина, что

. . . . гордый нашъ языкъ

Къ почтовой прозъ не привыкъ,

кажутся теперь анахронизмомъ. Въ русскомъ языкъ-этомъ неисчерпаемомъ сокровищъ всевозможныхъ словъ и оборотовъ, легко отъищутся точныя реченія для замѣны реченій иностранныхъ, которыхъ у насъ такъ много и которыя, собственно говоря, нѣтъ надобности и переводить, потому что они понятны всѣмъ, мало-мальски грамотнымъ людямъ.

"Новъйшее, если не послъднее, доказательство неистопимаго богатства нашего языка мы видимъ въ объявлени "Объ издани Современника въ 1857 году". ("Московскія Въдомости", № 114). Въ немъ, между прочимъ, сказано:

"Вваниный обмінъ мыслей, здісь (въ "Объявленін") наложенныхъ, вмілъ свонмъ послідствіемъ обязательное соглашеніе между редавціею "Современнава" и нісколькими литераторами..."

"Поязательное соглашение... да что жь это иное, какъ не контрактъ? Двума русскими словами замънено здъсь одно иностранное, и не только замънено, но и опредълено въ точности. Можно было, пожалуй, распространить это опредъленіе, какъ и распространяють его французы, говоря, что контрактъ— в'est une convention par la quelle une partie s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose, ou plus spécialement l'acte même qui forme la preuve littérale de l'engagement contracté; но какая въ томъ надобность? Французы, по бъдности языка своего, принуждены bon gré mal gré пускаться въ длинныя объясненія и перифразы Богатый языкъ нашъ не имъетъ въ томъ никакой надобности: онъ гордо произносить: обязательное соглашение! и каждый понимаетъ, что это значитъ, хотя бы подлё этихъ словъ и не стояло въ скобкахъ слово контракть.

Какая милая свътскость въ этихъ французскихъ фразахъ! «Отечественныя Записки» могутъ вспомнить, каковы были ихъ сужденія о подобныхъ остротахъ «Листка для Свътскихъ Людей»: этотъ несчастный журналецъ, на который въкогда съ такимъ справедливымъ состраданіемъ смотръли «Отечественныя Зап.», писался совершенно такимъ же языкомъ, и достоинство его юмора было совершенно таково же, какъ въ строкахъ, которыми начинается филиппика противъ «обязательнаго соглашенія». Попробуемъ объяснить «Отечественнымъ Запискамъ», въ чемъ онъ ошиблись, увлекшись несправедливою досадою.

Итакъ (продолжаютъ «Отечес. Зап.»), «заключенъ контрактъ между нъсколькими литераторами и редакторами «Современника» это что-то неслыханное въ нашей литературв». Если бы и действительно это было дело неслыханное, изъ того не следуеть еще, что это дело дурное, а только то, что это дело новое. Первая жеявзная дорога, первая печатная внига-все это были двла неслыханныя до того времени, и, однако же, дела очень хорошія. Но дъйствительно ли взаимныя обязательства между литераторами и журналистами новость въ нашей литературь? Каждому извъстно, что вовсе не новость. Журналу всегда необходимо сотрудничество нівскольких виць; журналь всегда бываеть дівломь общаго труда, а общій трудъ невозможень безъ взаимныхъ обязательствъ между лицами, его разделяющими. Кажется, все это просто и неоспоримо? Кажется, все это по собственному опыту извъстно каждому русскому литератору или журналисту съ того времени, какъ существують у насъ порядочные журналы. А кому неизвъстно, можеть узнать хотя бы изъ біографіи Пушкина, приложенной къ новому его изданію. Чему же дивятся «Отечественныя Записки», если нв которые изъ нашихъ лучшихъ литераторовъ вступили съ «Современникомъ въ такія отношенія, въ какія вступаль Пушкинъ съ однимъ изъ тогдашнихъ журналовъ? Мы несколько разъ перечитывали статейку «Отечественных» Записокъ» и никакъ не могли найти въ ней яснаго выраженія относительно предмета ихъ удивленія и жалобы. Все ограничивается какими-то смутными возгласами. Мы не удивляемся этой темноть: кто чувствуеть, что жалоба его неосновательна, досада несправедлива, всегда старается запутать и затемнить діло; но кто не смітеть ясно выражать своей жалобы (чувствуя, что она неосновательна), долженъ быть не слишкомъ щедръ на упреки другимъ, особенно, когда эти другіе заслужили общее уважение. Кто не только безъ всякаго права оскорбляетъ темными намеками людей, уважаемыхъ обществомъ не только за ихъ талантъ, но и за высокую безукоризненность ихъ душевнаго

благородства, тотъ подвергаеть себя опасности показаться обществу человёкомъ другаго рода.

Клевета пятнаетъ въ общемъ мевнів не того, на кого клевещуть, а того, кто клевещеть.

Предоставляемъ нравственному чувству читателей судить о слъдующихъ выраженіяхъ «Отеч. Записокъ».

Кълитератору преимущественно относится строгій приказъ русской пословици: "давши слово—держись". Онъ больше, чімъ кто-либо другой, обязанъ быть рабомъ своему слову. Онъ до того ему крінокъ, что въ другой кріности или въ другомъ рабстві не видить ни малійшей нужды. Давая слово, онъ вмісті съ нимъ кладеть и честь свою, потому что на каждое свое слово смотрить, какъ на "рагоlе d'honneur". Поэтому "обязательное соглашеніе", въ отношенія къ литераторамъ—странный плеоназмъ, бросающій грустную тінь на обі обязывающіяся стороны. Разві соглашеніе или согласіе, произнесенное просто-на-просто голосомъ, то есть выраженное изустно, не есть своего рода обязательство? Чімъ же другимъ можеть быть оно въ благородномъ званім литератора?

Пропускаемъ остроумную тираду о дружбв Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифорозичемъ, которые не обязывали другъ друга никакими контрактами—коморъ этой тирады столь же хорошъ, какъ и начало статейки—но смыслъ ея непостижимъ здравому уму,—и читаемъ далве:

Предки наши, не знавшіе ни иностраннаго слова "койтракть", ни перевода его на русскій языкъ "обязательное соглашеніе", говорили коротко и ясно: "кто измінить своему слову, тому да будеть стыдно". Отчего мы не подражаемъ ихъ достохвальному приміру? Неужели оттого, что—страшно даже вымолвить—мы потеряли стыдъ?—Или почтенная краска древняго стыда замінилась у насъ невозмутимостью духа новійшей снисходительности, которая избрала своимъ девизомъ названіе комедіи Островскаго: "Свои люди — сочтемся!"

Просимъ «Отеч. Записки» вспомнить, о какихъ людяхъ онъ говорятъ подобныя вещи; просимъ этотъ журналъ подумать о томъ, сообразно ли съ здравымъ смысломъ предполагать, что каждый порядочный человъкъ въ грамотной Россіи не приметъ, какъ личное оскорбленіе себъ, оскорбленіе, наносимое писателямъ, которыми гордится русская литература?

Мы говоримъ прямо:

«Отеч. Записки» поступили неблагоразумно, давъ свободный разгулъ досадъ, возбужденной въ нихъ тъмъ, что онъ лишились на-

дежды нивть своими сотрудниками гг. Григоровича, Островскаго, **Тол**стаго и Тургенева.

На темные намеки мы отвёчаемъ указаніемъ фактовъ, извёстныхъ всёмъ.

Если «Отеч. Записки» будуть продолжать свою неблагоразумную тактику, мы не отступимь ни передъ какими объясненіями; на каждый намекь мы будемь отвічать фактомь—факты всі говорять вы пользу писателей, неблагоразумно оскорбляемыхь «Отечеств. Записками», и если этоть журналь заставить нась сділать эти факты извістными публикі, то это обнародованіе не доставить особенной радости «Отечественнымь Запискамь». Мы совітовали бы не подавать къ тому новаго случая. Пусть припомнять «Отечественныя Записки», какой ударь нанесли оні себі вы 1846 году, неосторожно поднявь шумь о ділів, вовсе для нихь невыгодномь. Этоть случай несомніно повторится, если «Отеч. Записки» будуть и вы настоящемь ділів дійствовать такь же неблагоразумно, какъ тогда.

Повторяемъ. Мы не желали начинать этихъ объясненій и не желаемъ продолжать ихъ. Но мы не позволимъ безнаказанно оскорблять писателей, дѣлающихъ честь нашему журналу помѣщеніемъ въ немъ своихъ произведеній....

Вражда «Отечественных Записок» къ «Современнику» вводить ихъ въ опибки, пагубныя для нихъ. Новое подтвержденіе тому представляеть поміщенная въ октябрьской книжкі статья г. Галахова «Были и Небылицы», направленная противъ изслідованія г. Лайбова «О Собесідникі Любителей Россійскаго Слова» («Современникъ» 1856 г. № VIII).

Не можемъ оставить безъ отвъта этой страшно длинной выходки. Того требуетъ правило, высказанное нами выше.

Статья г. Галахова имъетъ ученую наружность: она снабжена 153 цитатами, преимущественно изъ смирдинскаго изданія «Сочиненій Императрицы Екатерины П», и «сочиненій Державина» \*).

Г. Галаховъ напечаталъ 43 страницы, которыхъ цёль—«доказать односторонность или невёрность выводовъ, заключающихся въ нёсколькихъ строкахъ статьи г. Лайбова въ «Современникъ» и

Примъчаніе издателя.

<sup>\*)</sup> Дальше текстъ, какъ видно изъ рукописей, принадлежитъ, до последняго абзаца, другому лицу, вёроятно Д-ву.

относящихся къ «Былямъ и Небылицамъ» Императрицы Екатерины. Такая честь должна, конечно, быть очень лестною для г. Лайбова: онъ лицо совершенно неизвъстное въ литературъ, а г. Галаховъ успълъ уже пріобръсти извъстность, какъ между учащимися—своею хрестоматіею и разными статьями, такъ между учеными—признаніемъ, что въ составленіи своей хрестоматіи онъ руководствовался «Чтеніями о Словесности» г. Давыдова. (См. «От. Зап.» 1843 г., № 7).

Г. Галаховъ прежде всего выбраль изъ статьи г. Лайбова по нескольку строкъ, съ шести страницъ, оставивъ въ стороне связь мыслей и все, чемъ оне доказываются. (Методъ, за употребленіе котораго всегда хвалили «Отеч. Записки» добросовъстныхъ своихъ оппонентовъ «Съверной Пчемы»). Затымъ, рышаясь опровергать выводы г. Лайбова, г. Галаховъ сначала толкуетъ весьма пространно о томъ, что Императрица Екатерина всегда была върна своимъ основнымъ принципамъ (противъ чего никто и не говорилъ ни слова); потомъ исчисляетъ пороки, которые Императрица осмвивала въ своихъ комедіяхъ: неплатежъ долговъ, мотовство, щегольство, легкость семейныхъ отношеній. Затемъ следуеть 10 страннць о стараніях в Императрицы положить предёль иностранному воспитанію въ Россіи, потомъ еще столько же о суевъріи и тайныхъ обществахъ. После того говорится еще о вопросахъ Фонвизина, о самой формъ «Былей и Небылицъ», о ихъ языкъ, изъ всего разсужденія выводится, что «Выли и Небылицы» истянная характеристика тогдащняго общества и что на нихъ можно смотреть какъ на сводъ всего, что писала Екатерина II до и после 1783 г...

Доказываетъ г. Галаховъ свою мысль весьма оригинальнымъ способомъ: онъ дѣлаетъ десятки выписокъ изъ комедій Императрицы, изъ Наказа, изъ сатиръ Кантемира и Сумарокова, изъ переписки Дидро съ Гриммомъ, Екатерины съ Циммерманомъ и Вольтеромъ, Вольтера съ Даламберомъ, и пр., все для того, чтобы доказать, что у насъ былъ извѣстный порокъ, напр., суевѣріе, и затѣмъ побѣдоносно представляетъ одну замѣтку «Былей и Небылицъ», чтобы доказать, что и онѣ объ этомъ говорили. Приведя около десятка подобныхъ заключительныхъ выписокъ во всей статьѣ, г. Галаховъ думаетъ, что дѣло его кончено, и что противникъ его уничтоженъ окончательно. Но тому, кто внимательно прочиталъ статьи г. Лайбова и г. Галахова, ясно видно, что г. критивъ го-

ворить совсёмь не о томь, о чемь слёдуеть, и сражается съ вётренными мельницами. Пріемь, имъ употребленный, похожь на то, какъ если бы мы, стараясь доказать, что напр., Гоголь быль ститворець, а не прозаикъ, начали бы толковать о Гомерё, Данте, о Момоносовѣ, Державинѣ, Пушкинѣ и пр. и, сказавъ, что всѣ они писали стихи, въ заключеніе рѣшили бы, что Гоголь, написавшій «Ганца Кюхельгартена» и «Италію», — тоже стихотворець. Это очень логично, но къ дѣлу нисколько не относится.

Но, оставивь въ сторонъ странный способь г. Галахова разсуждать объ одномъ предметь, говоря совершенно о другомъ, мы видимъ много невърнаго, неопредъленнаго и ложно понятаго въ самыхъ его положеніяхъ. Онъ вооружается особенно противъ тёхъ словъ г. Лайбова, что самъ авторъ смотрелъ на «Выли и Небылицы» какъ на плоды досуга и говориль въ нихъ обо всемь, что ему приходило въ голову. Эти слова онъ называеть безъ всякой церемонів-безсмысленными («От. Зап.» 1856 г., № 10, Крит., стр. 45), на томъ основаніи, что Императрица отличалась вірностью своимъ принципамъ и пристрастіемъ въ своимъ идеямъ, безъ котораго не бываеть ни великихъ деятелей, ни великихъ делъ. Вполет уважаемъ въ г. Галаховъ этотъ благородний порывъ благоговънія къ великой монархинъ и вполнъ согласны съ его мнъніемъ о томъ, что Екатерина II всегда върна быда своимъ идеямъ. Но мы думаемъ, что Ея величіе и слава нимало не нуждаются въ томъ, чтобы бъглыя замътки Ея считались по своей важности и серьезности равными «Наказу». Слава Ея не помрачается, а возвышается еще боле, когда мы смотримъ на Ея дело съ точки зренія истины и справедливости, къ которымъ такую любовь выказывала Она сама. Если бы Ея произведенія были дурны, и тогда Она бы потребовала, чтобы Ей сказали о нихъ правду; темъ менее могла бы Она потерпъть преувеличенные отзывы о значеніи того, чему Она сама не придавала никакого значенія. Людовикъ XIV писаль слабые стихи,и разв'в помрачается этимъ его величіе? Петръ Великій занимался точеньемъ; но развъ вещи, выточенныя Имъ должны непремънно отражать въ себъ великія идеи преобразователя Россіи и занимать важное место въ исторіи токарнаго искусства? А «Выли и Небылицы» были точно также *отдыхом*ь для Екатерины, какъ для Петраточенье. Съ этимъ согласенъ и самъ г. Галаховъ (стр. 81). А можно ли требовать отъ человъка, чтобы онъ, въ часы отдыха, занимался важнымъ дёломъ, по строго опредёленному плану и системѣ? Не естественно ли, что плодъ этого досуга будетъ не болѣе, какъ забавная игрушка, и, если это литературное произведеніе, что въ немъ дѣло будетъ перемѣшано съ бездѣльемъ? Да и какъ не замѣтить этого съ перваго раза, при чтеніи «Былей и Небылицъ?» Это видно въ тѣхъ выпискахъ, которыя представлены въ статъѣ г. Лайбова... Конечно, Императрица не противорѣчила здѣсь самой себѣ, не шла противъ своихъ убѣжденій; но вѣдь объ этомъ никто и не говорилъ.

Г. Лайбовъ упрекается также за то, будто онъ въритъ разсказу автора «Вылей и Небылицъ» объ употребленіи ихъ на обертку и на папильотки и изъ этого будто бы выходить, что авторъ ихъ самъ не придавалъ имъ значенія (стр. 79). Но вдесь г. Галаховъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, возражаетъ на собственныя мысли, а не на слова своего противника, которыя онъ не хотвлъ даже привести въ своей выпискъ (стр. 43) такъ, какъ слъдуетъ для полноты смысла. После разсказа о папильоткахъ, у него тотчасъ выписаны слова: «и это не иронія», и пр., а въ подлинник вони относятся совсёмъ не къ тому. Въ подлиннике сказано, что когда кто-то въ письмъ просилъ автора «Балей» изобразить человъческое тщеславіе, тогда онь отвіналь, что перемытаривать світь онъ не намеренъ, и пр. (см. «Совр.» № 8, стр. 66). Здесь, въ самомъ дъдъ, видно, что авторъ «Былей» не хотвлъ даже и браться за серьёзное изображеніе порока въ своихъ легкихъ, бъглыхъ замъткахъ, въ которыхъ именно (повторимъ слова статьи «Современника») все писано какъ бы импровизаціей, безъ особеннаго плана и заботы о томъ, чтобы составить стройное целое.

Точно также опрометчиво поступиль г. Галаховь и въ слёдующей выписке, взятой имъ совершенно отдельно отъ предъидущихъ мыслей. Г. Лайбовъ разбираетъ те попытки на представление характеровъ, которыя видимъ въ некоторыхъ местахъ «Былей», и находитъ, что осменваются—самолюбивый, нерешительный, лгунъ и проч. («Современникъ», стр. 67). Здесь онъ и замечаетъ, что большая частъ этихъ описаний характеровъ, съ ихъ намеками и остротами, очень общи, а гораздо более характернаго въ мимолетныхъ, случайныхъ заметкахъ. Все это очень естественно и какъ нельзя лучше соглащается съ общимъ положениемъ автора, что «Были и Небылицы» не имели значения серьезной сатиры, а были просто бъглыми замътками обо всемъ, что автору ихъ приходило въ голову, и, между прочимъ, иногда, конечно, и о вещахъ болѣе ний менъе серьёзныхъ. Но у г. Галахова приведена только вторая половина мевнія, такъ что, прочитавъ выписку, думаешь что г. Лайбовъ резко противоречить себе. Заметимъ еще, что противъ степени характерности бъглыхъ замътокъ въ «Быляхъ» г. Галаховъ не говорить ни слова, а, между темъ, гордо обещался опровергнуть выводы, представленные имъ изъ статьи г. Лайбова, «начиная съ перваго и оканчивая последнимъ». Возстаетъ г. Галаховъ особенно еще противъ той мысли, что «Были и Небылицы» не были характеристикой общества. Онъ говорить: онъ заключаются въ указаніи и осмъяніи общественныхъ недостатковъ, тогда господствовавшихъ, твхъ самыхъ, съ которыми имъли дело и другія сочиненія Императрицы, явившіяся и прежде и послів «Былей и Небылиць», и Ея правительственные уставы и учрежденія, и произведенія современныхъ писатолой. Отсюда вытекаеть прямое заключение, - вопреки заключенію г. Лайбова.—что «Были и Небылицы»—живая и меткая сатира (но тоже самое, только съ большимъ ограничениемъ, утверждаеть и г. Лайбовъ, говоря, что въ «Быляхъ и Небылицахъ» есть сатира и, въроятно, мюткая и живая), но изъ темныхъ явленій русской жизни «Были» представляють очень немногія, и то не важивинія. Онв болье обращаются къ вившией сторонв жизни, онв не ваботятся о томъ, чтобы обнять все дурное, что представляется въ обществъ, потому что онъ именно написаны подъ вліяніемъ минутнаго расположенія духа, въ веселый часъ, во время отдыха, а не съ серьёзной целью. Авторъ отказался описать мэдоимиа и ябедника, онъ не хотъль затрогивать человъческаю тщеславія; равнымъ образомъ ни г. Лайбовъ, ни г. Галаховъ не представили намъ, что «Были и Небылицы» изображали ханжество, ласкательство, послуживанье и выслуживанье предъ высшими, грубость и жестокость съ низшими, отсутствие собственных убъждений, животное равнодушіе къ высшимъ вопросамъ и т. п. А в'ядь нельзя не согласиться, что, при молчаніи объ этихъ недостаткахъ, вышла бы плохая характеристика общества, и еслибъ Императрица хотъла писать характеристику, Она бы, конечно, обратила на нихъ болъе вниманія, нежели на все остальное. Недостатки эти существовали и были сильны тогда въ русскомъ обществъ. Доказательство представляеть тоть же «Собеседникь», въ которомъ помента «Были и Небылицы». Изъ совокупности замѣтокъ этого журнала, дѣйствительно, можно составить довольно полную характеристику общества, что и сдѣлалъ г. Лайбовъ во второй статьѣ своей. Сказать же, что характеристика общества заключается въ «Быляхъ и Небылицахъ», почти то же, что сказать, будто, напр., «Хвастунъ» Княжнина или «Говорунъ» Хмѣльницкаго представляють полную характеристику общественныхъ недостатковъ.

Но вакія же новыя черты отънскаль г. Галаховь вь «Быляхь», черты, которыя были бы упущены изъ виду г. Лайбовымъ и могли изм'внить взглядь на это сочинение? Никакихъ. Онъ только распространиль ненужными выписками изъ комедій Императрицы и пр. то самое, о чемъ упомянуль и г. Лайбовъ. Стоитъ сравнить все содержаніе статьи г. Галахова съ 67-8 страницами статьи г. Лайбова въ № III «Современника», и каждый увидить, что г. Галаховъ ничего сколько нибудь важнаго не прибавиль къ тому, что мы узнали о «Быляхъ и Небылицахъ» отъ г. Лайбова, у котораго сказано было: «въ первой же статъв «Былей» осмвиваются: самолюбивый, нерешительный, лгунъ, моть, щеголиха, вздорная баба, мелочной человъкъ... Во второй находятся насмъщки надъ премебреженіемъ въ литературъ... Далье насмышки надъ человыкомъ, который некстати высказываеть свое недовольство, надь женой, не любящей мужа, надъ дівушкой, которая бізлится, и пр.... авторъ вооружается противъ пристрастія къ иноземному, особенно французскому, противъ того, когда человъкъ тянется, чтобы выйти изъ своего состоянія, противъ непостоянства, часто міняющаго заведенный порядокъ, противъ умничанья, которое онъ называетъ скучнымъ...» Г. Галаховъ счелъ нужнымъ распространить все это выписками; но такъ какъ «Были» давали ему матеріала очень мало, то онъ началъ выписывать изъ комедій, изъ Полнаго Собранія Законовъ, изъ «Словаря достопамятныхъ людей», изъ «Исторіи Московскаго Университета», и пр., и пр., воображая, что онъ представляеть характеристику «Былей и Небылиць». Да ведь делать эти выписки — дело совсемъ не трудное. Г. Лайбовъ, конечно, съумбиъ бы надблать ихъ не менбе Г. Галахова, твиъ болбе, что смирдинское изданіе русскихъ авторовъ и «Наказъ» Екатерины II (главные матеріалы г. Галахова) у всякаго подъ рукой. Такимъ образомъ, легко было бы, вмёсто шести страницъ, написать о «Быдяхъ» соровъ-три, и, следовательно, о всемъ «Собеседниве», вместо

ста, семьсоть страниць. Но г. Лайбовь не вправё быль сдёлать этого, говоря объ одномъ изъ сочиненій Екатерины II, а не объ общемъ характерё литературы. Если бы онъ писаль статью о «нравахъ русскаго общества въ вёкъ Екатерины», тогда, конечно, онъ могъ выписывать все, что можно найти о нихъ въ современной литературе. Въ настоящемъ же случав онъ, по нашему мнёнію, хорошо сдёлаль, что помниль, о чемо онъ пишетъ.

Г. Галаховъ самъ замѣтилъ неумѣстность своихъ разсужденій и оправдываеть ихъ тѣмъ, что «историко-литературное разсужденіе должно выяснить вопросъ вполнѣ, поставить его въ соотношеніе и съ мѣрами правительственными и съ произведеніямія словесности». Онъ говорить, что «нельзя оградить себя однѣми «Былями», что «нужно начать издалека»... И все это для чего же? Для того, чтобы доказать, что у насъ, въ самомъ дѣлѣ, было въ прошломъ столѣтіи пристрастіе къ французскому воспитанію, что дѣйствительно были суевѣрія, были масонскія общества, что точно были люди, не платившіе долговъ, мотавшіе, дурно исполнявшіе семейныя обязанности! Да, помилуйте, кто же въ этомъ сомнѣвается? Это уже дѣло рѣшеное. Ваша задача должна состоять только въ томъ, чтобы показать, что и какъ отравилось въ «Быляхъ и Небылицахъ». И вы, несмотря на щедрыя выписки, успѣли представить изъ «Былей и Небылицъ» не болѣе характерныхъ чертъ, нежели г. Лайбовъ.

Г. Галаховъ не понимаетъ, отвуда вывелъ г. Лайбовъ, что въ веселомъ тонъ «Былей» выразился блестящій въкъ Екатерины, въкъ веселій, въкъ празднествъ и пр. («Отечественныя Записки», стр. 82). Самое это мнъніе о въкъ Екатерины онъ считаетъ ложвимъ (стр. 44). Почему господинъ Галаховъ отвергаетъ качество, всъми признанное за этимъ блестящимъ въкомъ и оставившее столь ъркіе слъды и въ тогдашней литературъ и въ воспоминаніяхъ современниковъ, этого онъ не считаетъ нужнымъ объяснять. Онъ, очевидно, не хочетъ обратить вниманія на то обстоятельство, что во время Екатерины II, по крайней мъръ, столько же было писано одъ на празднества, сколько и на побъды, что веселое направленіе выражалось во всемъ. А стоило бы, кажется, хоть припомнить конецъ оды Державина на смерть Мещерскаго, и тогда слова г. Лайбова о въкъ Екатерины представились бы не болъе, какъ перифразомъ ея заключительной строфы.

Но всего интересные разсуждение г. Галахова о тогдашнемъ во-

спитаніи. Нѣсколько страниць объ этомъ порождены тремя строками одного изъ примѣчаній г. Лайбова («Современникъ» № 9, стр. 64), гдѣ сказано: «Замѣчательно, что во время изданія «Собесѣдника», несмотря на частныя выходки нѣкоторыхъ журналовъ, въ литературѣ нашей еще господствовало полное довѣріе и уваженіе къ французамъ и ихъ ученію». Хотя передъ этимъ ничего не говорилось о воспитаніи, но г. Галаховъ вообразилъ, что ученіе именно употреблено здѣсь въ смыслѣ школьныхъ уроковъ, и написалъ грозную страницу, въ которой упоминаетъ и о Фонвизинѣ и о сатирическихъ журналахъ 1769 — 74 г. (которые оговорены были и г. Лайбовымъ), и даже о комедіяхъ Сумарокова. Съ маленькой натяжкой онъ могъ бы прибавить сюда и сатиры Кантемира и даже «Камень Вѣры» Стефана Яворскаго. Г. Лайбовъ говоритъ о философскихъ ученіяхъ, а г. Галаховъ воображаетъ, что дѣло идетъ о дѣтскихъ учителяхъ.

Въ доказательство того, что воспитаніе наше стремилось къ народности съ самаго восшествія на престоль Императрицы Екатерины, онъ приводить много мёсть изъ «Полнаго Собранія Законовъ» и изъ «Наказа» и говорить, что Бецкій работаль въ этомъ духв по идеямъ Императрицы. Но странно, какъ г. Галаховъ, умвя приводить букву, не можеть вникнуть въ истинный смыслъ и духъ того, изъ чего онъ приводитъ. Какъ будто оффиціальная бумагатакое литературное произведение, которое прямо вамъ и объясняеть внутренній характерь всего діла. Совсімь ніть: здісь нужно добраться до сущности некоторыми соображеніями. И, раскрывь «Собраніе учрежденій и предписаній о воспитаніи въ Россіи (Спб., 1789 г.), совсвиъ нетрудно сообразить дело, видя, что туть безпрестанно толкуется о грекахъ, персахъ и римлянахъ, приводятся выписки изъ Локка, Саншеса, Гюма, Монтаня, припоминаются мненія Ришелье, помещаются винеціввы наставленія, указывается на внигу о законахъ и домостроительствъ Дамскаю королевства. для пополненія и разъясненія изложенныхъ здёсь правиль, говорится, что воспитательный домъ учреждается по примъру Голландін, Францін и Италін, выказывается безусловное восхищеніе кассельскимъ и ліонскимъ госпиталями для бідныхъ, и пр., и пр. Г. Галаховъ въ защиту своей мысли приводить также слова изъ оффиціальной різчи Сумарокова на открытіе Академіи Художествъ (стр. 60) и замічаеть, что Сумароковь какь бы повторяеть здісь

мысли Бецкаго. Но воть что тоть же Сумароковъ говориль о Бецкомъ въ частной бесёдё: «есть де нёкто г. Тауберть: онъ смёстся Бецкому, что онъ робять воспитываеть на французскомъ языкё. Бецкій смёстся Тауберту, что онъ робять въ училище, которое недавно заведено при Академіи, воспитываеть на языкё нёмецкомъ. А миё кажется, и Бецкій, и Тауберть — оба дураки: должно дётей въ Россіи воспитывать на языкё россійскомъ» («Сем. Пор. Зап.», стр. 436). Воть какая можеть быть разница между самымъ дёломъ и оффиціальнымъ представленіемъ его: нехудо г. Галахову замётить эту разницу \*).

Теперь спросимъ: выигралъ ли г. Галаховъ, вызвавъ насъ на этотъ отвътъ? Не выиграла ли, напротивъ, статья г. Лайбова отъ его неудачныхъ нападеній, и какого результата достигли «Отечественныя Записки» помъщеніемъ статьи г. Галахова?

<sup>\*)</sup> Далье последнія строки писаны опять Н. Г. Ч-мъ. Примачаніе издателя

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

нояврь 1856.

Годъ, съ которымъ готовинся мы проститься, принесъ много хорошаго нашему отечеству. При самомъ началѣ его, благая воля Государя подала намъ надежду на миръ, желаемый всею Европою, благотворный для насъ; эта надежда не обманула насъ, — и миръ быль заключень въ самое благопріятное для примиренія время, на условіяхъ, самыхъ выгодныхъ. Меръ, который должны благословдять мы всь, снова открыль свободный путь нашей заграничной торговив, оживиль промышленную двятельность внутри государства, возстановиль наши сношенія сь другими образованными народами, наконець, что всего важные, даль время и возможность къ исправденію всего того, что нуждается въ удучшеніи. Затымъ-торжество Коронованія и сопровождавшій его милостивый манифестъ, — манифесть, возвратившій утраченныя блага столькимь людямь. облегчившій массу народа трехлетнею льготою отъ рекрутскихъ наборовъ. За манифестомъ последовали преобразованія и улучшенія по многимъ отраслямъ національной жизни и, -- быть можетъ, важнъйшее изъ всёхъ этихъ улучшеній, принятіе мёръ къ построенію общирной сти жельзных дорогь.

Съ оживленіемъ всёхъ отраслей національнаго нашего существованія и литература наша въ оканчивающемся теперь году была живъе, интереснъе, богаче мыслями и замѣчательными явленіями, нежели когда нибудь. Всѣ слухи, доходившіе до литературнаго нашего міра изъ провинцій, были согласны въ томъ, что на всѣхъ концахъ Россіи литературный интересъ пробудился въ замѣчательной степени. Повсюду въ публикѣ были толки и пренія по поводу той или другой повъсти, того или другаго стихотворенія, той или

другой журиальной статьи. Такъ оживилось сочувствіе къ литературі въ провинціяхъ. То же было и въ столицахъ,—это каждый литераторъ знаеть по опыту.

Всякая живая мысль, всякое дёльное слово принималось публикою съ горячимъ одобреніемъ; эта симпатія должна была дёйствовать на литературу,—и, дёйствительно, литература старалась оправдать требованія и надежды публики; съ справедливою гордостью можеть она сказать, что въ истекающемъ году была, хотя до нёкоторой степени, достойна ея вниманія.

Въ началъ года, она обогатилась двумя новыми журналами, изъ которыхъ каждый имъеть свою несомивнеую важность, и каждый приносить большую пользу нашему умственному развитію, — одинъ положительнымъ образомъ, другой, быть можеть, почти только отрицательнымъ — возбужлая къ безпристрастивищему изслъдованію затрогиваемыхъ ихъ вопросовъ — но все же приносить пользу и этотъ второй. Читатели видять, что мы говоримъ о «Русскомъ Въстникъ» и о «Русской Бесъдъ».

Различны были ожиданія, возбужденныя тімъ и другимъ,—и, надобно сказать, въ значительной степени эти ожиданія были обмануты,—однимъ журналомъ къ лучшему, другимъ—не такъ, чтобы оттого увеличился его интересъ.

Литературно-ученыя мивнія редакціи «Русскаго В'встника» и писателей, которыхъ ожидали видеть главными его сотрудниками, были хорошо извъстны по ихъ дъятельности въ другихъ журналахъ, до основанія «Русскаго Вестника»; мнёнія эти не могли виёть интереса новизны. Никто не сомнъвался въ томъ, что «Русскій Въстникъ будетъ журналомъ почтеннымъ, всъ были увърены, что онъ дастъ много хорошихъ статей, особенно статей ученаго содержанія; сотрудничество многихъ профессоровъ Московскаго Университета, который столь справедливо считается средоточіемъ ученой жизни въ Россіи и бывшіе питомцы котораго такъ справедливо сохраниють на всю жизнь любовь къ нему, -- это сотрудничество повсюду возбуждало самое горячее участіе къ новому журналу. Надежды на него были, какъ видимъ довольно велики. Но слышались отъ многихъ и предположенія, до нікоторой степени ослаблявшія нетерпъливость ожиданій, - теперь, когда эти предположенія прекрасно опровергнуты журналомъ, мы не находимъ нужды умалчивать о нихъ. Отъ многихъ можно было слышать мивніе, что «Русскій Вістникъ не будеть иміть самобытнаго, только ему принадлежащаго характера, что онъ будеть двойникомъ того или инаго изъ тіхъ журналовъ, которые прежде иміли его редактора и главнихъ сотрудниковъ своими сотрудниками. Нікоторые прибавляли, что новый журналь, быть можеть не избіжить сухости. Мы съ самаго начала не считали справедливыми этихъ предположеній и потому привітствовали появленіе «Русскаго Вістника» съ полною урібренностью, что онъ докажеть неосновательность сомнівній. И, дійствительно, ему удалось достичь того. Ніть надобности говорить, какъ опреділился характерь «Русскаго Вістника»: основныя черты его физіономіи достаточно ясны для каждаго. Благодаря своему характеру, онъ утвердиль за собою общее сочувствіе. Столь же удачно, какъ безцвітности, онъ уміль избіжать и сухости, такъ что принадлежить теперь къ числу не только наиболіве распространенныхъ въ публиків, но и наиболіве читаемыхъ журналовъ.

Мы хотели бы подробнее и точнее характеризовать физіономію «Русскаго Въстника», но тутъ пришлось бы, конечно, намъ не оставаться при однежь похвалахь, а указать также и некоторыя стороны, которыя нуждаются въ улучшеніи и, безъ сомивнія, будуть улучшены, — эти замвчанія были бы немногочисленны, но всетаки ихъ нельзя было бы совершенно устранить при полной характеристикъ журнала, -- но послъ странной и совершенно несправедливой выходки противъ «Современника», которую угодно было сдълать «Русскому Въстнику» въ прошедшемъ мъсяцъ, мы не котимъ дълать и этихъ немногихъ замъчаній, не желая, чтобъ вто нибудь могъ истолковать ихъ въ непріязненномъ смыслів. Потому, отвазываясь на этотъ разъ отъ сужденія о томъ, чёмъ наиболее и чёмъ менёе силенъ «Русскій Вёстникъ», скажемъ только, что вообще этотъ журналъ пользуется общимъ уваженіемъ совершенно справедливо и значительно содъйствоваль оживленію нашей литературы въ прошедшемъ году.

«Русскій Въстникъ» въ нъкоторыхъ отношеніяхъ превзошелъ ожиданія, съ которыми быль встріченъ, хотя эти ожиданія были велики. «Русская Бестда» до сихъ поръ не успіла дать публикъ того, что всі надіялись найти въ ней. Около десяти літъ, славянофилы не имітли своего органа въ литературі; естественно было думать, что новый журналь ихъ скажетъ послів долгаго безмолвія что нибудь замітчательное. Приверженцы славянофильскихъ митий

въ публикъ немногочисленны; большинство и не готовилось сочувствовать «Русской Бесѣдѣ». Но все интересовались новымъ журналомъ: въроятно, десять лътъ прошли не безплодно для славянофиловъ, какъ не безплодно прошли они для развитія всей нашей литературы; прежде славянофилы не могли сами себъ объяснить, чего именно они хотять, что они думаютъ; ихъ доктрина страдала неопредъленностью, непослъдовательностью. Теперь, въроятно, она опредълилась, стала понятнъе для ума человъческаго, если не стала справедливъе. Любопытно послушать, что такое они скажутъ. Такъ говорятъ всъ. Нъкоторые, въ томъ числъ и мы, имъли ожиданія болье благопріятныя.

Не знаемъ, со временъ фонвизинскаго Иванушки существовали ли на Руси люди, которымъ все въ Западной Европъ было бы восхитительно, которые воображали бы, что французскій языкъединственный порядочный языкъ на свёть, что на Западъ всь люди счастивы, что на Западъ нътъ многаго дурнаго и отвратительнаго. Въ наше время изъ людей сколько нибудь образованныхъ нётъ ни одного, который бы считаль Западную Европу земнымъ расмъ. Истинно образованный русскій (точно такъ же, какъ истинно образованный французь, немець и такъ далее) видить въ Европе очень много хорошаго, но съ темъ вместе и очень много дурнаго. Мы осмъливались полагать, что образованные люди вездъ сходятся въ своихъ понятіяхъ о дурномъ и хорошемъ. Мы полагали, однимъ словомъ, что разница между славянофилами и людьми, не раздъдяющими ихъ метній, можеть существовать только въ томъ, что последніе смотрять на вещи безпристрастиве, что последніе менее преувеличивають свое доброе, менье обманываются относительно своихъ недостатковъ. Но мы никакъ не полагали, чтобы кто нибудь изъ образованныхъ людей не находиль дурное хорошимъ или наоборотъ. Потому мы полагали, что когда славянофилы будутъ осуждать Западную Европу, можно будеть сказать: «вы преувеличиваете истину, но если отбросить преувеличенія, въ вашихъ словахъ найдется очень много правды; что таково же будеть отношеніе ихъ мевній о Россіи къ безпристрастнымъ мевніямъ. Словомъ, мы надъялись, что съ ними можно будетъ во многомъ соглашаться, во многомъ другомъ противореча имъ. Многіе сменялись надъ нашею надеждою.

Признаемся, до сихъ поръ «Русская Беседа» не успела дока-

зать, что тъ, которые сиъзлись надъ нашею надеждою были неправы.

До сихъ поръ, «Русская Бесёда» не сказала еще ничего такого, съ чёмъ бы можно было согласиться, хотя отчасти. Нельзя съ нею ни въ чемъ согласиться не потому, чтобы она исключительно говорила мысли, изъ которыхъ каждая сама по себё несправедлива,—нётъ, въ самой неосновательной доктрине, если только она достигла некоторой ясности и связности, всегда можно открытъ что нибудь похожее на правду, можно найти хотя незначительную частицу истины, съ которой можно согласиться.

Но въ «Русской Бесъдъ» мы до сихъ поръ не могли найти ничего такого, съ чъмъ бы можно было согласиться, потому что не могли найти ровно ничего сколько нибудь яснаго.

Какъ же? Въдь они много говорять о многихъ важныхъ вопросахъ? Но что говорятъ! -- самыя разнородныя понятія у нихъ сившиваются въ одно, самыя противоположныя явленія сливаются въ одно представленіе. Наприміръ: «наука должна искать истину и доказать справедливость техъ убежденій, которыми мы дорожимъ» какое же туть понятіе о наукъ? Скажите что нибудь одно; скажите: «наука должна искать истину» — съ вами надобно будеть безусловно согласиться; или, пожалуй, скажите: «наука должна показать справедливость убъжденій, которыми мы дорожимъ» -- это понятіе будеть ошибочно, но все-таки въ немъ будеть какой нибудь смыслъ, можно будетъ видеть, что вамъ нужна не наука, а защищение всего что вамъ нравится; но если вы рядомъ ставите объ фразы: «наука должна искать истину и доказать справедливость убъжденій, которыми мы дорожимъ» — если, вы такъ говорите, можно ли понять, что вы разумъете подъ наукою? точно ли науку, или защищение того, что вамъ нравится?

Та же самая исторія повторяєтся до сихъ поръ, во всемъ, о чемъ бы ни заговорили славянофилы: возьмите какое угодно понятіе изъ тѣхъ, которыя особенно часто повторяются ими, и попробуйте разгадать, что они подъ нимъ разумѣють, вы увидите, что вѣчно соединяють они подъ нимъ два совершенно различныя представленія.

Потому, интересъ, съ которымъ ожидалось появленіе «Русской Бесъды», совершенно исчезъ, Она перестала обращать на себя вниманіе.

Кромъ «Русскаго Въстника» и «Русской Бестан», мы должны упомянуть еще о третьемъ новомъ журналъ—«Сынъ Отечества». «Сынъ Отечества» своимъ литературнымъ отдъломъ отчасти походить на то, чъмъ была «Библіотека для Чтенія» въ послъдніе годы. Зато «Библіотека для Чтенія» подъ конецъ года совершенно обно вилась и, безъ всякаго сомнънія, будетъ занимать въ литературъ болье видное мъсто, нежели какое занимала въ послъднія пятнадцать льтъ.

Всѣ вообще журналы наши, старые и новые, въ этомъ году имѣли болѣе жизни, нежели прежде. Поэзія, беллетристика, отдѣлы серьёзнаго содержанія представляли много замѣчательнаго, довольно много представляли даже блестящихъ явленій.

Въ этомъ году мы читали четыре произведенія г. Тургенева: повъсти «Рудинъ», «Переписка» и «Фаустъ», и пьесу «Завтравъ у предводителя».

Романъ г. Григоровича «Переселенцы» и повъсть его «Пахарь». «Севастополь въ августъ мъсяцъ», «Двухъ Гусаровъ» и «Мятель» графа Толстаго.

Можно припомнить еще нъсколько повъстей или разсказовъ, не лишенныхъ достоинства. Изъ нихъ одобреніе всьхъ читателей заслужили «Губернскіе очерки» г. Щедрина.

Мы не будемъ вдёсь дёлать оцёнку того или другаго изъ этихъ произведеній въ отдёльности; скажемъ только, что общій балансъ нашей беллетристики за этотъ годъ, сравнительно съ предъидущими, очень удовлетворителенъ.

«Оды Горація», переведенныя г. Фетомъ, «Германъ и Доротея» Гёте, въ его же переводъ, «Фаустъ» переведенный г. Струговщиковымъ, наконецъ «Лиръ», переведенный г. Дружининымъ (въ этой книжкъ «Современника»),—все это было помъщено въ нашихъ журналахъ за нынъшній годъ.

Но всего замѣтнѣе оживленіе русской литературы отразилось на ученыхъ и критическихъ статьяхъ. Тутъ прежде всего должны мы назвать превосходный этюдъ о нравахъ русскаго общества, написанный г. Павловымъ по поводу комедін графа Соллогуба «Чиновникъ». Потомъ замѣтимъ статьи г. Чичерина, — имени новаго, но уже всѣмъ очень хорошо знакомаго въ нашей литературѣ, и статью г. Костомарова объ исторіи Малороссіи до Богдана Хмѣльницкаго.

Но не столько отрадны достоинства нёсколькихъ отдёльныхъ статей, сколько разнообразіе и интересъ, которымъ вообще отличался ученый отдёлъ нашихъ журналовъ. Мы не ошибемся, если скажемъ, что наша молодая литература обнаруживаетъ рёшительное стремленіе къ сближенію съ жизнью.

Въ примъръ, укажемъ два-три вопроса, близкіе къ жизни, изътъхъ, которые занимали журналистику въ нынъшнемъ году.

Въ самомъ началъ нынъшняго года, привлекъ на себя общее внимание вопросъ о желъзныхъ дорогахъ. Изъ журналовъ онъ перешель вы газеты, и до сихъ поръ часто встрачается въ той или другой изъ нихъ статейка по этому делу. Люди, совершенно чуждые обыкновеннаго литературнаго кружка, принимали участіе въ превін: видно было, что вопросъ заживо затрогиваль каждаго, такъ или иначе, и каждый спѣшиль высказать свое мивніе, принести новый доводъ въ пользу мысли, кажущейся ему справедливою, или новое опровержение мысли, которую считаль ошибочною. Нельзя было безъ особеннаго участія следить за этимъ всестороннимъ обсужденіемъ дела, важнаго для общества. Конечно, много было выражено туть мевній, происходивших единственно отъ непривычки нашей думать о политико-экономическихъ вопросахъ, многіе голоса возвышались совершенно понапрасну, не имъя сказать ничего дельнаго; но вообще преніе было ведено наставительно и довольно глубоко. Спорили и о томъ, до какой степени нужны намъ жельзныя дороги, еще больше о томъ, какой доходъ могуть онв приносить у насъ въ вознаграждение затраченнаго капитала, и о томъ, какими капиталами надобно строить ихъ, русскими или иностранными, и о томъ, каково должно быть направление линій, наиболье необходимыхъ. Следствіемъ преній было разъясненіе многихъ недоразумвній, распространеніе здравыхъ понятій о двив жельзныхъ дорогъ и настоятельной необходимости, при недостаткъ русскихъ капиталовъ, допустить въ замвну ихъ иностранные. Теперь изъ людей, читающихъ что нибудь, вы очень мало найдете такихъ, которые не приготовлены къ принятію истиннаго решенія вопроса, задуманнаго правительствомъ.

Нъсколько позднъе начался въ журналахъ и газетахъ споръ о преимуществахъ высокато или низкато тарифа. Онъ былъ иными, особенно изъ противниковъ низкато тарифа, веденъ съ раздраженіемъ, напраснымъ съ ученой точки зрънія, быть можетъ, свидътельствовавшимъ о непривычкѣ нашей къ веденю преній, но съ темъ вифсть свидътельствовавшимъ о близкой связи этого вопроса съ жизненными интересами нашего общества.

Упомянемъ еще о преніяхъ по вопросу относительно воспитанія. Они были вызваны предложеніемъ «Морскаго Сборника», подавшаго тъмъ прекрасный примъръ признанія пользы, какую можеть принести всестороннее обсужденіе затруднительныхъ вопросовъ. Много разъ мы ставили «Морской Сборникъ» образцомъ для всъхъ подобныхъ ему журналовъ, и теперь скажемъ, что онъ продолжаетъ пріобрътать все больше и больше права на признательность русской публики энергическимъ исканіемъ чистой истины.

Появленіе «Русской Бесёды» заставило нёкоторых обратиться къ изследованію вопроса о народности въ науке. Большинство публики, совершенно соглашаясь съ справедливостью понятія, что наука должна искать общечеловеческой истины, а не оправданія мёстных и временных односторонностей, находила, однако же, что туманныя мечты о какой-то особенной народности въ науке, не имея ровно никакого положительнаго содержанія, едва ли заслуживали того, чтобы и заниматься ихъ опроверженіемъ. Тёмъ не менёе, нёкоторыя изъ статей, написанныхъ, по поводу «Русской Бесёды», въ доказательство того, что наука не должна иметь ничего общаго съ случайными пристрастіями и предубежденіями, обращали на себя вниманіе замечательными достоинствами.

Опытомъ изъ нынашняго года подтверждается истина, очень извастная, но немногими понимаемая во всемъ ся значеніи: развитіе литературы находится въ самой тасной связи съ усиліемъ умственной жизни въ обществъ.

Мы указали только немногіе изъ тёхъ вопросовъ, которые были подняты и болёе или менёе основательно изслёдованы нашими журналами въ теченіе нынёшняго года; многіе другіе, или не столь важные, или не довольно обсужденные, не попали въ этотъ краткій перечень главныхъ предметовъ умственнаго движенія, находившихъ себё отголосовъ въ нашихъ журналахъ за настоящій годъ. Но и эти немногія воспоминанія могутъ уже быть доказательствомъ, что пробужденіе интереса въ публикё къ нашимъ періодическимъ изданіямъ было не случайно: оно зависёло отъ пробужденія въ обществё умственной дёятельности.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

декабрь 1856.

Въ прошедшемъ мъсяцъ, когда, по случаю изданія «Детства» «Отрочества» и «Военных» Разсказовъ», мы выражали свое мивніе о тыхъ качествахъ, которыя должны считаться отличительными чертами въ талантв графа Л. Н. Толстаго, мы говорили только о силахъ, которыми теперь располагаеть его дарованіе, почти совершенно не касаясь вопроса о содержаніи, на поэтическое развитіе котораго употребляются эти силы. Между тёмъ нельзя не помнить, что вопросъ о паеосъ поэта, объ идеяхъ, дающихъ жизнь его произведеніямъ, -- вопросъ первостепенной важности. Нельзя также не замътить, что было бы очень легко опредълить границы этого содержанія, на сколько оно раскрылось въ произведеніяхъ бывшихъ известными публике въ то время, когда писалась наша статья. Но мы не сдълали этого, считая такое дъло преждевременнымъ, потому что річь шла о таланті молодомъ и свіжемъ, до сихъ поръ быстро развивающемся. Почти въ каждомъ новомъ произведении, онъ бралъ содержаніе своего разсказа изъ новой сферы жизни. За изображеніемъ «Дітства» и «Отрочества» слідовали картины Кавказа и Севастополя, солдатской жизни (въ «Рубкв леса»), изображение различных типовъ офицера во время битвъ и приготовленій къ битвамъ, -- потомъ глубоко-драматическій разсказъ о томъ, какъ совершается правственное паденіе натуры благородной и сильной (въ «Запискахъ маркера»), — затъмъ, изображение нравовъ нашего общества въ различныя эпохи («Два Гусара»). Какъ расширяется постепенно кругъ жизни, обнимаемой произведеніями графа Толстаго, точно также постепенно развивается и самое воззрвніе его на жизнь. Настоящія границы этого воззрівнія было бы легко опреділить,—

но кто поручится, что всв замвчанія объ этомъ, основанныя на прежнихъ его произведеніяхъ, не окажутся односторонними и невърными съ появленіемъ новыхъ его разсказовъ? Въ последнихъ главахъ «Юности», которая напечатана въ этой книжев «Современника», читатели, конечно, замітили, какъ, съ расширеніемъ сферы разсказа, расширяется и взглядъ автора. Съ новыми лицами вносятся и новыя симпатіи въ его повзію, — это видить каждый, припоминая сцены университетской жизни Иртеньева. То же самое надобно сказать о разсказв графа Толстаго «Утро помещика», помъщенномъ въ декабрьской книжкъ «Отечественныхъ Записокъ». Мы упоминаемъ объ этомъ разсказъ не съ намъреніемъ разсматривать основную идею его, -- отъ этого насъ удерживаетъ увфренность, что опредвлять идеи, которыя будуть выражаться произведеніями графа Толстаго, вообще было бы преждевременно. Тотъ ошибся бы, кто захотьяъ бы опредълять содержание его севастопольскихъ разсказовъ по первому изъ этихъ очерковъ, -- только въ двухъ следующихъ вполне раскрылась идея, которая въ первомъ являлась лишь одною своею стороною. Точно также им должны подождать втораго, третьяго, разсказовъ изъ простонароднаго быта, чтобы опредвлительные узнать взглядь автора на вопросы, которыхъ касается онъ въ первомъ своемъ очеркв сельскихъ отношеній. Теперь очень ясно для насъ только одно то, что графъ Толстой съ замівчательнымъ мастерствомъ воспроизводить не только вившиюю обстановку быта поселянъ, но, что гораздо важиве, ихъ взглядъ на вещи. Онъ умъстъ переселяться въ душу поселянина. его мужикъ чрезвычайно въренъ своей натуръ, — въ ръчахъ его мужика неть прикрасъ, неть реторики, понятія крестьянь передаются у графа Толстаго съ такою же правдивостью и рельефностью, какъ характеры нашихъ солдатъ.

Въ новой сферв, его талантъ обнаружилъ столько же наблюдательности и объективности, какъ въ «Рубкв Лвса». Въ крестьянской избв, онъ такъ же дома, какъ въ походной палаткв кавказскаго солдата. Сюжетъ разсказа очень простъ: молодой помвщикъ живетъ въ деревнв за твмъ, чтобы заниматься улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ. Для этой, какъ онъ въруетъ, святой и достижимой цвли, онъ бросилъ все,—и столицу, и знакомства, и удовольствія, и честолюбивыя надежды на блестящую карьеру,— онъ хочэтъ жить для блага своихъ крестьянъ, — это у него не фраза, а правдивое дёло: онъ трудится неутомимо, онъ рвется изъ всёхъ силъ. Каковъ же результать его усилій? Это мы видимъ изъ разсказа объ одномъ его «Утрё», когда онъ, по обыкновенію, ходить по избамъ тёхъ мужиковъ, которымъ случалось до него дёло втеченіе предъидущей недёли, чтобы своими глазами видёть состояніе семейства, разобрать, основательна ли просьба, и если основательна, то съ общаго совёта придумать способъ, какъ исполнить ее. Каковы эти консультаціи и къ чему приводять онё, читатель можеть видёть изъ первой сцены—въ избё Чуриса или Чурисенка. Мы выбираемъ этотъ отрывокъ потому, что фигура Чурисенка—одна изъ самыхъ законченныхъ, самыхъ рельефныхъ и вмёстё самыхъ типичныхъ въ разсказё, который, вообще, представляеть очень много страницъ, дышащихъ правдою:

- «—Вогъ помощь! сказалъ баранъ, входя на дворъ.
- «Чурисеновъ оглянулся и снова принялся за свое дѣло. Сдѣлавъ энергическое усиле, онъ выпросталъ плетень изъ-подъ навѣса и тогда только вотвиуль топоръ въ колоду, и, оправляя поясокъ, вышелъ на средину двора.
- «— Съ праздневомъ, ваше сіятельствої сказалъ онъ, незко кланяясь и встряхивая волосами.
- «— Спасебо, любезный. Вотъ пришелъ твое хозяйство провъдать, съ дътсвимъ дружелюбіемъ и застінчивостью сказалъ Нехлюдовъ, оглядывая одежду мужика.—Покажи-ка мий, на что теби сохи, которыя ты просиль у меня на сходий.
- «— Сошин-то? Извыстно, на что сошин, батюшка, ваше сінтельство. Хоть мало мальски подпереть хотылось, сами изволите видыть; воть анадысь уголь завалился, еще помиловаль Богь, что скотины въ ту пору не было. Все-то еле-еле висить, говориль Чурись, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и обрушенные саран.—Теперь и стропила, и откосы, и переметы только тронь: глядишь, дерева двльнаго не выйдеть. А лёсу гдё нынче возьмешь? сами изволите знать.
- «— Такъ на что жь тебе пять сошекъ, когда оденъ сарай уже заваленся, а другіе скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропела, переметы, столбы—все новое нужно, сказаль баринъ, ведимо щеголяя своимъ знаніемъ дела-«Чурисенокъ молчалъ.
  - Тебъ, стало-быть, нужно льсу, а не сошекъ; такъ и говорить надо было.
- «— Въстимо нужно, да взять-то негдъ: не все же на барскій дворъ ходить! Коли нашему брату повадку дать къ вашему сіятельству за всякимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ? А коли милость ваша на то будеть, на счеть дубовыхъ макушевъ, что на господскомъ гумнъ такъ, безъ дъла лежатъ, сказалъ онъ кланяясь и переминаясь съ ноги на ногу:—такъ, може, я, которыя подмъню, которыя поуръжу и изъ стараго какъ нибудь соорудую.

- «— Какъ же изъ стараго? Въдь ты самъ говоришь, что все у тебя старо и гнило: ныньче этотъ уголъ обванился, завтра тотъ, послъзавтра третій; такъ ужь ежели ділать все за-ново, чтобъ не даромъ работа пропадала. Ты скажи мні, какъ ты думаешь, можеть твой дворъ простоять ныньче заму, или нізть?
  - <-- A BTO GO SHRETE!
  - «— Нёть, ты вакъ думаешь? завалится онъ, или нёть?
  - «Чурисъ на минуту задумался.
  - Должонъ весь завалиться, свазаль онъ вдругь.
- «— Ну, вотъ видишь не, ты бы лучше такъ и на сходке говорилъ, что тебе надо весь дворъ пристроить, а не однехъ сошекъ. Ведь я радъ помочь тебе...
- «— Много довольны вашей милостью, недовірчиво и не глядя на барина отвічаль Чурисеновъ. — Мнії коть бы бревна четыре, да сошевъ пожаловали, такъ я, можетъ, самъ управлюсь; а который негодный лівсь выберется, такъ въ нябу на подпорки пойдеть.
  - А развѣ у тебя изба плоха?
- «— Того и ждемъ съ бабой, что вотъ-вотъ раздавитъ кого нибудь, равнодушно сказалъ Чурвсъ.—Намедни и то накатина съ потолка мою бабу убила!
  - <- Какъ убила?
- Да такъ, убила, ваше сіятельство:—по спинѣ какъ полыхнёть ее, такъ
   она до ночи замертво пролежала.
  - «— Что жь, прошло?
  - «— Прошло-то прошло да все хвораеть. Она, точно, и отъ роду хворая.
- «— Что ты, больна? спросниъ Нехиюдовъ у бабы, продолжавшей стоять въдверяхъ и тотчасъ же начавшей охать, какъ только мужъ сталъ говорить про нее.
- Все воть туть не пущаеть меня, да и шабашь, отвічана она, указывая на свою грязную, тощую грудь.
- «— Опять! съ досадой сказалъ молодой баринъ, пожимая плечами:—отчего же ты больна, а не приходила сказаться въ больницу? Въдь для этого и больница заведена. Развъ вамъ не повъщали?
- «— Повъщали, коримиецъ, да недосугъ все: и на барщину, и дома, и ребятники—все одна! Лѣдо наше одинокое...

«Нехаюдовъ вошелъ въ избу. Неровныя закопченыя стіны въ черномъ углу были увішаны разнымъ тряпьемъ и платьемъ, а въ врасномъ буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образовъ и лавки. Въ середині этой черной, смрадной, шести-аршинной избенки, въ потолкъ, была большая щель и, несмотря на то, что въ двухъ містахъ стояли подпорки, потолокъ такъ погнулся, что, казалось, съ минуты на минуту угрожалъ разрушеніемъ.

- «— Да, изба очень плоха, сказаль баринь, всматриваясь въ лицо Чурисенка, который, казалось, не хотыть начинать говорить объ этомъ предметь.
- Задавить насъ, и ребятишенъ задавить, начала слезливымъ голосомъ приговаривать баба, прислонившись къ печи подъ палатями.
  - Ты не говори! строго сказаль Чурись, и съ тонкой, чуть заменной

улыбкой, обозначившейся подъ его пошевелившимися усами, обратился въ барину:—и ума не приложу, что съ ней делать, ваше сіятельство, съ избой-то; и подпорки, и подкладки клалъ—ничего нельзя издёлать!

- «— Какъ туть зиму зимовать? Охъ-охъ-о! сказала баба.
- «— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатникъ настлать, перебиль ее мужъ, съ спокойнымъ, деловымъ выраженьемъ:—да кой-где перемёты перементь, такъ, можетъ, какъ нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только такъ подпорками загородишь—вотъ что; а тронь ее, такъ щепки живой не будетъ; только поколи стоитъ, держится, заключилъ онъ, видимо весьма довольный темъ, что онъ сообразилъ это обстоятельство.

Нехиюдову было досадно и больно, что Чурисъ довелъ себя до такого положенія и не обратился прежде къ нему, тогда-какъ онъ, съ самаго своего прівзда, ни разу не отказывалъ мужикамъ и только того добивался, чтобъ всё прямо приходили къ нему за своими нуждами. Онъ почувствовалъ даже нѣкоторую злобу на мужика, сердито пожалъ плечами и нахмурился; но видъ нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса, превратили его досаду въ какое-то грустное, безнадежное чувство.

- «— Ну, какъ же ты, Иванъ, прежде не сказалъ мић? съ упрекомъ замѣтилъ онъ, садясь на грязную, кривую лавку.
- «— Не посм'ять, ваше сіятельство, отвічаль Чурисъ съ той же, чуть замітной улыбкой, переминаясь своими черными, босыми ногами по неровному земляному полу; но онъ сказаль это такъ см'яло и спокойно, что трудно было вірить, чтобъ онъ не посм'яль прійдти къ барину.
  - «— Наше діло мужицкое: какъ мы смінть!... начала-было, всклипывая баба.
  - Ну, гуторь, снова обратился въ ней Чурисъ.
- «— Въ этой избъ тебъ жить нельзя; это вздоръ! сказалъ Нехлюдовъ, помолчавъ нъсколько времени.—А вотъ что мы сдълаемъ, братецъ»...

Чтобы помочь Чурисенку совершенно, а не на время, не коекакъ, Нехлюдовъ предлагаетъ ему выселиться на новыя мъста, на хуторъ,—тамъ онъ найдетъ себъ готовую новую избу. Чурисенокъ не можетъ ръшиться на это—ему дорога родная изба, дорогъ родной дворъ съ ветлами, которыя посадилъ его отецъ,—да и раззорительно было бъ ему бросить свой удобренный участокъ, свой коноплянникъ, чтобы получить на хуторъ глинистую, неудобренную землю.

«Молодому помещику видно хотелось еще спросить что-то у хозяевъ; онъ не вставаль съ лавки и нерешительно поглядываль то на Чуриса, то въ пустую, нетопленую печь.

- Что, вы ужь объдали? наконецъ спросиль онъ.
- «Подъ усами Чуриса обозначилась насмѣшливая улыбка, какъ будто ему смѣшно было, что баринъ дѣлаетъ такіе глупые вопросы; онъ ничего не отвѣтилъ.

- «— Какой объдъ, корминецъ? тяжело вздыхая, проговорила баба: хаъбушка поснъдали — вотъ и объдъ нашъ. За сныткой ныньче ходить неколи было, такъ и щецъ сварить не изъ чего, а что квасу было, такъ ребятамъ дада.
- «— Ныньче пость голодный, ваше сіятельство, вмішался Чурись, поясняя слова бабы: хлібо да лукь воть и пища наша мужицкая. Еще слава-ти Господи, хлібошка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у нашихъ мужиковъ и хліба-то нізть. Луку ныні везді незародь. У Михайла огородника анадысь посылали, за пучекъ по грошу беруть, а покупать нашему брату не откуда. Съ Пасхи почитай-что и въ церкву Вожью не ходимъ, и свічку Миколі купить не на что.

«Нехаюдовъ ужь давно зналъ не по слухамъ, не на въру въ словамъ другихъ, а на дълъ всю ту крайнюю степень бъдности, въ которой находились его крестьяне; но вся дъйствительность эта была такъ несообразна со всъмъ воспитаніемъ его, складомъ ума и образомъ жизни, что онъ противъ воли забывалъ истину, и всякій разъ, когда ему, какъ теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердцъ становилось невыносимо-тяжело и грустно, какъбудто воспоминаніе о какомъ-то свершенномъ, неискупленномъ преступленіи мучило его.

- Отчего вы такъ бъдны? сказалъ онъ, невольно высказывая свою мысль.
- «— Да какимъ же намъ и быть батютка, ваше сіятельство, какъ не біднымъ? Земля наша какая → вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно прогитвина мы Вога, вотъ ужь съ колеры почитай кліба не родить. Луговъ и угодьевъ опять меньше стало: которые показали въ экономію, которые тоже въ барскія поля поприбрали. Діло мое одинокое, старое... гді и радъ бы поклопоталь—силь монкъ ніту. Старука моя больная, что ни годь, то дівчонокъ рождаетъ: відь всікть кормить надо. Воть одинъ маюсь, а семь душъ дома. Грізпенъ Господу Богу, часто думаю себі: коть бы прибраль которыкъ Богь поскоріє: и мий бы легче было, да и имъ-то лучше, чімъ здісь горе мыкать...
  - «— О-охъ! громко вздохнула баба, какъ бы въ подтверждение словъ мужа.
- «— Воть моя подмога вся туть, продолжаль Чурись, указывая на былоголоваго, шаршаваго мальчика лють семи, съ огромнымъ животомъ который въ
  это время робко, тихо скрипнувъ дверью, вошель въ избу и, уставивъ исподлобья удивленные глаза на барина, объими ручонками держался за рубаху
  Чуриса.—Воть и подсобка моя вся туть, продолжаль звучнымъ голосомъ Чурись, проводя своей шаршавой рукой по бълымъ волосомъ ребенка:—когда его
  дождешься? а мий ужь работа не въ мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа
  меня одолела. Въ ненастье хоть крикомъ кричи. А вёдь ужь мий давно съ
  тягла, въ старики пора. Вонъ Ермиловъ, Демкинъ, Зябревъ –всё моложе меня,
  а ужь давно земли посложили. Ну, мий сложить не на кого—воть бёда моя.
  Кормиться надо: воть и быюсь ваше сіятельство.
- «— Я бы радъ тебя облегчить, точно. Какъ же быть? сказалъ молодой баринъ съ участіемъ, глядя на крестьянина.
- «— Да какъ облегчить? Извёстное дело, коли землей владать, то и барщану править надо—ужь порядки извёстные. Какъ-нибудь малаго дождусь.

Только, будеть милость ваша, на счеть училища его увольте; а то намедни земскій приходиль, тоже, говорить, и его ваше сіятельство требуеть въ училищу. Ужь его-то увольте: въдь какой у него разумъ, ваше сіятельство? Онъ еще младъ, ничего не смыслить.

- «— Нътъ, ужь это, братъ, какъ кочещь, сказалъ баринъ:—мальчикъ твой ужь можетъ понимать, ему учиться пора. Въдь я для твоего же добра говорю. Ты самъ посуди, какъ онъ у тебя подростетъ, хозянномъ станетъ, да будетъ грамотъ знатъ и читатъ будетъ умътъ, и въ церкви читатъ—въдь все у тебя дома съ Вожьей помощью лучше пойдетъ, говорилъ Нехлюдовъ, стараясь выражаться какъ-можно понятнъе и виъстъ съ тъмъ почему-то краснъя и заминаясъ.
- «— Неспорно, ваше сіятельство:—вы намъ худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы съ бабой на барщинів—ну, а онъ хоть и маленевъ, а все подсобляеть, и скотину загнать и лошадей напонть. Какой ни есть а все мужикъ, и Чурисеновъ съ улыбкой взялъ своими толстыми пальцами за носъ мальчива и высморкалъ его.
- «— Все-таки присыдай его, когда самъ дома и когда ему время слышвшь? непремённо.

«Чурисенокъ тяжело вздохнулъ и ничего не отвитилъ».

Эта сцена показалась намъ одною изълучшихъ въ разсказѣ. Но если бы мы захотѣли указать всѣ удачныя лица мужиковъ, всѣ правдивыя и поэтическія страницы, намъ пришлось бы представить слишкомъ длинный перечень, потому что большая часть подробностей въ «Утрѣ помѣщика» прекрасны.

Въ декабрьской книжев «Библіотеки для Чтенія» также помещена повъсть гр. Толстаго «Встръча въ отрядъ съ Московскимъ внакомцемъ». Но о «Библіотекъ для Чтенія» мы будемъ говорить въ другой разъ, а теперь возвращаемся къ «Отечественнымъ Запискамъ», последняя книжка которыхъ представляетъ, кроме разсказа, о которомъ мы говорили, еще двъ замъчательныя статьи,--одна изъ нихъ-«Последніе дни жизни Николая Васильевича Гоголя», изъ воспоминаній г. А. Т. Т-ва, чрезвычайно интересна по своему предмету, а другая и по ученому достоинству-это вритическій разборъ книги г. Чичерина: «Областныя учрежденія Россін въ XVII въкъ», написанный г. Кавелинымъ. Уже давно г. Кавелинъ ничего не печаталъ; блистательная роль, которую онъ играль въ изследованіяхь о русской исторіи, заставляла сожалеть о томъ, что онъ покинуль дъятельность, столь полезную и для науки и для публики. Ему безспорно принадлежить одно изъ первыхъ мъстъ между учеными, занимающимися разработкою русской исторін; его статьи, которыми въ теченіе нісколькихъ літь по-

стоянно украшались «Отечественныя Записки» и «Современникъ», отинчались редении достоинствами изложения при капитальномъ значенім для науки и пролили свёть на многіе затруднительнейшіе вопросы ея. «Взглядъ на юридическій быть древней Россіи», критическіе разборы сочиненія г. Соловьева «Объ отношеніяхъ между князьями Рюрикова Дома», книги г. Терещенко «Быть русскаго народа», «Чтеній въ Обществів Исторіи и Древностей Россійскихъ» и многія другія его статьи принадлежать къ небольшому числу техъ изысканій, на которыя опираются господствующія нынь понятія о ходь и характерь русской исторіи. Для внутренней исторіи быта никто изъ нынівшнихъ нашихъ ученыхъ не сдвлаль болве, нежели г. Кавелинъ. Потеря, понесенная наукою отъ его безмолвія, продолжавшагося уже нісколько літь, очень велика. Мы не винимъ его за это безмолвіе, очень хорошо зная, что у него, какъ и у многихъ другихъ, могли быть на то причины очень уважительныя. Но мы не можемъ не радоваться, что наконецъ онъ решился возобновить свою литературную деятельность. Статья, помъщенная имъ теперь въ «Отечественныхъ Запискахъ», очень замъчательна по проницательному объясненію причинъ и смысла учрежденій, развившихся въ теченіе московскаго періода, и отношеній этого порядка діль къ прежнему быту русской земли.

Статья г. А. Т. Т—ва драгопінна для исторіи нашей литературы потому, что представляеть довольно полное изложеніе хода загадочной болізни, имівшей своимь слідствіемь кончину Гоголя.

Была ли это бользнь чисто физическая, или тылесное разстройство происходило отъ душевнаго разстройства? И, какова бы ни была эта бользнь, дъйствительно ли Гоголь умеръ отъ бользни или смерть была приведена самопроизвольною его рышимостью не принимать пищи? Г. А. Т. Т—въ—докторъ, который посыщаль и по возможности лечилъ Гоголя въ послудній періодъ этой таинственной агоніи. Всь симптомы ея, всь дыйствія Гоголя въ это время такъ странны, что авторъ не отваживается ни одного изъ этихъ предположеній отрицать рышительнымъ образомъ. Онъ только разсказываеть факты, свидътелемъ которыхъ былъ,—это, конечно, лучшее изъ всего, что можно сказать въ настоящее время. Но въ примъчаніяхъ онъ склоняется къ тому мныню, что психическія причины болье, нежели физическія страданія участвовали въ уах-

рушеніи организма Гоголя, и что самою сильнѣйшею изъ этихъ причинъ было слишкомъ продолжительное воздержаніе отъ пищи. Конечно, мы не имѣемъ возможности съ достовѣрностью рѣшать вопросъ, которымъ затрудняется врачъ и очевидецъ. Но сколько можно судить по фактамъ, которые онъ представляетъ, надобно, кажется, считать ближайшимъ къ истинѣ то ужасное предположеніе, что Гоголь самъ уморилъ себя голодомъ, — не безсознательно, не вслѣдствіе психической болѣзни, а сознательно и, быть можетъ, даже преднамѣренно. Вотъ, по разсказу г. А.Т.Т—ва, факты, которые, кажется намъ, ведутъ къ такому заключенію:

"Давно мић не случалось быть въ домћ, гдѣ жилъ Гоголь, и и не слыхалъ ничего о его болѣзни. Въ среду на первой недѣлѣ поста прислами изъ этого дома за мною и объяснили, что происходило съ Гоголемъ. Озабоченный положеніемъ больнаго, хозяннъ дома (графъ Т--ой) желалъ, чтобъ и видѣлъ и сказалъ свое миѣніе о его болѣзни.

"Однакожь Гоголь на этотъ разъ не изъявилъ желанія меня видъть. Наконецъ посъщавшій его врачъ захворалъ и уже не могъ къ нему іздить. Тогда графъ настоялъ на своемъ желаніи ввести меня къ нему. Гоголь сказалъ: "напрасно, но пожалуй". Тутъ только я въ первый разъ увидълъ его въ болізни. Это было въ субботу первой неділи поста.

"Увидъвъ его, я ужаснувся. Не прошло мъсяца, какъ я съ нимъ вивстъ объдаль; онь казался мнь человъкомь цвьтущаго здоровья, бодрымь, свъжимь, кръпкимъ, а теперь передо мною былъ человъкъ, какъ бы изнуренный до крайности чахоткою, или доведенный какимъ либо продолжительнымъ истошеніемъ до необывновеннаго изнеможенія. Все тьло его до чрезвычайности похудьло; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились. голосъ ослабъ, языкъ съ трудомъ шеведелся, выражение лица стало неопредъленное, необъяснимое. Мий онъ показался мертвецомъ съ перваго взгляда. Онъ сидъть протянувъ ноги, не двигаясь и даже не перемъняя прямаго положенія лица; голова его была несколько опрокинута назаль и покондась на спинкъ вреселъ. Когда я подошелъ къ нему, онъ приподнялъ голову, но недолго могъ ее удерживать прямо, да и то съ заметнымъ усилемъ. Хотя не охотно, но позвоянять онъ мий пощупать пульст и посмотрить языкъ: пульст быль ослабленный, языкь чистый, но сухой; кожа имбла натуральную теплоту. По всемъ соображениямъ видно было, что у него неть горячечнаго состояния и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию апетита...

"Я настанваль, чтобъ онъ, если не можеть принимать плотной пищи, то по крайней мёрё непремённо употребляль бы по более питья и притомъ питательнаго—молока, бульйона и т. д. "Я одну пилолю проглотиль, какъ последнее средство; она осталась безъ дёйствія: развё надобно пить, чтобъ прогнать ее", сказаль онъ. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягченія языка и желудка, а питательность питья нужна, чтобъ укрёпить силы, необходимыя для счастливаго окончанія

болізни. Не отвічая, больной опять склониль голову на грудь, какъ при нашемъ вході; я пересталь говорить и удалился вмісті съ графомъ наверхъ.

"Испуганный, встревоженный мыслью, что Гоголь можеть скоро умереть, я должень быль собраться съ силами, чтобъ прійдти въ спокойное положеніе, въ какомъ должно разговаривать съ больнымъ. Удалившись отъ графа, я почель обязанностью зайдти опять къ больному, чтобъ еще сильные высказать ему мон убъжденія. Чрезъ служителя я выпросиль у него позволеніе войти въ нему еще на минуту. Мнѣ вообразвиось, что онъ колеблется въ своихъ намъреніяхъ; я не терялъ надежды, что Гоголь, привыкнувъ видёть мою исвренность, послушается меня. Подойдя въ нему, я съ видимымъ хладнокровіемъ, но съ полною теплотою сердечною употребиль всё усилія, чтобъ подействовать на его волю. Я выразниъ ему мысль, что врачи въ болезни прибегають нь совету своихь собратій и ихь слушаются; неврачу темь более надобно следовать медицинскимъ наставленіямъ, особенно преподаваемымъ съ добросовестностью и полнымъ убежденіемъ; и тоть, ето поступаеть иначе, дедаеть преступленіе предъ самимъ собою. Говоря это, я обратиль свое вниманіе на лицо страдальца, чтобъ подсмотріть, что происходить въ его душі. Выраженіе его лица нисколько не измінилось: оно было такъ же спокойно и такъ же мрачно, какъ прежде: ни досады, ни огорченія, ни удивленія, на сомявнія не показалось и твив. Онъ смотраль какъ человакъ, для котораго всь задачи разрышены, всякое чувство замодило, всякія слова напрасны, колебаніе въ рішеніи невозможно. Впрочемъ, когда я пересталь говорить, онъ въ отвътъ произнесъ внятно, съ разстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою увъренности: «Я знаю, врачи добры: они всегда желають добра»; но всябдъ за этимъ опять наклонилъ голову, отъ слабости ли, или въ знакъ прощанія-незнаю. Я не сміль его тревожить доліве, пожелаль ему поскоръе поправляться и простился съ нимъ; вбъжалъ къ графу, чтобъ сказать, что діло шлохо, и я не предвижу ничего хорошаго, если это продолжится.

"Какъ и чёмъ было действовать при такомъ необыкновенномъ случав на эту вскиючительную личность? Графъ употребляль все, что возможно было для его исціленія. Совітоватся съ духовными лицами. знакомыми своими и друзьями Гоголя, призываль для совіщанія знаменитійшихъ московскихъ докторовь: Одно духовное лицо подало совіть убіждать Гоголя, что его спасеніе не въ пості, а въ послушаніи, и просило его непрекословно исполнять назначенія врачебныя во всей полноті. Духовникъ навіщаль его часто; приходскій священникъ являлся къ нему ежедневно. При немъ нарочно подавали туть же кушать саго, черносливъ и проч. Священникъ начиналь первый и убіждаль его ість вмісті сь нимъ.

"Неохотно, немного, но употребляль онъ эту пищу ежедневно; потомъ слушаль молитвы, читаемыя священникомъ. Какія молитвы вамь читать? спрашиваль онъ. «Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подъйствовать на него привътомъ, сердечнымъ расположеніемъ, умственнымъ вліяніемъ: но не было лица, которое могло бы взять надъ нимъ верхъ, не было лекарства, которое бы перевернуло его понятія; а у больного не было желанія слушать чьилибо совъты, глотать какія-лябо лекарства. Въ воскресенье приходскій свя-

щенникъ убъдилъ больного принять ложку клещевиннаго масла, и въ этотъ же день онъ согласился было употребить еще одно медицинское пособіе (clysma), но это было только на словахъ, а на дълъ онъ ръшительно отказался, и во всъ послъдующіе дни онъ уже болье не слушалъ ни чьихъ увъщаній и не принималъ болье никакой пищи (три дня), а спращивалъ только пить краснаго вина.

"Сним больнаго падаля быстро и невозвратно. Несмотря на свое убіжденіе, что постель будеть для него смертнымъ одромъ (почему онъ старался оставаться въ креслахъ), въ понедъльникъ на второй неділів поста онъ улегся, котя въ калатъ и сапогахъ, и ужь болье не вставалъ съ постели. Въ этотъ же день онъ приступилъ къ напутственнымъ таниствамъ покаянія, причащенія и елеосвященія,

"Спѣшеть съ медицинскою помощью теперь казалось еще нужнье. Пріѣзжали врачи; каждый высказываль свое митніе. Думали, судили, толковали; никто не присовътоваль ничего рѣшительнаго, да и не видно еще было близкой опасности. Между тъмъ трудно было предпринимать что-нибудь съ человъкомъ, который въ полномъ сознаніи отвергаетъ всякое леченіе. Уже разъ спасенъ онъ быль отъ бользин въ Римъ безъ медицинскихъ пособій, онъ принисываль это чуду. И въ настоящее время сказаль онъ одному изъ убѣждавшихъ его лечиться: «ежели будетъ угодно Богу, чтобъ я жилъ еще — буду жить....»

"Во вторникъ являюсь я и встрёчаю гр. Т., чрезвычайно встревоженнаго сверхъ ожиданія. «Что Гоголь»? — «Плохо, лежитъ. Ступайте къ нему, теперь можно входить».

"Меня впустили прямо въ комнату больнаго, безъ затрудненія, безъ доклада. Гоголь лежать на широкомъ дивані, въ халать, въ сапогахъ, отвернувшась къ стіні, на боку, съ закрытыми глазами. Противъ его лица—образъ Богоматери; въ рукахъ чотки; возлів него мальчикъ его и другой служитель. На мой тихій вопросъ онъ не отвічаль ни слова. Мий позволили его осмотріять, я взяль его руку, чтобъ пощупать пульсъ. Онъ сказаль: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошель, разспросиль подробно у окружающихъ о всіхъ отправленіяхъ больнаго: никакихъ объективныхъ симптомовъ, которые бы укавывали на важное страданіе, какъ теперь, такъ и во всі эти дни не обнаруживалось.

"Между тімъ врачи, одинъ за другимъ, прійзжали провідывать больнаго и узнавали, что съ нимъ происходитъ. Одинъ изъ почтенныхъ врачей предложиль магнетизировать больнаго, чтобъ покорить его волю и такимъ образомъ заставить его ділать что нужно. На слідующій день положили собрать большой консиліумъ изъ опытивнияхъ врачей, чтобъ приступить къмірамъ энергическимъ.

"Цілый вторникъ Гоголь лежаль, на съ кімъ не разговаравая, не обращая вниманія на всіхъ, подходившихъ къ нему. По временамъ поворачивался онъ на другой бокъ, всегда съ закрытыми глазами, нерідко находился какъ бы въ дремоті, часто просиль пить краснаго вина, и всякій разъ смотріль на світь, то ли ему подають. Вечеромъ подмішали вино сперва краснымъ питьемъ, а

потомъ будьйономъ. Повидемому онъ уже неясно различалъ качество питья, потому что сказалъ только: "зачёмъ подаешь мнё мутное?" однакожь выпиль- Съ техъ поръ ему стали подавать для питья бульйонъ, когда онъ спрашивалъ пить, повторяя быстро одно и тоже слово: "подай, подай!". Когда ему подносим питье, онъ бралъ рюмку въ руку, приподнималъ голову и выпивалъ все, что ему было подано.

"Вечеромъ этого же дня пришель врачь для магнитизированія- Когда онь положиль свою руку больному на голову, потомъ подъ ложку, и сталь двлать пассы, Гоголь сдёлаль движеніе тёломъ и сказаль: "Оставьте меня!" Продожать магнитизированіе было нельзя.

"На следующей день, въ среду утромъ, больной находялся почти въ такомъ же положени, какъ и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, такъ что врачи, видевше его въ это время, полагали, что надобно будеть прибегнуть къ средствамъ возбуждающимъ (moschus). Около полудня собрались вместе приглашенные доктора (пятеро), а также несколько друзей Гоголя и множество знакомыхъ. Предложенъ былъ вопросъ: оставить ли теперь больнаго безъ пособій, которыя онъ отвергаетъ самъ, или поступить съ нимъ, какъ съ человекомъ, невладеющимъ собою? Решили: лечить больнаго, несмотря на его нежеланіе лечиться.

«Всв врачи вошли къ больному, стали осматривать и разспрашивать. Когда давили ему животъ, который быль такъ мягокъ и пустъ, что чрезъ него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застоналъ, закричалъ. Прикосновеніе къ другимъ частямъ тіла, віроятно, было для него болізненно, потому-что также возбуждало стонъ или крикъ. На вопросы докторовъ больной или не отвічалъ ничего, или отвічалъ коротко и отрывисто «ніть», не раскрывая глазъ. Наконецъ, при продолжительномъ изслідованіи, онъ проговорилъ съ напряженіемъ: «не тревожьте меня, ради Бога!»

«Кромв исчисленных явленій, ускоренный пульсь и носовое провотеченіе, показавшееся-было впродолжение его бользив само-собою, послужили показаніемъ въ приставленію піявовъ въ незначительномъ числі. Было поставлено восемь піявокъ къ ноздрямъ, приложены колодныя примочки на голову, а потомъ сделано обливаніе головы холодною водою въ теплой ванне. Когда больнаго раздевали и сажали въ ванну, онъ сильно стоналъ, кричалъ, говорилъ, что это делають напрасно. После ванны его опять положили въ постель, обернувъ въ простыню. Видно, онъ прозябъ, потому-что проговорилъ: «Покройте плечо, закройте спину!» Во время приставленія піявокъ онъ повторялъ неоднократно: «Не надо, не надо!» Когда она были поставлены, она твердила: «снимите піявки, поднимите (ото рта) піявки!» и стремился ихъ достать рукою, которую удержали силою. Одинъ изъ консультантовъ, прібхавшій позже другихъ и знавшій лично Гоголя, выслушавъ исторію его бользни, назваль бользнь gastrointeritis ex inanitione, объявиль дурное предсказаніе, сказавъ, что «наврядъ ли что-либо успрете сарлать съ этима больнымъ при такомъ его нежеланіи лечиться»; но другіе врачи не теряли надежды на его спасеніе, и въ шесть часовъ вечера опять собрались у больнаго.

«Гоголь лежаль модча, какь безчувственный, и какь будто не обращаль

вниманія или не понималь того, что около него происходило, несмотря на громкій разговоръ окружающихъ. Предлагали ему вопросы, называли его по имени, но не добились на одного слова. Туть положили ему на голову ледъ, на руки и на ноги горчичники, поддерживали кровотеченіе изъ носа, внутрь давали лекарство. Но и эти діятельныя пособія не оказали благопріятнаго дійствія. Пульсь ділался все слабів; дыханіо, затрудненное уже утромъ, становилось еще тяжелів. Вскорі больной пересталь самъ поворачиваться и продолжаль лежать смирно на одномъ боку. Когда съ нимъ ничего не ділали, онъ быль покоенъ; но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, онъ издаваль стонъ, или вскрикиваль; повременамь онъ явственно произносиль: «давай пить!» уже не разбирая, что ему подаютъ.

Позже вечеромъ онъ, повидимому, сталъ забываться и терять память. «Давай боченокъ!» произнесъ онъ однажды, показывая, что желаетъ пить. Ему подали прежнюю рюмку съ бульономъ, но онъ уже не могь самъ приподнять голову и держать рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтобъ онъ былъ въ состояния выпить подавное.

Еще позже онъ по временамъ бормоталъ что-то невнятно. какъ бы во снѣ, или повторялъ нѣсколько разъ «давай, давай! ну что жь?». Часу въ одиннадцатомъ онъ закричалъ громко: «лѣстницу, поскорѣе, давай лѣстницу!...» Казалось, ему котѣлось встать. Его подняли съ постели, посадили на кресло. Въ это время онъ уже такъ ослабѣлъ, что голова его не могла держаться на шеѣ и падала машинально, какъ у новорожденнаго ребенка. Тутъ привязали ему мушку. Во все это время онъ не глядѣлъ и безпрерывно стоналъ. Когда его опять укладывали въ постель, онъ потерялъ всѣ чувства; пульсъ у него пересталъ биться, онъ захрвпѣлъ, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступаетъ смерть, но это былъ обморокъ, который длялся нѣсколько минутъ. Пульсъ возвратился вскорѣ, но сдѣлался едва примѣтнымъ.

Послѣ этого обморока Гоголь уже не просиль болѣе ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежаль на спинѣ съ закрытыми глазами, не произнося ни слова.

Въ двѣнадцатомъ часу ночи стали холодѣть ноги. Я положилъ кувшинъ съ горячею водою, сталъ почаще давать проглатывать бульйонъ, и это, повидимому, его оживляло; однакожь, вскорѣ дыханіе сдѣлалось хриплое и еще болѣе затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, подъ глазами посинѣло, лицо опустилось, какъ у мертвеца. Въ это время пріѣхалъ докторъ, который распоряжался леченіемъ. Онъ продолжалъ почти во всю ночь давать лекарства и употреблять разныя медицинскія мѣры. Больной только стоналъ, но не произносилъ болѣе ни слова.

На другой день, въ четвергъ 21-го февраля 1852 года, доктора не успъли устроить новаго совъщанія, которое предполагали возможнымъ. Прівхавъ въ назначенный часъ, они нашли не Гоголя, а трупъ его: уже около восьми часовъ утра прекратилось дыханіе, исчезли всё призваки жизни.....

Если дъйствительно Гоголь самъ былъ причиною своей смерти, — въ чемъ, кажется намъ, трудно сомивваться после разсказа г. А. Т. Т-ва, — если действительно онъ остался бы живъ и сделался бы адоровъ, когда захотель бы о томъ позаботиться, не отвергалъ бы и пищу и медицинскія пособія, — то въ самомъ безразсудстве, съ которымъ онъ губилъ себя, все таки обнаруживается высокая и сильная натура. Какое жалкое, дикое убежденіе, — но какая высокая жертва ради убежденія! Какое поразительное свидетельство съ одной стороны — слабости, съ другой стороны — высоты этого человека.

Мы нашли столько хорошаго въ декабрьской книжкѣ «Отечеств. Записокъ», что намъ уже не хочется говорить объ отвѣтѣ г. Галахова (въ журналистикѣ декабрьской книжки) на замѣчанія, сдѣланныя нами на его статью противъ г. Лайбова. Да и нѣтъ надобности отвѣчать ему: отъ г. Лайбова, онъ обращаетъ свой гнѣвъ на насъщусть гнѣвается, особенно, если это приносить ему удовольствіе; собственно за себя, мы не намѣрены вступать въ полемику ни съ кѣмъ, — тѣмъ болѣе не находимъ нужды дѣлать этого въ настоящемъ случаѣ; потому что г. Галахову не удалось сказать противъ нашихъ замѣчаній ничего такого, что заслуживало бы отвѣта.

Въ прошедшемъ мѣсяцѣ мы сказали, что тѣ особенныя воззрѣнія, которыми славянофилы хотятъ отличаться отъ огромнаго большинства публики, не достигли еще ясности, и потому не имѣютъ еще особенной важности. Но съ тѣмъ вмѣстѣ мы сказали, что «Русская Бесѣда» независимо отъ своего направленія, заслуживаетъ вниманія по довольно значительному числу дѣльныхъ статей, — въ числѣ сотрудниковъ ея есть люди ученые и даровитые, которые судять очень здраво, когда рѣчь идетъ не о туманныхъ отвлеченностяхъ (которыми, къ сожалѣнію, многіе изъ нихъ слишкомъ часто заняты), а такихъ вопросахъ, которые имѣютъ дѣйствительный смыслъ. Мы пользуемся выходомъ четвертой книжки «Русской Бесѣды», чтобы обозрѣть всѣ четыре книги ея, составляющія годичное изданіе, и обратить вниманіе публики на статьи, заслуживающія одобренія.

Прежде всего, мы должны назвать прекрасныя «обозрѣнія» кн. Черкасскаго: «Обозрѣніе политических» событій въ Европѣ за 1855 годъ (кн. первая), «Протоколы Парижскаго Конгресса» (кн. вторая) и «Обозрѣніе внутренняго законодательства» (кн. третья): онѣ за-

служивають большаго вниманія по ясности и благородству взгляда и по замівчательной основательности; въ томъ предметі, которымъ занимается кн. Черкасскій, мы имівемь очень мало спеціалистовь; но еслибь у насъ было ихъ много, авторъ статей, нами названныхъ, все-таки оставался бы писателемь замівчательнымь; теперь же, мы почти не можемь указать въ этомъ роді ничего равнаго по достоинству его дільнымъ статьямъ, написаннымъ съ большимъ знаніемъ предмета. Кто хочеть узнать «Русскую Бесіду» съ самой выгодной стороны, долженъ прочесть эти статьи и стихотворенія г. И. Аксакова (въ первой книгі; въ свое время, мы представили нашимъ читателямъ эти стихотворенія; къ сожалінію, въ трехъ слідующихъ книгахъ г. И. Аксаковъ не помістиль ни одной пьесы. Неужели онъ такъ мало пишеть?).

Очень дельны три статьи г. Кошелева о железных дорогахъдвъ первыя были напечатаны въ первой книгъ; на одну изъ нихъ, заключавшую замічанія противъ статьи, поміншенной въ февральской книжкв нашего журнала, г. Журавскій написаль въ «Современенкъ» возраженія; третья статья (въ четвертой книгь) служить отвътомъ на эти возраженія. Споръ этоть самымъ выгоднымъ для «Русской Бесвды» образомъ отличался отъ скучныхъ преній о народномъ возарвнім, въ которыхъ каждымъ новымъ объясненіемъ славянофилы все только больше затемняли вопросъ о томъ, чего они хотять. Туть, напротивь, дело было совершенно ясно и разумно, каждый читатель очень хорошо понималь, чего и по какимъ основаніямъ хочеть г. Кошелевъ; мы не беремся решать, на чьей сторонъ было больше справедливости, но самый нерасположенный къ «Русской Беседе» читатель согласится, что г. Кошелевъ говориль не безь доказательствъ, защищая мысль, что Москва должна быть центральнымъ пунктомъ всей сети железныхъ дорогъ. Съ этимъ мивніемъ можно соглашаться или не соглашаться, но во всякомъ случав оно имветь за себя многіе факты и заслуживаеть серьёзнаго вниманія. Правда и то, что въ немъ нізть ничего спеціально славянофильскаго. Можно быть заклятымъ западникомъ и все-таки думать, что Москва, центръ мануфактурной деятельности и сухопутныхъ торговыхъ путей, должна быть центромъ жельзныхъ дорогъ; можно быть заклятымъ славянофиломъ, и предпочитать въ этомъ случав Москвв Кіевъ, или какой нибудь другой городъ.

Въ двухъ последнихъ книгахъ Русской «Беседы» возбудили иного толковъ статън г. В. Григорьева о Грановскомъ. Многіе думали видеть въ нихъ следы какой-то вражды противъ Грановскаго, какого-то желанія унизить его: справедливо или несправедливо такое предположеніе, во всякомъ случав нельзя совершенно одобрить удалаго тона, въ которомъ написаны эти воспоминанія, и довольно частыхъ панегириковъ автора самому себъ. Но какъ бы то ни было, статьи эти драгоценны, потому что заключаютъ въ себе очень иного интересныхъ фактовъ. Біографическая отрасль литературы у насъ еще очень слаба, и потому всякія біографическія воспоминанія, по своей редкости, имеють у насъ двойную цену.

Интересъ, возбужденный «Семейною хроникою» г. С. Аксакова, дълаетъ излишними всякія похвалы двумъ статьямъ его, пом'ященнымъ въ «Русской Бес'ёд'ё».

Чтобы заключить перечень статей «Русской Бесёды», имёющихъ положительное достоинство независимо отъ славянофильскаго или неславянофильскаго своего направленія, упомянемъ изв'єстія г. Гильфердинга о современной литературно-ученой жизни у н'єкоторыхъ западныхъ славянскихъ племенъ. Можно посм'євться надъ г. Гильфердингомъ, когда онъ оплакиваетъ участь нын'єшнихъ пруссавовъ и саксонцевъ, къ величайшему своему нестастію разъучившихся говорить по славянски, или доказываетъ, что персіяне—европейцы, а славяне — авіатцы; но его статьи пом'єщенныя въ «Русской Бесёді» заключаютъ много интересныхъ фактовъ.

Этотъ перечень быль бы гораздо длиниве, если бы прибавить къ нему статьи, сильнее пострадавшія отъ слишкомъ неумеренной примеси отвлеченныхъ эпизодовъ въ славянофильскомъ вкусе, но все таки имеющихъ много дельныхъ страницъ. Вообще, кто захочеть безпристрастно вглядеться въ «Русскую Беседу», найдеть въ ней много хорошаго. Правда и то, что быть безпристрастнымъ въ этомъ случае довольно трудно. Мы уверены, многимъ даже не понравится то, что мы не ограничиваясь выставленіемъ слабыхъ сторонъ этого журнала, указываемъ и хорошее въ немъ. Нерасположеніе противъ «Русской Беседы» въ огромномъ большинстве публики очень сильно. Иные воображають, что это нерасположеніе относится собственно къ самому славянофильскому направленію. Нётъ; нельзя конечно думать, чтобы славянофильство, въ какомъ бы виде ни являлось оно, могло пріобрёсть многихъ приве

цевъ, — оно слишкомъ противорвчить очевиднымъ фактамъ и положительнымъ потребностямъ русскаго общества. Но все таки, въ
немъ, если разсматривать его въ лучшихъ его представителяхъ,
нътъ ничего антипатичнаго. Оно заблужденіе, но заблужденіе, могущее имъть очень благородный характеръ и соединяться со многими прекрасными элементами. Сланофиламъ вредитъ не то, что
они славянофилы; есть другія причины предубъжденія противъ
нихъ. Придавая слишкомъ большую важность своимъ отвлеченнымъ понятіямъ о всеобъемлющемъ характеръ русской народности, о такъ называемой односторонности и несостоятельности западной науки и жизни, они слишкомъ готовы безъ разбора восхищаться всякимъ сужденіемъ, лишь бы только оно было въ пользу
народности противъ европензма. Чтобы объяснить эту ошибку, мы
воспользуемся прелестною исторією, которая открыта была однимъ
изъ сотрудниковъ «Русской Бесъды».

Въ «Земледъльческой Газетъ» (1856 г.) № 23 и 24 помъщена была статья г. Великосельцева «Замътки о связи между улучшенною жизнью, нравственностью и богатствомъ въ крестьянскомъ быту». Авторъ разсуждаетъ: отчего многіе изъ нашихъ крестьянъ бъдны? Отчего многіе изъ нихъ пьютъ? И какимъ бы образомъ помочь этому дълу?—Вся бъда, по мнънію г. Великосельцева, пронсходитъ оттого, что жены крестьянъ не заботятся объ артистической красотъ своихъ позъ, не стараются имъть красивую талію.—А помочь бъдъ также очень легко,—пусть крестьянскія женщины заботятся о красотъ таліи,—и дъло пойдетъ прекрасно. Вы не върите? Но, нътъ, г. Великосельцевъ говорить не въ шутку.

Возможно ли читать безъ смѣха эти предположенія, что для улучшенія быта поселянь нужно затянуть сельскихъ дѣвушекъ въ корсеты, набить имъ головы романами, выучить ихъ танцовать французскую кадриль, а мужиковъ пріучить къ тому, чтобы они цѣловали ручки у своихъ дамъ? По мнѣнію «Русской Бесѣды» г. Великосельцевъ—западникъ; въ самомъ дѣлѣ, подобно западникамъ онъ толкуетъ о просвѣщеніи, объ улучшеніи быта, о смягченіи нравовъ! Спрашивается теперь, какое мнѣніе стала бы имѣть публика о западникахъ, еслибъ они, основываясь на томъ, что г. Великосельцевъ съ жаромъ говоритъ о просвѣщеніи, вздумали защищать его проэкты, печатать въ своихъ журналахъ его статьи, а когда кто нибудь осмѣлился бы сказать, что напрасно они ком-

прометирують себя союзомъ съ г. Великосельцевымъ, стали бы печатать въ своихъ журналахъ объявленія, что г. Великосельцевъ разсуждаеть очень здраво и основательно? Кто былъ бы тогда виновать въ томъ, что публика стала бы смінться надъ западниками?

Величайшій вредъ славянофиламъ приносить, какъ мы сказали, неразборчивость въ выборѣ союзниковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы «Русская Бесѣда» остерегалась отъ статей и мнѣній, имѣющихъ такое же отношеніе къ славянофильству, какъ проэкты г. Великосельцева къ западничеству, то исчезло бы предубѣжденіе противъ славянофильства. Публика ни въ какомъ случав не сдѣлалась бы послѣдовательницею славянофильскихъ теорій, но, по крайней мѣрѣ, смотрѣла бы на нихъ съ большимъ уваженіемъ.

Читатели наши знають о странной выходк'в редактора «Русскаго В'встника» противъ г. Тургенева. Г. Тургеневъ отв'вчалъ на нее следующимъ письмомъ, адресованнымъ на имя г. редактора «Московскихъ В'ёдомостей» и напечатаннымъ въ № 151 этой газеты.

Парижъ 4-го (16-го) декабря.

М. Г.,

«Я на дняхъ получилъ № Московскихъ Въдомостей, въ которомъ помъщено объявление объ издании «Русскаго Въстника» въ будущемъ году, вмъстъ съ замъчаниемъ на счетъ моихъ отношений къ этому журналу. Какъ ни неприятно мнъ занимать публику подробностями дъла, лично меня касающагося—я не могу не отвъчать на это замъчание и надъюсь, что вы не откажетесь помъстить мой отвътъ въ вашей газетъ.

«Вотъ въ чемъ дъло. Прошлой осенью я, не назначая впрочемъ опредъденнаго срока, объщаль г-ну издателю «Русскаго Въстника» повъсть подъ навваніемъ «Призраки», за которую я принялся въ тоже время, но которую и до сихъ поръ кончить не успаль. Въ началь нынашняго года я заключиль съ гг. издателями «Современника» условіе, въ силу котораго я обязался помівщать свои произведенія исключительно въ ихъ журналь, при чемъ однако я выговориль себь право исполнить прежнія свои объщанія, а именно въ отношенін къ «Русскому Вестнику». Следовательно вся моя вина состоить въ томъ, что я до сихъ поръ не окончилъ этой повъсти. Но г-нъ Катковъ не смотря на то, что, по его словамъ, онъ питаетъ ко мнъ уваженіе, почель себя въ правъ наменнуть, что эту самую повъсть я помъстиль подъ именемъ «Фаусть» въ № IX «Современника», тогда какъ тъмъ изъ нашихъ общихъ знакомыхъ, которымъ я сообщаю планы монхъ произведеній, хорошо извістно, что между этими двумя повъстями нътъ никакого сходства. Я нахожу, что подобный поступокъ со стороны г-на Каткова разрвшаеть меня совершенно отъ обязанвости исполнить мое слово — и это я ділаю тімь охотніве, что непоявленіе моей повъсти на листахъ его журнала, въроятно, ни къмъ замъчено не будетъ. Г-нъ Катковъ напрасно старается меня успоконть. Я слишкомъ хорошо знаво самъ, что содъйствіе мое въ одномъ журналь—ни вначительно способствовать его распространенію—ни повредить другому—ръшительно не можетъ. Заслуженный успъхъ «Русскаго Въстника»—лучшее тому доказательство.

Примите и пр.

Ивань Тургеневъ.

Справедливость должна бы была внушить г. Каткову, что прежде нежели позволять себв оскорбительныя намеки о г. Тургеневв, онь должень быль бы узнать оть г. Тургенева положительнымь образомь, имвють ли какое нибудь основаніе подозрвнія, которыми увлекся онь, г. Катковь. Еслибь не пренебрегь онь этимь простымь и прямымь путемь къ разсвянію своихь несправедливыхь предположеній, онь быль бы избавлень оть необходимости,—конечно, непріятной для него извиняться... Но двло было сдвлано, и г. Тургеневь вынуждень быль выходкой г. Каткова напечатать письмо, которое привели мы выше. Въ следующемь нумерв (152-мь) «Московскихь Ведомостей» г. Катковь поместиль въ свою очередь письмо къ редактору этой газеты; въ этомъ письме онь, между прочимь, какъ и следовало ожидать оть благороднаго человека, которому раскрыта его ошибка, извиняется передъ г. Тургеневымъ. Воть подлинныя слова г. Каткова:

"Глубоко сожалью, что догадка о сходстве Пригракос, обещанных въ "Русскій Вёстникь", съ Фаустом, напечатаннымъ въ "Современникь", оскорбила г. Тургенева... Высказывая эту догадку, я впрочемъ не придаваль ей особеннаго значенія... Чистосердечно извиняюсь передъ г. Тургеневымъ въ томъ, что могло показаться ему въ этой догадке оскорбительнымъ... Теперь, когда г. Тургеневъ объявить, что между Фаустомъ и планомъ другой повёсти, которой даетъ онъ названіе Пригракось, нётъ ничего общаго, я считаю это дёло рёшеннымъ".

Въ этомъ «чистосердечномъ извиненія» г. Каткова передъ г. Тургеневымъ заключается сущность отвёта г. Каткова.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

## январь 1857.

Очень много написано было въ последние годы о старыхъ нашихъ авторахъ, сочиненія которыхъ теперь служать болье памятниками прошедшаго, нежели чтеніемъ современной публики. Ломоносовъ и Сумароковъ, Тредьяковскій и Кантемиръ, Лукинъ и Княжнинъ, и проч. и проч. становились поочередно предметомъ внимательнаго изследованія. Это было хорошо; но дурно было то, что, углубившись въ старину, мы забывали о настоящемъ. Почти ни одинъ изъ писателей, дъйствующихъ нынь, не быль опаненъ надлежащимъ образомъ. О г. Тургеневъ, г. Григоровичъ, г. Островскомъ, г. Писемскомъ и другихъ нашихъ современникахъ, вообще вы найдете въ журналахъ только отзывы или слишкомъ краткіе, или слишкомъ поверхностные. Пора намъ перестать довольствоваться такими бытлыми замычаніями, пора заговорить съ должнымъ вниманіемъ о діятельности писателей, которые въ исторіи литературы занимають, конечно, не менье важное мъсто, нежели писатели предшествовавшихъ періодовъ, сочиненія которыхъ для насъ гораздо важнье, нежели все то, что писалось сорокъ, шестьдесять льть тому назадъ и уже не читается теперь.

Съ этой точки зрвнія, мы очень рады появленію, въ январской книжкв «Отечественныхъ Записокъ», большой статьи г. Дудышкина о сочиненіяхъ г. Тургенева. Она еще не кончена въ этой книжкв,—но взглядъ критика на автора «Записокъ Охотника» уже совершенно выразился въ той части разбора, которую прочли мы.

Г. Дудышкинъ очень справедливо считаетъ интереснъйшимъ для критики вопросъ о томъ, какое возврвніе на жизнь выразилось въ произведеніяхъ писателя. Онъ считаетъ первою обязанностью

критика опредълить отношение писателя къ современной идев. --«Стать въ уровень съ идеею въ томъ объемъ, какъ она выработана современною наукою, современною жизнью, въ томъ значеніи, которое она получаеть, какъ последнее слово исторіи — это одна изъ первыхъ потребностей и вивств заслугь каждаго писателя. Кто не имъетъ никакого отношенія къ этой идев. тотъ не имъеть и значенія въ современной литературів» — это понятіе очень справедливо. — «Но, продолжаеть критикъ, — стать на высотв современной идеи нашему русскому писателю еще недостаточно, по крайней мъръ, не значить ръшить вопросъ окончательно. Нашъ писатель долженъ показать отношение иден къ той почвъ, на которой заставляеть онь идею жить, къ тому обществу, которое должно служить ей обстановкой»-и это правда; одно только выражение въ этихъ словахъ кажется намъ не совсемъ точнымъ: «машему русскому писателю недостаточно... наше писатель долженье. Почему жь именно «нашъ» писатель, а не вообще всякій писатель, всякой націи должень опредвлить отношеніе идеи въ обществу, имъ изображаемому? Эта обязанность равно лежить и на намецкомъ, и на англійскомъ и французскомъ писатель, и ни одинъ изъ ихъ замівчательных писателей не уклонялся оть нея, -- если у китайцевъ или персіянъ есть въ настоящее время замізчательные писатели, то, конечно, и они показывають отношеніе своихъ идеаловъ въ изображаемому ими обществу. Или, при опредълени отношения идеала въ жизни, на русскомъ писателъ лежатъ какія нибудь особенныя условія, которыми не обязаны стісняться другіе писатели? Кажется, что критикъ думаеть такъ: — «что, если эти отношенія будутъ чисто отрицательныя, какъ тогда примирить ихъ?» продолжаеть онь. — «А если писатель найдеть, что между ними можеть быть гармонія, то въ какія формы облечеть онъ свои идеи? - Если не ошибаемся, въ этихъ словахъ уже выражено мевніе, что идеалъ непремінно должень представляться у писателя, о которомь говорить критикъ, гармонирующимъ съ окружающею его жизнью. Если это условіе им'вль онь вь виду, то едва ли можно назвать его мивніе справедливымъ. Почему жь идеалъ необходимо долженъ представляться примиреннымъ съ действительностью? Этого примеренія въ такомъ смысль, какъ понимается оно обыкновенно людьми, требующими его, нътъ даже у Шекспира, не только величайшаго, но и спокойнъйшаго изъ всехъ поэтовъ. Ни одинъ

изъ его идеаловъ не умѣетъ устроить свои дѣла такъ, чтобы жить да поживать въ довольствъ и благополучіи. Гамлетъ и Офелія, Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, —всѣ они надѣлали много хлопотъ и горя и себъ и другимъ, ни одного изъ нихъ Шекспиръ не могъ поставить «въ гармонію съ обстановкою». Зачѣмъ же налагать на русскаго писателя обязанность, которой не исполняль самъ, этотъ невозмутимо спокойный, геній Шекспира? Намъ кажется, что г. Дудышкинъ не совсѣмъ правъ, приготовлянсь выражать неодобреніе современному писателю, у котораго не найдетъ «гармоніи идеала съ обстановкою»—ни у какого писателя, никакой націи и эпохи не найдетъ овъ этой гармоніи;—или поголовно осудить онъ всѣхъ поэтовъ, отъ Гомера по 1857 годъ включительно?

Определивъ такииъ образомъ свои требованія, г. Дудышкивъ хочеть опредълить черты идеала, изображаемого г. Тургеневымъ, но прежде считаеть нужнымъ объяснить, каковы были госполствующіе литературные взгляды въ то время, когда явились первыя произведенія господина Тургенева. Туть следують выписки изъ «Отеч. Записовъ» 1841—1845 годовъ, и г. Дудышкинъ подсмъивается надъ неосновательностью мевній, какія тогда выражались журналомъ, который теперь украшается прекрасными статьями г. Дудышкина. Журналъ съ препебрежениемъ отзываетси о своемъ прошедшемъ-это вообще было бы неловко; а когда прошедшее журнала имъетъ неоспоримое и высокое достоинство, это и несправедливо. Неужели прошедшее «Отеч. Записовъ» такъ забавно, что сами «Отеч. Записки» не могутъ вспомнить о немъ безъ улыбки сожальнія? Но какое намъ дьло до того, уважають ли «Отеч. Записки» свое прошедшее! Въ настоящемъ случав жаль только, что эта насмешка вовлекла г. Дудышкина въ некоторыя ошибки при опредълении идеала, изображаемаго г. Тургеневымъ. Выписавъ изъ «Отеч. Записокъ» старыхъ годовъ сужденія о герояхъ Баратынскаго и Лермонтова, и посмъявшись надъ этими сужденіями, г. Дудышкинъ решаеть, что главныя лица многихъ повъстей г. Тургенева сходны съ героями Баратынскаго и Лермонтова, что повъсти г. Тургенева принадлежать той же литературной пикол'в какъ «Герой нашего времени». — На какомъ же это основанін?-- На томъ, что всв ихъ главныя лица «лишніе люди», не находящіе себъ счастія и благотворнаго труда въ жизни. Послъ того и «Гамлеть», вероятно, покажется написаннымъ подъвліяніемъ литературной школы, къ которой принадлежалъ Лермонтовъ, — въдь Гамлеть тоже лишній человівь. Какимь же образомь явилась эта натяжка? Г. Лудышкинъ предполагаеть, во-первыхъ, что всё главныя лица мужескаго пола во всехъ повестяхъ г. Тургенева, отъ «Андрея Колосова» до «Рудина»—изображаются г. Тургеневымъ, какъ идеалы; --- во-вторыхъ, что всв эти лица списаны съ одного и того же типа. Воть до какихъ предубъжденій доводить односторонняя теорія! Но какое же сходство между Пасынковымъ и Вязовкинымъ, между Рудинымъ и Бреттёромъ? и возможно ли сказать, что хотя одно изъ этихъ лицъ выставлено идеаломъ? Ничего подобнаго и не бывало. И какое же сходство между мыслыю тахъ повестей, въ которыхъ действують эти лица, и мыслыю «Героя нашего времени? Всв выводы эти основаны на недоразумвнін. I'. Дудышкинъ читалъ въ старыхъ «Отеч. Запискахъ» и въ первыхъ годахъ «Современника», что Евгеній Онфгинъ смінидон въ нашемъ обществъ и литературъ Печоринымъ, Печоринъ-Бельтовымъ, -- недавно прочелъ онъ въ «Современникъ», что за этими типами последоваль Рудинь -- онь вздумаль развить эту параллель, -но поняль ее вовсе не въ томъ смысль, какъ она высказывалась: . ему вздумалось, что Печоринъ списокъ съ Онвгина, что Бельтовъ,списокъ съ Печорина, - естественнымъ продолжениемъ такой опиноки было, что и въ Рудинъ ему вадумалось видъть списокъ съ Печорина. Но параллель между ими проводилась вовсе не за темъ, чтобы показать ихъ одинаковость-сходства между этими четырьмя людьии четырехъ разныхъ эпохъ общественнаго развитія, вовсе нѣтьа за твиъ, чтобы показать различіе между характеромъ эпохъ, которымъ принадлежать они. Онегинъ скучаеть потому, что онъ. хотя и добрый, но въ сущности пустой человъкъ, начитавшійся Байрона и избалованный обществомъ. Чего ему хочется, о чемъ онъ тоскуеть-онъ самъ не знаеть. -- а въ сущности онъ скучаеть о томъ, что не о чемъ ему погоревать серьезно, о томъ, что въ головъ у него нътъ сильной мысли, а сердце его износилось отъ волокитства. Печоринъ человекъ совершенно другаго характера и другой степени развитія. У него душа действительно очень сильная, жаждущая страстя; воля у него действительно твердая, способная къ энергической деятельности, — но онъ заботился только лично о самомъ себъ. Никакіе общіе вопросы его не занимають.

Надобно ли говорить, что Бельтовъ совершенно не таковъ, что личные интересы имъють для него второстепенную важность? Но Бельтовъ еще не находить никакого сочувствія себів въ обществів, и мучится тъмъ, что ему совершенно нъть поля для дъятельности. Всв эти три типа были изображены, какъ идеалы. Рудинъ изображенъ вовсе не идеаломъ-только въ концѣ повѣсти, авторъ нѣсколько смягчается къ выведенному имъ типу, и думая, что уже съ достаточною силою выставиль его недостатки, говорить, что было въ немъ и нъчто хорошее, -- именно, его пламенная ревность трудиться, трудиться неутомимо, — но, прибавляеть онъ, возвращяясь къ прежней точки зрвнія, съ которой смотрвлъ на него во все продолжение разсказа, -- но эта ревность мало принесла пользы, потому что у Рудина не доставало практическаго такта, не было умънья взяться съ надлежащей стороны за дъло. Вы видите разницу между Рудинымъ и Бельтовымъ: одинъ-натура созерцательная, бездейственная, быть можеть потому, что еще не приходило время являться людямъ деятельнымъ. Другой трудится, трудится неутомимо, -- но почти безплодно. Еще менъе возможно найти сходство между Рудинымъ и Печоринымъ: одинъ-эгоистъ, не думающій ни о чемъ, кромъ своихъ личныхъ наслажденій; другой — энтувіасть, совершенно забывающій о себів, и весь поглощаемый общими интересами; одинъ живеть для своихъ страстей, другой — для своихъ идей. Это люди различныхъ эпохъ, различныхъ натуръ, люди, составляющие совершенный контрасть одинь другому. Скорве вы найдете сходство между Донъ-Кихотомъ и Манфредомъ, между Фаустомъ и Донъ-Жуаномъ, нежели между Рудинымъ и Печоринымъ или Онъгинымъ, который еще дальше отъ Рудина.

Какимъ же образомъ можно было сказать, что Рудинъ не представляетъ ничего новаго послѣ Печорина и Онѣгина? въ немъ все ново, отъ его идей до его поступковъ, отъ его характера до его привычекъ. Мы здѣсь не можемъ пересматривать всѣхъ повѣстей г. Тургенева съ ихъ дѣйствующими лицами,—но довольно и этого одного примѣра, чтобы видѣть, до какихъ странныхъ ошибокъ довело г. Дудышкина ошибочное развитіе мысли, вычитанной имъ въ старыхъ «Отеч. Запискахъ», но не понятой имъ. Скажите, какимъ образомъ можно соединять въ одинъ типъ съ Печоринымъ, Онѣгинымъ, Бельтовымъ (которые и по себѣ представляются каждый особеннымъ типомъ) не только Рудина, но точно также и Астахова

(въ «Затишьв»)—этого бездушнаго пошлеца, который свою низость и безчувственность прикрываетъ европейскими фразами в приличными манерами,—и Вязовкина (въ «Двухъ пріятеляхъ»), человіка хорошаго и образованнаго, но вовсе не мечтательнаго и наклоннаго къ тихому, счастливому успокоенію среди самой будничной обстановки? Все это люди совершенно различныхъ типовъ.

Какимъ образомъ произошла эта странная ошибка, спутавшая въ одинъ портретъ черты совершенно различныхъ людей? Г. Дудишкинъ увлекся теоріею о необходимости «примирять идеалъ съ его обстановкою» и мыслью, впрочемъ прекрасною, о необходимости «трудиться». Въ этомъ увлеченіи создалась у него довольно любопытная эстетическая система, которую изложимъ въ нёсколькихъ словахъ.

Что такое значить «человікь должень гармонировать съ обстановкою?» Воть что: если у вась есть тетка или бабушка, держите себя такъ, чтобы она была вами довольна; если у васъ есть начальникъ, держите себя такъ, чтобы онъ отзывалсн о васъ: «славный человівкъ NN»; если у васъ есть сосіди, живите съ ними въ пріятельскихъ отношеніяхъ; если вы еще не женаты, то женитесь на первой дівушкі, которую сосідскія сплетни объявять вашею невістою; иначе, тетка будетъ вами недовольна, начальникъ не дастъ вамъ повышенія, сосіди объявять васъ фармазономъ, дівушка, на которой сосіди вздумали женить васъ фармазономъ, дівушка, на которой сосіди вздумали женить васъ, подвергнется осужденію за то, что не уміла удержать жениха,—всі будуть вами недовольны, и будеть ясно, какъ дважды-два четыре, что «вы не годитесь для окружающей васъ обстановки», что вы «лишній человівкъ», что вы даже пустой и жалкій человівкъ.

Что такое значить: «трудиться»?—трудиться значить быть расторопнымь чиновникомь, распорядительнымь помещикомь—значить устроивать свои дёла такъ, чтобы вамъ было тепло и спокойно, не нарушая, однако же, при этомъ устроеніи своихъ дёлишекъ, условія, которыя соблюдаеть всякій порядочный и приличный человёкъ.

Если вы недовольны такими правилами, вы не годитесь для окружающей васъ обстановки, вы не хотите трудиться, вы опять таки пустой и праздношатающійся челов'якъ.

Г. Дудышкинъ, въ статьъ, о которой мы говоримъ, такъ увлекся этою теорію «гармонів съ обстановкою», что чей бы разсказъ ни

попался ему подъ руку, онъ тотчасъ отъискиваетъ главное лицо мужескаго пола и спрашиваетъ его: «гармонируещь ли ты съ обстановкою?»—«трудишься ли ты?» Герои Баратынскаго и Пушкина, Лермонтова и г. Тургенева — всв одинаково конфузятся отъ этихъ вопросовъ — не очевидно ли, что всв они люди одного и того же разряда, всв —портреты съ одного и того же типа. Если бы продолжить такое следствіе и допросить по двумъ вышеприведеннымъ пунктамъ героевъ Шекспира и Лопе де Веги, Гёте и Корнеля, Байрона и Софокла, всв они были бы точно также переконфужены, не умели ничего отвечать въ свою защиту, оказались бы подходящими подъ одинъ и тотъ же типъ «людей не трудящихся и не гармонирующихъ съ обстановкою»,—словомъ сказать, оказались бы ни более, ни менее, какъ переделками лермонтовскаго. Печорина, и вместе съ нимъ подверглись бы строгому осужденію

Вотъ до какихъ результатовъ доводитъ даже умнаго человъка желаніе построить систему на основаніи не понятой имъ мысли.

Достигнувъ открытія, что главныя дъйствующія лица г. Тургенева «не гармонирують съ обстановкою», онъ не считаеть уже нужнымъ разсматривать, дъйствительно ли эти лица изображались г. Тургеневымъ, какъ идеалы, какъ люди безукоризненно дъйствующіе и вполнъ удовлетворяющіе своими поступками его воззрънію на жизнь, — или г. Тургеневъ изображаль своего Вязовкина, Рудина и проч. вовсе не идеальными, а простыми людьми, имъющими и дурныя и хорошія качества, поступающими въ иныхъ случаяхъ умно и благородно, въ иныхъ ошибочно, — нътъ, онъ воображаеть, что всъ они были идеалами автора, и каждое ихъ слово принимаеть выраженіемъ понятій самого автора.

Если не объяснять эту ошибку запутанностью понятій, до которой довела его система «гармоніи съ обстановкою», то мы не знаемъ, чёмъ и объяснить ее. Да и вообще мы не можемъ объяснить многихъ мёсть въ статьё г. Дудышкина никакими литературными основаніями. Она производить самое странное впечатлёніе, — видно, что критику хочется сказать что-то такое, чего онъ не рёшается высказать прямо, — видно, что онъ старается какъ нибудь примирить тё сужденія, которыя принадлежать исключительно ему, съ миёніемъ, которое непоколебимо утвердилось въ публикъ о произведеніяхъ г. Тургенева. Онъ кружится около мысли, которую хотёлъ бы, но не отваживается высказать, намекаеть на

нее, — старается особенно распространяться о тахъ произведеніяхъ г. Тургенева, которыя слабе другихъ, — о лучшихъ его произведеніяхъ онъ или старается сказать какъ можно меньше, или вовсе не говоритъ, — видно, что ему хочется пошатнуть нёчто такое, до чего не ловко ему коснуться. Видно, что ему хотѣлось бы возобновить сужденія «Москвитянина» и «Московскихъ Сборниковъ» о талантв и произведеніяхъ г. Тургенева, но что онъ не рѣшается этого сдѣлать.... Почему жь бы не говорить прямо? или опасеніе возбудить противъ себя общественное мивніе мѣшаеть ему сдѣлать это? Къ счастію, у насъ есть общественное мивніе. Оно слабо, — но все-таки оно уже приноситъ большую пользу нашей литературѣ, — теперь никто не отважится открыто возставать противъ таланта, признаннаго общественнымъ мивніемъ. Великое дѣло общественное мивніе.

Мы не заговорили бы вовсе о январской книжкв «Отечественныхъ Записокъ», если бы кромв вещей, которыхъ нельзя одобрить, не должны были указать въ ней другую статью, достоинства которой заставили насъ обратить вниманіе на эту книжку. Мы говоримъ о «Богданв Хмельницкомъ» г. Костомарова.

«Богданъ Хмельницкій и возвращеніе Южной Руси къ Россіи»—обширное историческое сочиненіе, которое должно упрочить за ученымъ авторомъ одно изъ первыхъ мѣстъ между нашими историками. Трудолюбивыхъ изслѣдователей у насъ довольно много; но мало людей, которые по всей справедливости заслуживали бы имя замѣчательныхъ ученыхъ, потому что для этого мало трудолюбія и учености,—нужна, кромѣ того, особенная сила ума, нужна широта и проницательность взгляда, нужно соединеніе слишкомъ многихъ и слишкомъ рѣдкихъ качествъ. Своимъ «Богданомъ Хмельницкимъ» г. Костомаровъ доказалъ, что принадлежитъ къ подобнымъ людямъ.

Исторія возвращенія Малороссіи въ русскому царству, представляя великій интересь по важности предмета, съ тімь вмісті требуеть и большаго критическаго таланта, потому что ея событія дошли до нась въ виді, искаженномъ пристрастіемь поляковь, малоруссовь и великоруссовь. Многія несправедливыя мнізнія и о характеріз лиць, и о смыслії событій укоренились до такой степени, что трудно побідить въ себіз предубіжденія, ими поселенныя Г. Костомаровь счастливо боролся съ этою трудностью,—онь очистиль

исторію временъ Богдана Хмельницкаго отъ множества ошибочныхъ взглядовъ и ложныхъ разсказовъ. Внимательно и полно изучиль онь источники, изъ которыхъ многіе въ первый разъ открыты его неутомимыми изъисканіями, провірни каждый факть, каждое слово, обнаружилъ истинныя отношенія лицъ, сословій и племенъ, о которыхъ мы до сихъ поръ имъли самыя сбивчивыя понятія, и. наконецъ, передаль результаты своихъ изъисканій въ блестящемъ, истинно драматическомъ разсказъ, совершенно объективномъ. Ученые опвиять въ его сочинении ученость, безпристрастие, проницательность и върность взгляда; большинство публики прочтеть его исторію съ жадностью, по увлекательности изложенія, въ которомъ г. Костомаровъ едва ли имъетъ себъ соперниковъ. Мы надъемся не одинъ разъ возвратиться къ его сочинению, котораго только начало пом'ящено въ январской книжк'в «Отечественныхъ Записокъ». Теперь мы скажемъ только, что очень давно не читали на русскомъ языкъ ничего подобнаго.

Кром'в «Вогдана Хмельницкаго», надобно зам'втить въ январской книжк'в «Отечественныхъ Записокъ» статью г. Заб'влина «Черты русской жизни въ XVII-мъ стол'втін», отличающуюся достоинствами, которыя мы привыкли находить во вс'яхъ его изсл'ядованіяхъ.

Мы не могли не хохотать отъ души, читая первую часть повысти «Столичные родственники», которую г. Григоровичъ, исполняя свое объщаніе, помъстиль въ «Библіотевъ для Чтенія» (№ 1).— Это водевильный, шаржированный разсказъ, съ начала до конца проникнутый легкою, неподдальною веселостью, - разсказъ безъ всякыхъ претензій, кром'в одного желанія нарисовать нівсколько живыхъ карикатуръ. Промотавшіеся Фуфлыгины, съ тремя тысячами серебромъ, оставшимися послѣ продажи иманья, отправляются въ Петербургъ, по совъту столичныхъ родственниковъ, въ надеждъ поправить свои дела, получивъ выгодное место. И вотъ они изъ экономін вдуть по желваной дорогв въ третьихъ местахъ, а между темъ желаютъ сохранить аристократическій тонъ, даже, если можно показать на станціяхъ, что они вдуть въ первомъ классв, -- этимъ начинаются ихъ привлюченія. Дружескій разговоръ самого Фуфлыгина съ соседомъ, который кажется ему и его супруге столичнымъ львомъ, а оказывается лакеемъ какого-то графа, — потомъ дружба мадамъ Фуфлыгиной съ дамою, которая объясняетъ, какъ она, женщина, благородное, возвышенное создание, увлекалась въ жизни, и между прочинъ жила съ извергомъ-старикомъ, который приревноваль ее, благородное, возвышенное созданіе, къ молодому человъку, у котораго деликатная натура, - затруднительное положение г-жи Фуфлыгиной въ семейномъ вагонъ, который занять хорошенькою женщиною съ двумя поклонниками ся прелестей, и изгнаніе г-жи Фуфлыгиной изъ этого вагона зоркимъ кондукторомъ — всй эти сцены забавны, разсказаны живо и весело, — а потоиъ сцены между Фуфлыгиными и юнымъ львомъ Кобо, ихъ родственникомъ, развязно объясняющимъ Фуфлыгину, при его супругв, что г-жа Фуфлыгина очень хорошо сложена, и потомъ приглашающимъ своихъ новопріважихъ родственниковъ провести вечеръ у Дюссо, куда онъ привезеть одну очаровательную женщину, -потомъ этотъ несравненный Пигуновъ, другой родственникъ Фуфлыгиныхъ, человъкъ съ нажнымъ сердцемъ и страстною любовью въ своей доброй жена, ангелу женъ, съ біеніемъ себя въ грудь разсказывающій всімъ, какъ онъ мучится страданіями ангела жены, въ которыхъ признасть себя виновнымъ, при этомъ выпрашивающій у всехъ деньги, чтобы прокормить жену и детей, и потомъ пропадающій съ деньгами, оставляя ангела жену безъ гроща, —наконецъ третій родственныкъ Фуфлыгиныхъ, практическій и благонам'вренный Мирзоевъ. объясняющій, какъ онъ самъ получиль и какъ Фуфлыгинъ долженъ получить черезъ просьбу жены доходное место при какой-то компаніи на акціяхъ-всв эти сцены ведены быстро и весело, всв эти лица кажутся живыми, знакомыми, не смотря на то, что шаржерованы. А жалкая ангелъ жена нежнаго Пигунова, бедно одетая, больная женщина, съ ячменемъ на глазу и голодными, оборванными детьми около себя, напоминаеть вамь, что всякая пошлость и глупость одного изъ насъ отзывается страданіемъ на другомъ... и вы предчувствуете, что скоро придется плохо и саминъ Фуфлыгинымъ. Что-то будетъ съ этими провинціальными чудаками, среди Пигунова, Коко, Мирзоева и столичной дороговизны во всемъ?

«Столичные родственники» — едва ли не самый удачный изъ всёхъ шутливыхъ разсказовъ г. Григоровича.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

ФЕВРАЛЬ 1857.

Угодно ли вамъ, читатель, выслушать исторію о «голодѣ въ Багдадѣ при Гарунѣ-аль-Рашидѣ?» Это исторія не изъ «Тысячи и одной ночи», а изъ «Экономическаго Указателя», на который хотинъ мы обратить ваше вниманіе.

Случился, видите ли, неурожай въ Багдадской области, а за неурожаемъ, по обыкновенію, последоваль голодъ, -- дёло очень натуральное, но вовсе непріятное. Созвалъ Гарунъ-аль-Рашидъ своихъ мудрыхъ советниковъ, спрашиваетъ ихъ, какъ помочь горю?-«Привезти хлібь изь тіхь областей, гді урожай быль хорошь», говорять советники. Сказать легко, а исполнить трудно, дороги въ гаруновомъ царствъ были плохи, -- будь хорошія дороги, пожалуй, подвезли бы запасъ скоро, а теперь, если и повезуть, то нескоро довезуть. Увидълъ Гарунъ-аль-Рашидъ, что надобно построить хорошія дороги, — но когда-то еще успаешь ихъ построить, а дало не терпить отсрочки. Какъ быть? По обычаю, пошель ночью халифъ бродеть по улицамъ Багдада, чтобы посмотреть, какъ живеть народъ, послушать, что онъ говорить. Услышаль онъ разговоръ старика съ молодымъ человъкомъ. — «Бъда! говорить молодой человъкъ: дорогь хлебь!>--«Можно бы этой беде помочь, говорить старикь:-установить, чтобы ни одинь хавбопекь не смель продавать хавбъ дороже прежней дешевой ціны». Умна показалась річь старика Гаруну-аль-Рашиду; по утру онъ установиль таксу на хлебъ. Прошло насколько недаль - вотгаеть къ халифу визирь съ испуганнымъ видомъ и говорить: «Нетъ въ Багдаде ни одного зерна хивба на базарв, и народъ страдаеть пуще прежняго. Торговцы и богачи, имъющіе запасы, не хотять продавать ихъ по таксв и попрятали въ подвалы свой хлёбъ».—«Чтожь дёлать?» говорить Гарунъ-аль-Рашидъ.—«Отмёни таксу», говорить визирь. Гарунъ-аль-Рашидъ послушался и отмёнилъ таксу.—Теперь, пусть самъ «Экономическій Указатель» говорить, что было далёв:

"Ужаснулся народъ, узнавъ о такомъ решени своего властелина, не понимая, что было причиною такой перемёны. Начались опять бедствія, худшія, чвив прежде, потому что хавбинки подняли цвны несравненно выше, чтобы вознаградить себя за убытки и опасности, которымъ они подвергались. Гарунъаль-Рашидъ зналъ, какъ страдаетъ народъ, но ділать было нечего: онъ ужь опытомъ убеделся, что назначивъ цены, на место пользы, сделалъ вредъ. Ужь есле наъ двухъ золъ выберать меньшее, то пусть народъ встъ мало, да какъ нноудь доживоть до привоза припасовъ, нежели съесть сегодия много, чтобы завтра быть безъ кліба. Такъ и случилось. Хотя народъ крібпко бідствоваль, но все же кое какъ прожедъ, и Гарунъ-аль-Рашедъ пришелъ къ тому убъжденію, что для того, чтобы спасти народъ отъ голода, нужна не такса на предметы первой необходимости, а хорошія дороги, по которымъ можно было бы быстро перевозить съестные принасы съ одного места на другое, и торговая предпріничность между купцами, которые откладывали бы изъсвоихъвыгодъ сколько можно хайба въ дешевые года, на случай голода, а сайдовательно м высокихъ пвиъ."

Мы выбрали эту незначительную статью, разборомъ которой не можеть оскорбиться «Экономическій Указатель», чтобы сказать наше мнёніе о системё laissez-faire, которой, повидимому, «Экономическій Указатель» не столько опасается, сколько надобно желать и для пользы русской публики, и для пользы самого журнала.

Нѣтъ въ мірѣ такой науки, которая была бы скучнѣе политической экономіи въ томъ смыслѣ, какой приданъ ей школою такъ называемыхъ французскихъ экономистовъ, иначе сказать, послѣдователей Сэ. У нихъ, политическая экономія имѣетъ страшно отвлеченый характеръ. Имъ мало дѣла до того, какіе именно вопросы имѣютъ существенную важность для той или другой страны въ извѣстное время, — такъ они заняты своею одностороннею теоріею. Кстати и не кстати, вѣчно твердятъ они одно и тоже: «не стѣсняйте конкурренцію, не установляйте таксъ» — таковъ смыслъ и сказки, которую мы взяли примѣромъ для разбора этой теоріи.

Мы, русскіе, ровно ничего не выиграемъ отъ этого нравоученія. Таксы не им'єють важнаго значенія въ нашемъ экономическомъ быть. А посл'єдователи Сэ готовы в'єчно толковать о вреде таксъ, котораго мы, русскіе, вовсе не чувствуемъ (если только благоразумно установляемыя таксы действительно могуть приносить вредь, въ чемъ еще не всё или, лучше сказать, уже не всё ученые согласны). Вопросъ о таксахъ вовсе не принадлежить къ числу живихь, интересныхъ для русскаго общества. Какая же намъ будетъ охота слушать толки о немъ? Говорите намъ о способахъ улучшить наше земледельческое производство, говорите о способахъ расширить сбыть фабричныхъ произведеній въ нашемъ сельскомъ населеніи, которое теперь очень мало ихъ покупаетъ. Эти вопросы для насъ важны;—но теорія последователей Сэ очень мало занята ими, а вечно твердить о вреде таксъ. Можетъ ли она возбудить живой интересъ въ нашемъ обществе, имъя страсть хлопотать о предметахъ маловажныхъ для насъ и не обращать вниманія на предметы, существенно интересующіе наше общество? Предаваться ей, значило бы впередъ отказываться отъ живаго сочувствія публики.

Но мало того, что теорія Сэ мертва для насъ. Она сама по себ'в поверхностна и фальшива. Въ наук'в, это уже давно доказано. Для тіхъ, которые не иміли случая узнать объ успіхахъ, сділанныхъ наукою со временъ Сэ, мы покажемъ поверхностность и фальшивость его теоріи разборомъ сказки, ею порожденной и переданной нами выше со словъ «Экономическаго Указателя».

Какой урокъ извлекаютъ жители Багдада изъ перенесеннаго ими бъдствія?— «Надобно улучшить дороги, и не надобно установиять таксъ». Какой бъдный, неполный урокъ! Видно, что жители Багдада — люди, отставшіе отъ въка. Если бы между ними былъ человъкъ, знакомый съ политическою экономією не по одному Сэ, а по новъйшимъ изслъдованіямъ, онъ повелъ бы съ ними ръчь слъдующимъ образомъ.

Въ Багдадѣ былъ страшный голодъ. Какъ могло это случиться?— У насъ былъ неурожай. — Но вёдь при жестокомъ неурожав сборъ клюба все таки равняется двумъ-третямъ обыкновеннаго сбора. Развѣ вы имъете въ обыкновенные годы такъ мало клюба, что едва достаетъ намъ на пропитаніе? иначе, если бы вы, напримѣръ, проназводили клюба въ обыкновенные годы вполтора раза болю, нежели нужно для вашего пропитанія, вы не терпъли бы голодъ, когда сборъ оказался одною третью менъе обыкновеннаго. — «Да, дъйствительно, мы и въ обыкновенные годы кушали клюба меньше, нежели бы котълось намъ».—Почему же такъ? Развѣ у васъ мало земли?—«Нѣтъ, земли у насъ довольно». — Значитъ, она неплодо-

родна?—«Нътъ, земля у насъ хороша».—Стало быть, у васъ земледъліе въ дурномъ состоянія?—«Правда».—Итакъ, друзья мои, старайтесь улучшить ваше земледъліе. Это пригодится вамъ не только на случай неурожая (тогда и при неурожав вы не будете слишкомъ голодны), но и въ обыкновенные годы; вы теперь едва кормитесь, а тогда будете жить въ избыткъ. Такъ ли? Надобно вамъ улучшить ваше земледъліе? — «Надобно». — Такъ подумаемъ же вмъстъ, какъ бы вамъ приняться за это. — И онъ объяснить бы жителямъ Багдадской области, какія экономическія отношенія должны быть измънены, чтобы вемледъліе могло улучшиться.

Это нравоучение полезние и ближе къ дилу, нежели ричь о таксахъ.

«Гарунъ-аль Рашидъ хотълъ купить для насъ хлъба въ сосъднихъ областихъ, да перевезти его нельзя было бы скоро, потому что дороги у насъ плохи», говорятъ багдадскіе жители своему совътнику.—«Какъ! у васъ нътъ хорошихъ дорогъ? Значитъ, вы народъ безпечный, если не позаботились давно объ этомъ важномъ дълъ. Какія же причины сдълали васъ такими безпечными людьми? Надобно изслъдовать это».—И началось бы объясненіе экономическихъ отношеній, развивающихъ въ народъ безпечность.

Это нравоученіе также полезніе и ближе къ ділу, нежели річь о таксахъ.

«Мы очень бёдствовали, и помочь было нельзя: таксы не помогли», продолжають жители Багдадской области.—Но вёдь, кромё таксь, существуеть множество способовь помочь народу во время голода, замёчаеть ихъ собесёдникъ:—укажу вамъ хотя одинъ: во время голода, объявляють хлёбникамъ, что они должны продавать фунтъ хлёба по прежней дешевой цёнё; а разницу между дорогой цёной и обыкновенной будеть имъ приплачивать городъ,—для этой цёли можно сдёлать особенный заемъ. Это средство испытанное.

«А таксы дійствительно безполезны или даже вредны?» спрашивають любопытные багдадцы.—Прежде такъ думали всі ученые, отвічаеть имъ ихъ собесідникъ,—а теперь многіе, самые ученійшіе и глубокомысленнійшіе люди напротивъ доказывають, что разумная таксація—одинъ изъ лучшихъ способовъ значительно улучшить экономическій быть народа.—И онъ объясниль бы имъ теорію таксаціи, принимающей за основаніе цінности вещей стоимость ихъ производства.

Такимъ образомъ, онъ доказалъ бы имъ, что если Гарунъ-аль Рашидъ не могъ установить таксу на хлебъ, такъ это потому, что не умълъ приняться за дело какъ следуетъ; да и безъ таксъ имълъ бы средства помочь народу, если бы зналъ открытія, сделанныя наукою.

Мы обратили вниманіе на эту сказку о Гарунѣ-аль-Рашидѣ потому, что она явилась въ № 1-мъ «Экономическаго Указателя», какъ бы предвѣстницею направленія, котораго будетъ держаться журналь,—къ счастью, многія изъ послѣдующихъ статей не оправдывають этого предвнаменованія. Въ семи нумерахъ, которые мы прочли, находится не одно изслѣдованіе, касающееся предметовъ очень интересныхъ. Особенно мы замѣтимъ статьи о желѣзныхъ дорогахъ г. Вернадскаго, Гагемейстера, г. Д. Г.; «Теорія и практика г. Бабста и «Опытъ изложенія условій сельскаго хозяйства», г. Струкова.

«Умный купець, порядочный чиновникь, чувствують, ежели не «у насъ, то вездв по крайней мврв, что безъ науки, безъ образо-«ванія каждый шагь тяжель и трудень (говорить г. Бабсть).— «Необходимость экономического образованія сознаеть въ настоя-«щее время въ Европъ каждый рабочій»—надобно желать, чтобы тоже самое было и у насъ. Но распространить охоту знакомиться съ политическою экономією нельзя отвлеченными разсужденіями о банкирскихъ операціяхъ, необходимости безграничной конкурренціи и предоставленіи экономическимъ отношеніямъ полной воли развиваться подъ вліяніемъ односторонняго принципа конкурренція, въ зависимости отъ банкирскихъ операцій. Чтобы возбудить интересъ къ себъ, наука должна говорить преимущественно о вопросахъ, имъющихъ для страны наибольшую важность. Если «Экономическій Указатель» будеть держаться этого правила, онъ принесеть очень большую пользу своему делу,—делу распространенія у насъ экономическихъ понятій. Статью г. Вабста нельзя упрекнуть въ томъ, чтобы она не удовлетворяла этому требованію.

Тэма его — разъяснене побужденій, по которымъ очень многіе возстають у насъ противъ политической экономіи, — тэма очень живая, потому что, дійствительно, недостатокъ уваженія къ науків—одинъ изъ главныхъ нашихъ недостатковъ. Коренною причною вражды, чувствуемой многими къ науків, онъ справедливо считаеть то, что ея выводы противорічать эгонстическимъ и близо-

рукимъ желаніямъ невъждъ. Но онъ такъ добросовъстенъ, что не умалчиваеть и о другой причинъ недовърчивости къ теоріи, — «теоретики часто вредять себь и благому делу народнаго развитія «своею исключительностью и неумолимостью». Иногда они воображають, что сказавъ: «цена зависить оть отношенія между запросомъ и предложеніемъ», -- «конкурренція не должна быть ограничиваема ни подъ какимъ видомъ» — они уже высказали всю истину и дали рецепть для излеченія всёхъ экономическихъ боліваней, они часто забывають, что безграничная конкурренція (нов'йшая форма средневъковаго кулачнаго права) ведетъ къ монополіи, противъ которой сами же они такъ сильно возстають; и что такъ, какъ человъкъ есть не экономическая машина, а живое существо, одаренное съ одной стороны различными потребностями, а съ другой-разумомъ, то и надъ слъпымъ, неразумнымъ и безжалостнымъ принципомъ отношенія между запросомъ и предложеніемъ, долженъ въ человъческомъ обществъ возвышаться, другой принципъ — законъ удовлетворенія естественнымъ погребностямъ человівка и разумной организаціи экономических силь. Воображая, что все наилучшимъ образомъ устроивается безъ вмізшательства разумной воли, однимъ инстинктомъ промышленниковъ, они темъ самымъ отвергають необходимость теоріи и признають ненарушимость прак-ТИКИ.

Г. Бабста недьзя упрекнуть въ такой односторонности. Онъ признаетъ, что наука должна принимать въ соображение жизненныя потребности человъка, и прилагаетъ это правило къ дълу. Статья его наполнена не алгебраическими формулами, а живыми объясненими фактовъ нашей экономической жизни. Онъ говоритъ о состоянии нашего земледъльческаго производства, о монопольномъ характеръ нашей промышленности и торговли и т. д. Такихъ живыхъ статей, какъ его «Теорія и практика», надобно желать больше.

Такого же вниманія заслуживаеть статья г. Струкова: «Опыть изложенія главнійших условій успішнаго сельскаго хозяйства». Она написана не съ отвлеченной точки зрівнія, говорить не о вреді таксь и тому подобных боліс или менію безполезных предположеніях, а о томь, до какой степени благопріятны для экономическаго развитія ті условія, въ которых производится у нась земледільческій трудь. Такія изслідованія будуть всегда чи-

таться съ интересомъ и только они могуть действительно быть полезны делу распространенія здравых в научных понятій.

О желёзныхъ дорогахъ въ первыхъ семи нумерахъ «Экономическаго Указателя» помёщенъ уже цёлый рядъ статей. Замёчательнёйшая изъ нихъ — «Замётки о желёзной дорогё», г. Д. Г. Кромё того, замётимъ «Письмо г. Редактору Экономическаго Указателя», г. Гагемейстера, и «Нёчто о средствахъ сообщенія», г. Вернадскаго.

Изъ разныхъ проектовъ, имъющихъ цѣлью дополнить второстепенными линіями ту сѣть желѣзныхъ дорогъ, о построенія которой уже заключенъ правительствомъ контрактъ, г. Вернадскій наиболѣе важнымъ и наиболѣе исполнимымъ считаетъ три линіи: 1) отъ Рыбинска къ Верхнему Волочку; 2) отъ Кіева до Одессы; 3) отъ Москвы на Моршанскъ. Нѣтъ сомиѣнія въ томъ, что эти дороги очень важны; но чтобы доказать рѣшительное преимущество ихъ передъ всѣми другими линіями, необходимо подкрѣпить болѣе точными и подробными доводами общія соображенія, представляемыя въ ихъ пользу г. Вернадскимъ.

Г. Гагемейстеръ, въ «Письмъ къ редактору», доказываетъ, что едва ли можно разсчитывать на доходъ много превышающій пять процентовъ въ первые годы по сооружении линий, нынъ уступленныхъ компаніи барона Штиглица, а потому напрасны опасенія что иностранные акціонеры этой компаніи будуть вывозить изъ Россіи большія богатства, — мысль, совершенно справедливая. Онъ не считаеть основательнымъ и того опасенія, что компанія можеть наводнить Россію иновенными рабочими, -- это было бы невыгодно для самой компаніи, — и этоть разсчеть его совершенно върень; наконецъ онъ не раздъляетъ и того предположенія, что проценты, приносимые дорогами, будутъ очень незначительны, и правительству придется доплачивать имъ слишкомъ большія суммы. Действительно, по всей візроятности, средній доходь будеть не меніе трехь процентовъ, — черезъ нъсколько лътъ, конечно, болве, такъ что скоро достигнеть до пяти процентовъ. гарантируемыхъ правительствомъ.

Что касается значенія жельзныхъ дорогь для Россіи, г. Гагемейстеръ, подобно автору статьи, помещенной въ № 2 «Современника» за прошлый годъ, полагаеть, что жельзныя дороги въ Россіи должны, по сравнению съ другими способами сообщения, имъть болъе преимуществъ, нежели въ иныхъ земляхъ.

Воть его слова:

"По недостаткамъ естественныхъ путей въ Россіи, искусственные путе предназначены въ большему еще значеню, чёмъ въ другихъ государствахъ. Рёки наши судоходны только въ продолжени нёсколькихъ мёсяцевъ въ году, сколько отъ замерзанія ихъ зимою, столько отъ лётняго мелководія; а по мёрё вырубки лёсовъ—весеннія воды стекаютъ скоріє, снёга и дождя вообще выпадаетъ менёе. Между прочимъ, уменьшившейся въ атмосфері влажности и меньшему затёмъ приливу водъ въ Каспійское море должно отчасти приписать, что средній уровень Каспія отъ 1804 по 1853 годъ понизился на 12 футовъ. Съ этимъ сопряжено, разуміется, соотвітственное пониженіе уровня всёхъ притоковъ Каспійскаго моря, т. е. водной системы всей восточной полосы Россіи.

"Оть этихъ изиматическихъ причинъ сухопутныя сообщенія страдають не менъе водяныхъ. Снътъ, который часто будетъ затруднять движение по жедізнымъ дорогамъ, вмісті съ тімъ дізаеть ихъ пользу боліе ощутительною въ Россіи, чемъ въ странахъ, пользующихся влиматомъ более умереннымъ, ибо нынь сообщение юга съ съверомъ России возможно только въ льтние мъсяцы, а пресловутая русская зема облегчаеть перевозку только въ стверной полост Имперіи. По этимъ причинамъ съ устройствомъ желізныхъ дорогь все товарное пвиженіе перейдеть къ онымъ, твиъ болье, что во время осени и зимы, когла нына совершенно прекращается рачная и отчасти затруднена сухопутная перевозка, настоить наибольшая надобность въ перевозка произведеній, составляющихъ главное богатство Россів. Что касается пассажировъ, то чесло нхъ будетъ гораздо значительнее, чемъ ныне полагають, потому что неть народа, болье сохранившаго при оседлости навлонность въ вочевой жизни, какъ великороссіяне, промышляющіе во всіхъ концахъ Имперіи. Одно уже число косарей, отправляющихся изъ съверныхъ губерній въ южныя для уборки хльба. и свиа, дасть немало занятія Московско-есодосійской дорогь."

Не совствить таково митие г. Д. Г. (въ стать в «Заметки о железной дороге»). Онъ, само собою разумется, уверенъ что железныя дороги дадуть чрезвычайно сильное развите нашей экономической жизни, и, конечно, не мене другихъ сочуствуетъ великому делу ихъ устроенія; но — говорить онъ — не должно увлекаться и преувеличенными ожиданіями, — надобно дать место безстрастному разсчету.

У насъ вошло въ обычай сравнивать результаты, ожидаемые отъ железныхъ дорогъ для Россіи, съ движеніемъ, которое производится по железнымъ дорогамъ въ Северо-Американскихъ Штатахъ. Сходство тутъ заключается въ огромности разстояній и малой плотности населенія. Но есть и важныя различія, которыхъ не должно упускать изъ виду.

Въ ту эпоху, когда начали строиться желёзныя дороги въ Сёверной Америкѣ, промышленная дѣятельность имѣла уже громадные размѣры; огромныя пространства земли на Западѣ ждали только желѣзныхъ дорогъ, чтобы населиться колонистами: условія производительнаго труда были очень благопріятны, характеръ народа быль дѣятеленъ и предпріимчивъ. У насъ этихъ условій нѣтъ. Потому не должно и ожидать, чтобы въ первые годы по открытіи желѣзныхъ дорогъ движеніе товаровъ и пассажировъ приняло такіе размѣры, какъ въ Сѣверной Америкѣ. Притомъ, направленіе линій въ Сѣверной Америкѣ опредѣлялось исключительно экономическими потребностями, безъ всякаго вліянія административныхъ или стратегическихъ соображеній.

Но если справедливо, что желъзныя дороги у насъ въ первые годы не будуть перевозить столько товаровъ, какъ въ Америкъ, то, по нашему мивнію, все-таки онв у насъ имвють еще болве рышительное превосходство надъ прежними путями сообщенія, нежели въ Америкъ. Факты, указываемые г. Гагемейстеромъ, столь же върны, какъ и тъ, на которые указываетъ г. Д. Г. Соображая тъ и другіе, мы должны прійти къ такому выводу. Положимъ что промышленная дівтельность въ Америкі до устроенія желівзныхъ дорогъ была въ четыре раза больше, нежели у насъ. Если съ устройствомъ железныхъ дорогь въ Америке она удвоилась, то у насъ должна утроиться, — но конечно и тогда еще не сравнится своими размёрами съ съверо-американскою. Съверо-американцы посредствомъ желъзныхъ дорогъ возвысили свое производство отъ 4 до 8; мы возвысимь оть 1 до 3, — перевёсь абсолютной величины производства останется за Съверною Америкою — въ этомъ правъ г. Д. Г.; но степень усиленія производства значительніве для насъ, нежели для съверо-американцевъ, -- въ этомъ правъ г. Гагемейстеръ.

Конечно, мы говоримъ объ усиленіи экономической діятельности только въ тіхъ полосахъ, по которымъ пролегають желізныя дороги; области, не охватываемыя дійствіемъ желізныхъ дорогь, конечно почти ничего не выиграють отъ нихъ, — и замізнаніе г. Д. Г. о необходимости проведенія многочисленныхъ отраслей и соединительныхъ линій отъ главныхъ, длинныхъ путей, остается совершенно справедливымъ,

Отъ всей души желаемъ, чтобы въ «Экономическомъ У казатель»

сділалось преобладающимъ то діловое, живое направленіе, которымъ отличаются статьи, нами указанныя вниманію читателей. Только тогда «Энономическій Указатель» дійствительно будетъ удовлетворять настоятельной потребности нашего общества въ политико-экономическомъ журналів.

Настоятельная потребность политико-экономическаго журнала какой шагь впередъ въ развитіи нашей публики обнаруживается этимъ фактомъ! Десять леть тому назадъ, такой журналь быль бы явленіемъ почти совершенно излишнимъ; онъ не нашель бы десятой части техъ читателей, которые теперь заинтересованы имъ; онъ быль бы явленіемъ невозможнымъ. Да, что ни говорите, а мы таки развиваемся, и чтобы ни говорили мы о нашей дитературъ, все-таки въ ней замътнее всего отражается это развитіе.

Любопытно сравнить характеръ журналовъ нашихъ за последніе тридцать летъ, — постепенное развитіе нашей мысли очень отчетливо обнаруживается такимъ сравненіемъ.

До 1830 года, оригинальная повъсть была въ нашихъ журналахъ редкостью. Говоря: оригинальная, мы, конечно, разументь только «написанная русскимъ авторомъ», вовсе не разумёя того, чтобъ въ ней было сколько нибудь самостоятельности. Несколько времени спустя, «Телеграфъ» сталъ чаще прежняго украшаться оригинальными повъстями, -- но это было дъломъ не столько времени, сколько случая: Н. А. Полевой вздумаль быть беллетристомъ, другой причины тому не было. Какъ явленіе случайное, эта черта — частое помъщение русскихъ повъстей, — еще исключительно принадлежало одному журналу Полеваго. Другіе журналы оставались по прежнему безъ повъстей. Въ 1834 году основалась «Вибліотека для Чтенія», и одними изи постоянныхи отделови своей программы сдёлала Русскую Словесность», понимая подъ этимъ словомъ повъсти, разсказы, комедіи въ прозъ. Дъйствительно, съ того времени постоянно въ каждой книжкъ «Библіотеки» бывала русская повъсть. Но это все-таки было еще не дъломъ времени, а просто натяжкою со стороны редакціи, обязавшейся во что бы то не стало печатать что бы то ни было въ отдълъ «Русской Словесности», — статьи, наполнявшія этоть отділь, большею частью писались точно также, какъ статьи отдела «Сельское хозяйство» -фабричнымъ образомъ, и вовсе не претендовали на литературныя достоинства. Въ другихъ тогдашнихъ журналахъ, русская повъсть все еще была явленіемъ не совству обыкновеннымъ, хотя съ каждымъ годомъ становилась явленіемъ менте ръдкимъ.

Ученый отдель журналовь быль и того бёднёе оригинальными статьями.

Такъ продолжалось до основанія «Отечественныхъ Записокъ» (1839). Тутъ въ первый разъ русскія пов'єсти, писанныя не фабричнымъ образомъ, какъ въ «Библіотекъ для Чтенія», стали явленіемъ обыкновеннымъ, хотя все-таки далеко не на каждую книжку доставало этихъ произведеній. Тутъ въ первый разъ и ученыя оригинальныя статьи довольно большаго объема и довольно важнаго достоинства перестали быть рѣдкостью, но все-таки ихъ было менѣе, нежели пов'єстей.

Прошло еще нёсколько лёть, — и русская беллетристика достигла уже такого развитія, что каждая книжка журнала непремённо имѣла русскую пов'єсть. Это началось около того времени, какъ основался нашъ журналь (1847). Ученый отдёль все еще гораздо чаще наполнялся во всёхъ журналахъ переводами или компиляціями. Всего только пять-шесть лёть тому назадъ въ нёкоторыхъ журналахъ оригинальныя статьи серьезнаго содержанія и положительнаго достоинства начали являться постоянно.

Но если мы сравнимъ нынѣшніе журналы съ журналами лѣть за десять по отношенію къ ученымъ статьямъ, мы замѣтимъ разницу не только въ количествъ, но и въ содержаніи. Публика была такъ еще нетребовательна, что статьи самого сухаго содержанія не считались неудобными для журнала, имѣющаго читателями всю массу публики. Какъ то съ годъ тому назадъ, всѣ удивились, нашедши въ одномъ изъ хорошихъ журналовъ статью о Кириллицъ или о Глаголицъ, — помилуйте, да лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ такія ли статьи помъщались лучшимъ тогдашнимъ журналомъ сплошь да рядомъ — припомните только, чего вы не видали въ журналахъ, издававшихся для всей массы публики! — статьи о музыкальныхъ гаммахъ, объ анатоміи, о русскихъ азбуковникахъ, о лѣченіи болѣзней искуствомъ и натурою, о тмутараканскомъ камнъ и тому подобныхъ предметахъ.

До последняго времени, не предполагалось возможнымъ, чтобы могъ существовать большой журналъ, исключительно благодаря статьямъ серьёзнаго содержанія. Теперь, это очевидно для всякаго. Есть даже многіе, которые думають, что беллетристика становится

въ нашей дитературъ на второе мъсто, — положимъ, это мивніе пока еще преждевременно; но каждый знаетъ, что пять-шесть лътъ тому назадъ статъи серьёзнаго содержанія не имъли и половины той публики, какую имъютъ нынъ.

До сихъ поръ, единственными журналами, нужными массъ публики, были журналы энциклопедическіе. Теперь, каждый видить, что начинается возможность существовать журналу, не только ограничивающемуся однъми серьёзными статьями, но и статьями, принадлежащими къ одной опредъленной области наукъ. Никто, конечно, не усомнится нынъ, что, кромъ журнала политико-экономическаго (существованіе котораго есть уже фактъ), могь бы существовать журналь историческій.

Люди, еще не старые, пережили на своемъ въку всъ эти различныя эпохи нашей журналистики. Двадцать лътъ тому назадъ,
почти не существовало въ нашихъ журналахъ русской беллетристики. Пятнадцать лътъ назадъ, были еще очень малочисленны въ
нашихъ журналахъ самостоятельныя статъи серьёзнаго содержанія,
имъющія положительное достоинство или заслуживающія, по нынъшнимъ понятіямъ, имя общенитересныхъ статей. Еще менъе
лътъ прошло съ той поры, когда публика стала обращать на
серьёзныя статъи столько же вниманія, сколько и на беллетристику,
и пріучилась быть сколько нибудь разборчивою относительно этихъ
статей. Критика, правда, явилась въ нашихъ журналахъ дъйствительно заслуживающею вниманія раньше, нежели беллетристика
или ученый отдълъ,—но и тому прошло только съ небольшимъ
тридцать лътъ,—до «Телеграфа» она была ничтожна, какъ и самые
журналы были незначительны.

А между твиъ, давно ужь публика наша читаетъ преимущественно журналы; за долго до «Телеграфа» слышались мевнія, что журналы—главная отрасль нашей литературы, и повторялись слова:

"И выжу наконецъ въ странъ моей родной Журналовъ тысячи, а книги ни одной."

Спрашивается теперь: съ давняго ли времени наша литература стала дъйствительно замътнымъ элементомъ нашей народной жизни?

Часто жаловались у насъ на то, что въ прежнее время не заботились о сохраненіи матеріаловъ для біографіи нашихъ писателей,—эта небрежность, конечно, очень прискорбная для историка литературы, происходила отъ причины очень естественной и даже

основательной. Литература не была важнымъ явленіемъ народной жизни, -- какая же могла представляться потребность собирать и сохранять сведенія, относящіяся до литературы и литераторовь? Въ последнее время, небрежность эта стала мало по малу уступать место заботивности о собираніи біографическихъ данныхъ. Такую перемъну приписывали различнымъ причинамъ, иногда великолъпнымъ, иногда очень незавиднымъ. По нашему мизнію, проще и върнъе другихъ объясненій то, что собиратели фактовъ обратили вниманіе на нашу литературу (и, следовательно, на ея деятелей) съ того времени, какъ важность ея стала очевидна. После Пушкина и во время Гоголя пріобреда она важность, —съ Пушкина и Гоголя и начинается рядъ писателей, жизнь которыхъ кажется ихъ современникамъ достойною того, чтобы современники и потоиство знали о ней. И прежде, литераторы превозносили другь друга, -- даже гораздо усердиве превозносили, нежели ныив. Но до последняго времени, общество не вврило въ важность ихъ двла,--и они сами невольно, инстинктивно сомнавались въ его важности. Въ Пушкина общество въ первый разъ признало писателя великииъ историчесвимъ лицомъ, - очень натурально, что о немъ стали собирать біографическія данныя, какъ и о всякомъ важномъ лиць въ народной исторін. Гоголемъ серьёзное вниманіе общества занялось еще сильнъе, -- о немъ пишутъ еще болъе.

Въ самомъ дёлё, о Гоголё теперь собрано ужь едва ли не болёе біографическихъ свёдёній, нежели о всёхъ знаменитыхъ нашихъ писателяхъ до Пушкина. Г. Николай М\*\*\* издалъ два толстые тома «Записокъ» о его жизни,—публика не утомилась этими двумя томами,—напротивъ, въ ней только пробудилось ими желаніе узнать о его жизни еще болёе, и люди, бывшіе къ нему близкими, спёшатъ удовлетворить этому желанію,—за одною статьею о жизни Гоголя слёдуетъ другая. Въ январской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» г. Тарасенковъ разсказалъ намъ, какъ медикъ, исторію послёднихъ дней великаго писателя,—въ февральской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія»— г. Анненковъ свои воспоминанія о Гоголё.

Г. Анненковъ быль однимъ изъ близкихъ знакомыхъ Гоголя въ періодъ его петербургской жизни, до отъйзда за границу въ 1836 г. Потомъ въ Римі, онъ быль въ самыхъ короткихъ отношеніяхъ съ нимъ. Воспоминанія такого человіка должны были быть очень интересны,—и дійствительно, они очень интересны. Статья, напоча-

танная въ февральской книжке «Библіотеки», доводить разсказъ только до встречи г. Анненкова съ Гоголемъ въ Риме въ 1841 и конечно будеть имъть продолжение. Теперь, мы скажемъ только, что факты, сообщаемые г. Анненковымъ, значительно объясняють намъ Гоголя, какъ человъка, и что вообще взглядъ г. Анненкова на его характеръ кажется едва ји не справедливейшимъ изъ всехъ, какіе только высказывались до сихъ поръ. Г. Анненковъ не усиливается, въ противность правде и правдоподобію, воображать или изображать Гоголя человъкомъ безъ всякихъ слабостей, безъ всякихъ недостатковъ, какъ то дълали другіе; онъ откровенно признается, что въ Гоголъ была частица притворства, частица искательства, частица хитрости, --- но, понимая эти недостатки, г. Анненковъ понимаетъ также, что они съ избыткомъ вознаграждались другими качествами его натуры, прекрасными и благородными. Онъ не дълаетъ нашего великаго писателя идеаломъ всевозможныхъ добродітелей, но видить въ немъ человіка, котораго трудно было не полюбить, сошедшись съ нимъ, и нельзя было не уважать, понявъ его, — и читатель върить тому. Это не панегирикъ и не апологія, это просто правдивый разсказъ, который для доброй славы человъка бываеть лучше всякихъ панегириковъ и апологій.

Г. Анненковъ, кажется, хочетъ представить намъ цѣлый рядъ воспоминаній и біографическихъ этюдовъ о замѣчательныхъ людяхъ русской литературы послѣднихъ десятилѣтій, — въ то самое время, какъ въ «Вибліотекѣ для Чтенія» печатаетъ онъ свой разсказъ о Гоголѣ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (№ 3-й) является первая часть написанной имъ біографіи Н. В. Станкевича, этого юноши, объ очаровательно-возвышенной личности котораго не могутъ безъ умиленія вспоминать люди, имѣвшіе счастье знать его, о чрезвычайно сильномъ и благотворномъ вліяніи котораго на развитіе избраннѣйшихъ нашихъ писателей вѣчно будетъ съ признательностью говорить исторія нашей литературы.

Въ примъчании къ этому этюду, г. Анненковъ увъдомляетъ насъ, что письма Станкевича, послужившія ему главнымъ матеріаломъ, для составленія біографіи, приготовляются къ изданію. Этюдъ г. Анненкова, вмъстъ съ этими письмами, познакомитъ русскаго читателя съ однимъ изъ самыхъ свътлыхъ и самыхъ важныхъ эпизодовъ исторіи умственной жизни нашей родины. Мы надъемся возвратиться въ этому предмету.

Нельзя не желать, чтобы г. Анненковъ, который болье, нежели кто нибудь, имветъ средствъ для обогащенія нашей литературы такими трудами, какъ его «Матеріалы для біографіи Пушкина», «Воспоминанія о Гоголь» и біографія Станкевича, неутомимо посвящаль свои силы этой прекрасной діятельности, которая доставила ему уже столько правъ на благодарность русской публики. Послі славы быть Пушкинымъ или Гоголемъ, прочнійшая извістность — быть историкомъ такихъ людей.

Наши замътки о журналахъ за прошедшій мъсяцъ были бы неполны, еслибъ мы не упомянули о прекрасной повъсти г. Писемскаго «Старая барыня» («Библіотека для чтенія», № 2). Старая барыня-гофъ-интендантща Катерина Евграфовна Пасмурова, дъйствительно барыня старыхъ временъ, и притомъ большая, богатая, для своей губернін даже знатная барыня. Какимъ почетомъ пользуется она въ губерніи! Когда начальникъ губерніи повдеть по своей области, онъ долгомъ своимъ считаетъ завхать къ ней засвидетельствовать свое уважение, - о мелюзге и говорить нечего: исправники и засъдатели говорять съ нею чуть не на колънахъ стоя. Она требуеть и уметь внушить почтение къ своей высокой особъ. Зато, и сама она знаетъ, какъ съ къмъ должно обходиться. Вдеть новый губернаторь, — она шлеть своего дворецкаго съ поклономъ къ нему, подносить дворецкій самолучшихъ мірныхъ стерлядей въ серебряной лохани и говорить, что «такъ и такъ, госпожа «его гофъ-интендантша, по слабости своего здоровья, сама прівхать «не можеть, но за-очно делаеть ему поздравление съ приездомъ, и «кавъ обывательница здешняя кланяется ому, вместо хлеба-соли, «рыбой въ дохани».

Почетъ почетомъ, но и выгода въ почетъ. Когда продается имънье съ торговъ, и пришелъ на торги ея повъренный, никто ужь изъ покупателей не сунется, всякъ знаетъ, что начальникъ губерніи того не желаетъ.

То ли она еще ділала! Разъ дворянина въ очередь вийсто своего мужика въ рекруты сдала, — конечно, не по неволі, волею пошель, таковъ ужь быль у нея повітренный, Яковъ Ивановъ дворецкій, — всякое діло уміль устроить.

Этоть самый Яковъ Ивановъ, теперь уже девяносто-семильтній старикъ, объднъвшій, сліпой, ведеть річь о своей старой барыні, «которая была, можеть, наипервая особа въ Россіи; только званію имъла, что женщина была; а что супротивъ ихъ ни одинъ мужчина говорить не могъ. Какъ ими сказано, такъ и быть должно. Умивйшаго ума были дама».

Разсказъ ведется на постояломъ дворв. Въ твхъ мвстахъ, гдв женщинв, по женскому слабому понятію говорить приличнве, Яковъ Ивановъ позволяетъ или приказываетъ говорить женв; въ иныхъ мвстахъ, гдв Яковъ Ивановъ, лицемвря не только передъ другими, но и передъ собою, но лицемвря съ достоинствомъ человвка, говорящаго правду (такъ привыкъ онъ чтить госпожу), хочетъ прикрыть все, что было не ладно, перебиваетъ его содержательница постоялаго двора, которая не раздъляетъ благоговвнія Якова Иванова къ его госпожв, — «каменнаго сердца госпожа была», — и напрямки доказываетъ, какія безбожныя двла его госпожа двлала, какъ людей губила ради своей гордости, — да и сына-то, можетъ быть, черезъ это погубила — а онъ во всемъ ей слугою или еще и подъустителемъ былъ, точно Бога они съ госпожею не имвли.

Сюжеть повести немногосложень. Любимая, единственная внука гофъ-интендантши, на которую не надышалась старуха, полюбила бъднаго офицера, сына сосъдки помъщицы, которая велъла ему выйти въ отставку, --- можно себъ представить, какъ приняла гофъ-интендантша сватовство: выгнала мать жениха, осмелившуюся говорить ей такія дерзкія річн, быть можеть, что и внучку свою по щечкі ударить изволила, какъ полагаетъ жена Якова Иванова, — внука бъжала и повънчалась съ офицеромъ, --- страшную нужду терпъли они; онъ искаль места, никто не даваль места, потому что гофъинтендантша не желала. Мало того, когда началъ бъднякъ съ горя выпивать, Яковъ Ивановъ устроиль такъ, что жена убедилась въ измёне мужа (она не даромъ была внука гофъ-интендантши), бросила его и воротилась къ бабушкъ, которая приняла ее, какъ будто и не было вражды между ними, --- но съ мужемъ видъться не позволила. Не выдержалъ мужъ, перерядился разбойникомъ и увезъ жену. Но измучившанси женщина не перенесла страшнаго испуга. А бабушка надъ нею памятникъ поставила.

Разсказъ превосходенъ. Одинъ только недостатокъ можемъ мы замътить въ немъ—Грачиха, содержательница постоялаго двора, нъсколько разъ вившивается въ разсказъ, который по намъренію Якова Иванова долженъ прекратиться,—вившательство Грачихи каждый разъ поддерживаетъ его. Это связываніе обрывающейся нити не

всегда введено съ достаточною естественностью,—вмёшательство Грачихи и возобновленіе рёчи Якова Иванова иногда не мотивировано, и кажется, будто разсказъ продолжается не потому, чтобы могъ въ самомъ дёлё продолжаться, а только по намёренію автора дослушать его насильно натягивается его продолженіе,—да и авторъ не всегда скрываеть, что онъ не столько слушаеть разсказъ, сколько занять мыслью: «а вёдь я перескажу его публикё». Писатель не довольно скрылся въ слушателё.

Еще замѣчаніе, соглашаться или несоглашаться съ которымъ мы уже готовы предоставить на произволь автора, потому что оно основано на нашей догадкѣ, а угадали ль мы намѣреніе автора въ этомъ случаѣ, не знаемъ. Яковъ Ивановъ на постояломъ дворѣ за тѣмъ, что провожаетъ внука въ рекрутское присутствіе,—внукъ промотыжничался и нанялся въ рекруты; въ этой погибели виновать дѣдъ,—пропиталась его душа правилами интендантши, и на его любимцѣ отразились эти правила тою же судьбою, какъ на внукѣ гофъ-интендантши, и онъ на старости лѣтъ понесъ ту же кару, ту же скорбь, какъ она. Но отношенія дѣда къ внуку не выставлены съ достаточною опредѣленностью. Намъ кажется, должно было сдѣлать одно изъ двухъ: или хотя двумя-тремя словами опредѣлить характеръ участія Якова Иванова въ погибели внука, или измѣнить нѣсколько фразъ, заставляющихъ видѣть такое отношеніе, между тѣмъ какъ нельзя знать, въ чемъ же именно состояло оно.

Намъ кажется также, что характеръ мужа гофъ-индендантской внуки не обрисованъ съ такою отчетливостью, чтобы его развратъ и потомъ возвращение къ женъ были достаточно мотивированы,— но это лицо второстепенное,—мы можемъ догадываться, что это былъ одинъ изъ тъхъ «хорошихъ» людей, о которыхъ говорятъ «ни рыба, ни мясо»—потому, за этимъ недостаткомъ мы не гонимся.

За то какъ хороша гофъ-интендантша, какъ хорошъ върный слуга Яковъ Ивановъ и въ какомъ эффектномъ свътъ является онъ девяносто-семильтнимъ старикомъ, слъпымъ, но совершенно кръпкимъ душою, «каменнаго сердца человъкомъ», съ однимъ старымъ чувствомъ, фамильной гордостью родоваго слуги своею госпожею, — это фанатикъ челядинства; какъ хороша его жена, какъ эффектно его мужское владычество надъ бабою, —старость не смягчила суровости этого господства, какъ обыкновенно смягчаетъ его въ другихъ супружествахъ простолюдиновъ—она и не должна смягчитъ

его: таковъ закаденный правидами госпожи характеръ этого человъка. А какая правда въ самомъ разсказъ! Какъ соблюденъ характеръ старины и въ языкъ и въ понятіяхъ!—«Старая барыня» принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ талантливаго автора, а по художественной отдълкъ—эта повъсть, безспорно, выше всего, что доселъ издано г. Писемскимъ.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

мартъ 1857.

Холодно, отчасти насмешливо, отчасти даже какъ-то непріявненно смотрела до сихъ поръ на «Русскую Беседу» почти вся наша публика. Почти всв наши журналы, когда говорили о ней, говорили съ проніею или съ укоризнами. Едва ли не одинъ только «Современникъ» доказывалъ, что между славянофилами и огромнымъ большинствомъ образованныхъ людей, отвергающимъ славянофильскія иден о русскомъ возарвній, существують, выше этого раздорнаго пункта, точки сходства во митияхъ, согласія въ желаніяхъ. Многимъ изъ уважаемыхъ нами людей такой взглядъ на славянофиловъ показался совершенно ошибочнымъ, чуть не преступнымъ передъ Европою и просвъщениемъ. Большинство продолжало смотрёть на славянофиловъ не какъ на людей, которые, ошибаясь во многомъ и важномъ, о важивйщихъ и существенивищихъ вопросахъ жизни (потому что есть въ жизни нечто важне отвлеченныхъ понятій) думають правдиво и благородно, — нетъ, какъ на людей, которые, ради осуществленія своихъ туманныхъ и ошибочныхъ теорій о народности въ наукі, готовы пожертвовать и наукою, и благами цивилизованной жизни, и всёмъ на свете.

Наконецъ-то, послѣ напраснаго годичнаго ожиданія, дождались мы отъ публики болѣе благопріятныхъ отзывовъ о мнѣніяхъ, органомъ которыхъ служитъ «Русская Бесѣда». Не знаемъ, рѣшатся ли отказаться съ разу отъ своихъ предубѣжденій журналы, до сихъ поръ не видѣвшіе ничего хорошаго въ «Русской Бесѣдѣ», — рѣшатся ли они признаться, что славянофилы одушевляются не одною мечтою о небываломъ и невозможномъ спеціально-русскомъ построеніи науки на фантастическихъ основаніяхъ, но также, — и еще

больше, — стремленіями, свойственными каждому образованному и благородному человіку, каковы бы ни были его теоретическія заблужденія. Быть можеть, журналы, глумившіеся надъ славянофилами, почтуть нужнымъ умолчать о впечатлівніи, которое произвела на большинство мыслящихъ людей первая книга «Русской Бесізды» за нынівшній годь. Но у насъ ніть ни причины, ни желанія не сказать съ радостью, что впечатлівніе это вообще было очень благопріятно для «Русской Бесізды» и славянофиловъ. Публика наконець получила въ этой книгі доказательства, что для славянофильскаго журнала существують интересы, боліве дорогіе и живые, нежели мечты, которыя не могуть встрітить въ большинстві ни сочувствія, потому что отвлеченны и неприложимы къ ділу, ни одобренія, потому что не вели бы ни къ чему хорошему, если бы были осуществимы.

Это благопріятное впечатлівніе произведено преимущественно двумя превосходными статьями г. Самарина, пом'вщенными въ критикъ. Мы не будемъ подробно говорить о томъ, почему и какъ дъйствують оне на каждаго благомыслящаго человека самымъ выгоднымъ образомъ — мы надвемся, что тв изъ нашихъ читателей, которые еще не знають этихъ статей, познакомятся съ ними изъ самой «Русской Беседы». Ободряемые теперь благопріятнымъ расположеніемъ публики въ «Русской Беседе», мы хотимъ сказать, съ какой точки зрвнія образь мыслей, называемый славянофильствомъ, заслуживаеть, если не полнаго одобренія, то оправданія и даже сочувствія; не усомнимся указать даже тв частные вопросы, о которыхъ славянофилы думають, какъ намъ кажется, справедливее, нежели многіе изъ такъ называемыхъ западниковъ. Четатели видять, что не всъхъ западниковъ мы считаемъ одинаково безошибочными во мивніяхъ; точно также мы говоримъ не о всвхъ безъ исключенія людяхъ, называющихъ себя славянофилами, что у нихъ есть нічто важнівішее и лучшее, нежели иден о русскомь возврвніи. Въ самомъ двяв, обв партіи одинаково считають въ своихъ рядахъ людей, не имъющихъ почти ничего общаго между собою, кромв того или иного взгляда на отношение народности къ общей человъческой наукъ. А этотъ вопросъ, служащій основаніемъ для разделенія партій, далеко не иметь, по нашему митнію, той всепоглощающей важности, какую ему приписывають; и между людьми, согласными въ его решеніи, могуть быть разноречія по другимъ, горандо существенныйшимъ вопросамъ. Какъ изъ западниковъ, такъ и изъ славянофиловъ, мы признаемъ достойными особеннаго сочувствія только техь, которые справедливо думають объ этихъ важивишихъ вопросахъ. Если бы, напримвръ, между западниками нашлись дюди, восхищающіеся всемь, что ныне делается во Францін (а такіе есть между западниками), мы не назвали бы ихъ мивнія достойными особеннаго одобренія, какъ бы громко ни вричали они о своемъ сочувствім бъ западной цивилизацін, -- потому что и во Франціи, какъ повсюду, гораздо болье дурнаго, нежели хорошаго; съ другой стороны, какъ бы ни заблуждались въ своихъ понятіяхъ о допетровской Руси люди, въ настоящемъ одобряющие только то, что лействительно достойно одобренія, и желающіе всёхъ техъ удучшеній, какихъ должень желать образованный человісь,---мы все-таки почли бы мивнія таких в людей въ сущности добрыми, потому что действительныя стремленія относительно настоящихъ льтр вяжне всяких отвлеченных мечтаній о достоинствах или недостаткахъ отдаленнаго прошедшаго. Только славянофилы последняго рода придають жизнь и смыслъ своей партіи, потому только о нихъ мы и будемъ говорить, оставляя безъ вниманія людей, воторые, по недостатку умственнаго развитія, по отсталости или по увлеченію безплодными мечтами, были бы одинаково ничтожны или вредны, что бы ни говорили объ отношеніяхъ народности въ общечеловъчности.

Лучшіе люди славянофильской партін—люди съ горячею преданностью своимъ убъжденіямъ; ужь этимъ однимъ они полезны въ нашемъ обществъ, самый общій недостатокъ въ которомъ не какія нибудь отимосчныя понятія, а отсутствіе всякихъ понятій, не какія нибудь ложныя увлеченія, а слабость всякихъ умственныхъ и нравственныхъ влеченій. Прежде, нежели желать того, чтобы всѣ твердо держались образа мыслей, который кажется кому нибудь изъ насъ справедливъйшимъ, надобно признавать настоятельныйшею потребностью русскаго общества пробужденіе въ немъ мысли и способности къ принятію какихъ либо умственныхъ убъжденій, какихъ либо общественныхъ интересовъ. А исполненію этого дъла славянофилы стараются содъйствовать всьми силами, и, какъ люди горячихъ убъжденій, очень полезнымъ образомъ дъйствують на пробужденіе умовъ, доступныхъ ихъ вліянію.

Этого права ихъ считаться людьми полезными для общества никто, кажется, не отрицаеть; но многіе думають, что польза, приносимая ими ділу пробужденія мысли въ русскомъ обществі, далеко превышается вредомъ, какой они приносять успіхамъ общества, наполняя мысль человівка, ими пробуждающагося къ жизни, совершенно ложнымъ содержаніемъ, стремясь дать ей направленіе, совершенно превратное.

Не оправдывая всего того, что говорять даже лучшіе представители славянофильства, человікь, любящій родину и принимающій выводы науки на Западів, должень, однако же, сказать, что столь общее отрицаніе всякой справедливости въ славянофильствів неосновательно, должень признать, что изъ элементовь, входящихъ въ систему этого образа мыслей, многіе положительно одинаковы съ идеями, до которыхъ достигла наука или къ которымъ привель лучшихъ людей историческій опыть въ Западной Европів.

Начнемъ хотя съ тёхъ враждебныхъ чувствъ въ нынёшней Европъ, въ которыхъ обыкновенно обвиняются славянофилы. Конечно, грубо понимаемое, такое обвинение будеть совершенною клеветою на нихъ, --- всему дъйствительно великому и хорошему въ Западной Европ'в они сочувствують не мен'ве самыхъ заклятыхъ западниковъ, и конечно никому не уступять ни въ уваженіи къ такимъ людямъ, какъ Робертъ Пиль или Диккенсъ, Штейнъ или Гегель, —ни въ искренности желанія какъ можно ближе и полнъе познакомить русскихъ съ благотворными плодами западнаго просвъщенія. (Просимъ не забывать, что мы говоримъ о лучшихъ представителяхъ славянофильства, а не о тёхъ людяхъ между ними, преграшенія которыхъ противъ западной цивилизаціи легко прощаются, какъ гръхи невъдънія). Безпристрастный человъкъ долженъ назвать предубъжденіемъ мивніе, будто они враждебны европейскому просвъщению. Но то правда, и въ томъ признаются они сами, что они не считають слишкомъ завиднымъ нынешнее положеніе народной жизни въ западной Европ'в. За эту строгость нельзя ихъ винить. Не даромъ путешественники, отправляющиеся въ западную Европу съ ожиданіемъ найти тамъ земной рай, возвращаются разочарованными, если ищуть, напримъръ, въ Парижъ чего инбудь кром'в пале-рояльскихъ удовольствій и модныхъ портныхъ. Масса народа и въ Западной Европъ еще погрязаеть въ невъжествъ и нищеть; потому, она еще не принимаеть разумнаго и постоян-

наго участія ни въ успехахъ, лелаємыхъ жизнью достаточнаго класса людей, ни въ умственныхъ его интересахъ. Не опираясь на неизменное сочувствіе народной массы, зажиточный и развитой классъ населенія, поставленный между страхомъ вулканическихъ силъ ея, и происками интригантовъ, пользующихся рутиною и невъжествомъ, предается своекорыстнымъ стремленіямъ, по невозможности осуществить свой идеаль, или бросается въ излишества всякаго рода, чтобы заглушить свою тоску. Многіе изъ лучшихъ людей въ Европъ до того опечалены этимъ зломъ, что отказываются отъ всякихъ надеждъ на будущее; другіе доказывають, что, съ теченіемъ времени, зло не уменьшается, а возрастаеть. Первые конечно не правы, но вторые говорять правду. Дъйствительно, язва пролетаріата все расширяется, даже физическая организація племенъ слабветь, тавъ что, вообще говоря, даже средній рость уменьшается. Всего прискорбиве здвсь то, что главнымъ источникомъ нищеты и бедствій въ Западной Европ'в надобно считать не недостаточность средствъ къ быстрому и коренному улучшенію народнаго быта, а дурное и несправедливое распределение этихъ средствъ или недоброжелательство къ улучшенію народнаго быта со стороны людей, держащихъ въ рукахъ эти средства, и, по своекорыстному разсчету, не применяющихъ ихъ къ делу. Мы представимъ только одинъ случай, дли примъра. Положительный разсчеть показываеть, что если бы во Франціи поля возділывались при помощи средствъ, предлагаемыхъ естественными науками и механикою, и по системъ, указываемой политическою экономісю (общинное воздёлываніе земли при помощи улучшенныхъ машинъ), жатва боле, нежели удвоилась бы. А между тъмъ, во Франціи недостаеть хліба. Если бы земледелець во Франціи пользовался самъ плодами своихъ трудовъ, онъ жилъ бы безбедно, — а онъ терпитъ нужду. Еще безотрадиве положение фабричныхъ и заводскихъ работниковъ, которымъ еще легче было бы имъть изобиліе во всемъ, нужномъ для жизни. Но весь трудъ во французскомъ обществъ производится подъ гнетомъ своекорыстныхъ эксплуататоровъ, которые могутъ быть прекрасными людьми, но которые, какъ всякій человікь, заботятся о собственныхъ, а не о чужихъ выгодахъ, думаютъ объ увеличеніи своихъ доходовъ, а не объ улучшении участи зависимаго отъ нихъ рабочаго населенія. Точно таковъ же порядокъ экономическихъ отношеній и во всей остальной Западной Европъ. Это фактъ, обнаруженный лучшими людьми самой Западной Европы, и принуждающій ихъ негодовать на дійствительность, ихъ окружающую.

Таково же и положение умственной жизни на Западъ. Правда, наука сделала великіе успехи, но еще слишкомъ мало имееть вліянія на жизнь. Большинство не только народа, но даже образованныхъ классовъ погружено еще въ дикія понятія, свойственныя скоръе временамъ кулачнаго права, нежели въку цивилизаціи. Когда лучшіе люди въ Западной Европ'в сравнивають образь мыслей огромнаго большинства своихъ согражданъ съ гуманными идеями современной науки, они приходять въ отчание, видя, что несомнвинвишія умственныя и нравственныя истины ея, достовврныя, какъ аксіомы геометрін, ясныя, кажется, какъ свёть дневной, остаются еще невъдомы или непоняты никъмъ, кроит горсти немногихъ избранниковъ, еще безсильныхъ надъ нравами и стремленіями общества, по своей малочисленности. Приведемъ опять хотя одинъ примъръ. При нынъшнемъ развитіи государственнаго порядка, когда масса побъждающаго народа уже не грабить и не обращаеть въ личное рабство своимъ сочленамъ всю массу побъжденнаго народа (какъ то было при завоеваніи германцами провинцій Римской Имперіи), разумна и полезна только та война, которая ведется народомъ для защиты своихъ границъ. Всякая война, имфющая цфлью завоеваніе или перевісь надь другими націями, не только безнравственна и безчеловечна, но также положительно невыгодна и вредна для народа, какими бы громкими успъхами ни сопровождалась, къ какимъ выгоднымъ, повидимому, результатамъ ни приводила. Это достовърно, какъ  $2 \times 2 = 4$ . А между тъмъ, и во Францін, и въ Англіи люди, говорившіе это во время последней войны съ Россіею, были предметомъ общаго посмѣянія или негодованія.

Злоупотребленія, недостатки и біздствія въ матеріальной и умственной жизни народовъ Западной Европы—это предметь неистощимый. Изъ тысячи обвинительныхъ пунктовъ противъ западноевропейской дівствительности, мы коснулись, и то слегка, безъ всякихъ подробностей, лишь двухъ-трехъ. Страшную картину современнаго быта своей родины представляеть каждый изъ западноевропейскихъ писателей, если только онъ добросовъстенъ и стоитъ по мысли въ уровень съ гуманными идеями въка. Это прискорбное разнорічне дівствительности съ потребностями и идеалами совре-

менной мысли съ-году на-годъ становится тяжеле въ Западной Европъ.

Что удивительнаго, что преступнаго, если это самообличеніе Европы лучшими изъ ен дівтей находить отголосокъ и у нась? Всякая ложь вредна. Зачімъ намъ оставаться въ фантастической увіренности, будто бы Западная Европа — земной рай, когда на самомъ діялів положеніе народовъ ен вовсе не таково? Не одни славннофилы стараются вывесть насъ изъ этого легкомысленнаго обольщенія, — немногіе, истинно серьёзные мыслители, которыхъ мы иміли или имітель, выставляли намъ недостатки западно-европейской дійствительности въ самомъ різзкомъ видів. Пусть славнофилы, когда говорять объ этомъ предметів, во многомъ ошибаются, принимая иное хорошее за дурное, или на-обороть, — эти частныя ошибки не мітелють справедливости общей идеи, повторяемой ими, но принадлежащей вовсе не имъ, а всімъ лучшимъ людямъ Запада, отъ которыхъ они и узнали о ней, — не мітелють справедливости этой общей идеи: Западная Европа вовсе не рай.

А когда мы подумаемъ о томъ, до какой степени у многихъ такъ называемыхъ западниковъ темны еще понятія о томъ, что хорошо и что дурно въ Европъ, и какъ до сихъ поръ очень многимъ кажется лучшимъ именно то самое, что есть худшаго въ Европъ, то должны будемъ признаться, что критика европейскаго быта, которую славянофилы, прямо или черезъ вторыя руки, заимствуютъ изъ лучшихъ современныхъ мыслителей, далеко не безполезна для очищенія нашихъ понятій о Европъ. Конечно, эта критика соединяется, проходя черезъ уста славянофиловъ, съ примъсями, чуждыми. иногда прямо враждебными ся духу, -- но мы на столько увърены въ здравомъ смысле русскаго племени, мало расположеннаго къ отвлеченнымъ фантазіямъ, что эти примѣси внушають намъ довольно мало опасенія. Здравый смысль и такть действительности, которымъ очень сильны русскіе, довольно легко отличать фантастическую примъсь отъ фактовъ, Притомъ же, примъси, особенно любимыя многими изъ славянофиловъ, выбраны ими изъ круга чувствъ, которыя очень антипатичны русскому характеру. Ни заоблачныя мечтанія, ни самохвальство не въ характеръ у русскаго человъка.

Мало въроятности, чтобы заблужденія, противныя племенному характеру, распространились въ націи. Но еслибъ это и было въроятно, все-таки надобно было бы сказать, что опасности для народнаго развитія, представляемыя этими примізсями, менізе важны, нежели выгоды, соединенныя съ ніжоторыми твердыми убіжденіями славянофиловъ, о чемъ постараемся мы поговорить въ слівдующемъ мізсяців.

Однакоже, вивсто общихъ размышленій о славянофильствів, къ выраженію которыхъ были мы ободрены благопріятнымъ впечатлівніємъ, произведеннымъ на публику первою книгою «Русской Бесіды» за нынішній годъ, пора намъ заняться обозрівніємъ содержанія этой книги, очень замічательной.

О статьяхъ г. Самарина, на которыя мы хотели бы особенно обратить внимание каждаго изъ нашихъ читателей, мы ничего не будемъ говорить; одна изъ нихъ, написанная по поводу книги графа Орлова «Очерки похода Наполеона противъ Пруссіи въ 1806 году», должна быть прочтена каждымъ живымъ человъкомъ, и о ней ничего нельзя сказать, кром'в похваль, которыя мы уже сказали. Другая — «Нъсколько словъ по поводу историческихъ трудовъ г. Чичерина», конечно, оставляетъ мъсто нъкоторымъ очень серьезнымъ возраженіямъ, но самъ г. Чичеринъ, вероятно, не останется въ долгу у достойнаго противника, котораго наконецъ нашелъ себъ. По нашему мивнію, замвчанія г. Самарина таковы, что каждое изъ нихъ заслуживаетъ серьезнаго разсмотренія, а некоторыя должны быть признаны справедливыми, -- напримъръ, мысль о необходимости дополнить свидътельства, юридическихъ актовъ, собранныя у автора, фактами, встречаемыми въ другихъ источникахъ исторіи (въ иноземныхъ писателяхъ о Россіи, въ летописяхъ, народныхъ преданіяхъ и пъсняхъ) и представляемыми изученіемъ современнаго быта; но мы сильно сомнъваемся, чтобы отъ расширенія границъ картины просвътлъли ея краски, какъ на то, повидимому, надъется г. Самаринъ. Замътимъ также, что отвътомъ на параллели русской системъ кормленія, находимыя г. Самаринымъ въ исторіи западныхъ государствъ, должно быть не отрицаніе сходства между сравниваемыми явленіями, а признаніе этихъ явленій одинаково невыгодными для государственнаго благоустройства; съ прибавленіемъ того, что въ исторіи западныхъ государствъ дійствіе принципа, сходнаго съ нашимъ кормленіемъ, до некоторой степени уравновѣшивалось вліяніемъ другихъ началь, чего у насъ почти не было.

Г. Чичеринъ, кажется, служитъ кошмаромъ «Русской Бесёды», которая въ каждой изъ пяти, вышедшихъ до сихъ поръ, книгъ посвящала обширныя статьи опроверженію его мивній. И въ обозріваемой нами книгъ, кромі статьи г. Самарина, занимается этимъ діломъ еще другая, боліве обширная статья: «Критическія замічанія на сочиненіе г. Чичерина: «Областныя учрежденія въ Россіи въ XVII вікть, г. Н. И. Крылова. Конечно, эти замічанія написаны съ ученостью и умомъ, какъ и слідовало ожидать отъ ученаго, имінощаго громкую извістность. Но по міткости и силі возраженій, статью г. Самарина надобно поставить выше. Притомъ же, г. Крыловъ говорить слишкомъ докторальнымъ тономъ,—онъ слишкомъ проникнуть мыслью, что имінтъ діло съ бывшимъ своимъ стулентомъ. Такъ ніжогда поучаль г. Погодинъ гг. Соловьева и Кавелина, которые, однако, справедливо говорили, что извлекають очень мало пользы изъ его назидательныхъ бесёдъ.

Чрезвычайно интересна по предмету, но суха и, отчасти темна по изложеню статья г. П. Р—на: «Объ устройстве земледельческаго сословія въ Австріи». Гораздо ясне, хотя и короче, изложено это дело г. Е. Ламанскимъ въ «Экономическомъ Указателе» (№ 13). Важно по множеству новыхъ фактовъ, извлеченныхъ изърукописныхъ источниковъ сочиненіе г. А. Попова, «Исторія возмущенія Стеньки Разина». Сколько можно судить по первой части его, напечатанной въ обозреваемой нами книге «Русской Беседы», авторъ хочетъ ограничиться изложеніемъ сведеній, представляемыхъ его источниками; онъ избраль себе цель скромную, но полезную, и за извлеченіе фактовъ изъ-подъ архивнаго спуда онъ заслуживаетъ полной признательности.

Вмёстё съ замёчательно прекрасными статьями г. Самарина привлекла къ «Русской Бесёдё» вниманіе публики комедія г. Островскаго «Доходное мёсто», — сильнымъ и благороднымъ направленіемъ она напоминаетъ ту пьесу, которой онъ обязанъ большею частью своей извёстности, — комедію «Свои люди, — сочтемся». Замёчательна эта новая пьеса и въ томъ отношеніи, что тутъ г. Островскій изображаетъ кругъ, не имёющій ничего общаго къ купеческимъ бытомъ, нравами котораго до сихъ поръ онъ почти исключительно занимался. Жадовъ, молодой человёкъ, получившій университетское образованіе, и проникнутый строгими, высокими понятіями о жизни, вступаетъ въ жизнь при условіяхъ самыхъ

благопріятных для того, чтобы составить себі каррьеру; его дядя высшій начальникъ того м'яста, при которомъ начинаеть служить онъ. Онъ страстно любитъ дъвушку, которая такъ еще молода, и кажется ему такою благородною, по натуре, что онъ надеется воспитать ее. Но правила, которыхъ молодой человъкъ держится, окавываются несовивстными съ человвческимъ счастіемъ не только на службъ, но даже и въ семействъ. Дядя не долюбливаетъ его за «фанаберію», о которой такъ хорошо умівють разсуждать люди, живущіе безгрішными доходами. Агенть дяди по безгрішнымъ доходамъ, Юсовъ, управляющій дядею и непосредственный начальникъ Жадова, ненавидить молодаго человека за ту же «фанаберію». Жадовъ, ръшившись жениться на любимой дъвушкъ, является къ дядъ просить вакантную должность столоначальника, чтобъ имъть возможность содержать жену. Онъ, конечно, достойнъе всякаго другаго занять эту должность. Но дядя такъ недоволенъ «фанаберіею» племянника, и до того возстановленъ противъ него Юсовымъ, что отказываеть Жадову, совътуеть ему прінскать себъ службу въ какомъ нибудь другомъ мёстё, и отдаеть столоначальническую должность Белогубову, истому приказному, который понятія не имбеть ни о какой фанаберіи. Тімъ кончается первый актъ. Во второмъ дъйстви мы знакомимся съ вдовою, коллежскою ассессоршею Кукушкиной, матерью той дівушки, на которой думаеть жениться Жадовъ, и съ двумя ея дочерьми. Жадовъ сватаетъ Полину, Бълогубовъ другую сестру, Юлиньку. Почтенная мать прямо говорить дочерямъ, что онъ такой товаръ, который она хочетъ, какъ можно поскорбе, сбыть съ рукъ, что она тяготится ими, что чвиъ скорбе онъ найдуть себъ мужей, тьмъ лучше. Дввушки сами думають также, что чемъ скорее разстаться съ матушкою, темъ лучше, потому что житье подъ ея властью вовсе не масляница. Полинъ нравится ея женихъ, Жадовъ, -- конечно, это молодой человъкъ съ прекраснымъ лицомъ, съ изящными манерами; Юлинька признается сестръ, что считаетъ своего жениха ужасной дрянью, - конечно такъ, Бълогубовъ долженъ быть плюгавый юноша, съ канцелярскими ухватками.— «Что же ты не скажешь матушкв?» говорить сестрв Полина.— «Вотъ еще! сохрани Господи! Я рада-радехонька хоть за него выйти, только бы изъ дому-то вырваться», отвъчаеть Юлинька.—«Да, правда твоя! замівчаеть Полина:—не попадись и мий Василій Николанчь, кажется, рада бы первому встричному на

шею броситься: хоть бы плохенькій какой, только бы изъ бізды выручиль, изъ дому взяль! > Боже мой, исторія сколькихъ замужествъ разсказана этими словами! Обыкновенно, романисты, скорбя объ участи техъ бедныхъ девушекъ, которыхъ отдаютъ замужъ противъ воли, и негодуя на техъ, которыя выходять замужъ, чтобы надеть чепець и иметь право выезжать безъ всякихъ надзирательницъ, тетушекъ и гувернантокъ, -- забываютъ о твхъ двицахъ, которыя, чтобы избавиться отъ несносныхъ притесненій, выходять за перваго встрътившагося жениха, - а число такихъ замужествъ, по крайней мере, не менее, нежели насидьственных отдачь за мужъ. Но возвращаемся въ комедін г. Островскаго. Сестры невесты толкують между собою о томъ, каково имъ будеть жить въ замужествв. Юлинька увврена въ своемъ Белогубове, - онъ доставить ей средства щеголять, онъ говориль, что купцы дарять ему много всяких матерій и дають много денегь; Полина не слышала отъ своего жениха о такихъ доходахъ, и груститъ. Но потомъ, ободренная сестрою, понимаеть, что жена должна требовать и можеть вытребовать у мужа и платья, и деньги; --- мужъ обязанъ доставлять жень удовольствія; не кухаркой же ей жить, въ самомъ дель.— Третье действіе. Жадовъ сидить въ гостиннице съ старымъ университетскимъ товарищемъ, и разсказываетъ о своемъ житъвбытьв. Онъ женать уже годь, работаеть съ утра до ночи. Живеть довольно скудно. Жена его очень мила, но-въдь ей хочется же жить не хуже другихъ: имъть шляпки, платья... словомъ сказать, исторія его коротка, какъ онъ самъ говорить пріятелю: «Исторія моя коротка; я женился по любви, какъ ты знаешь; взяль девушку неразвитую, воспитанную въ общественныхъ предразсудкахъ, какъ и почти всв наши барышни, мечталь ее воспитать въ нашихъ убъжденіяхъ и воть ужь годъ женать»...-«И что же?»—«Разумъется, ничего; воспитывать ее мнъ некогда, да и не умъю я приняться за это дело. Она таки осталась при своихъ понятіяхъ; въ спорахъ, разумъется, я ей долженъ уступать. Положеніе, какъ видишь, незавидное, а поправить нечёмъ. Да она меня и не слушаетъ, она меня, просто, не считаетъ за человъка умнаго. По ихъ понятію, умный человікь непремінно должень быть богать»... Да, это случай очень и очень неръдкій, —воть вамъ и мечты о семейномъ счастін, о перевоспитанін, и тому подобных в химерах в. «Ты говоришь. что ты умный человыкь. Да вь чемь же твой умь, если ты денесь

достать не умень, новаго платья подарить жене не можешь? >---Бълогубовъ-о, вотъ онъ, конечно, умный человъкъ. Онъ является въ гостиницу съ Юсовымъ и двумя товарищами чиновниками, -- онъ угощаетъ ихъ после изряднаго полученія денегь. У него довольно денегь, имъ жена безъ сомивнія довольна. Бізлогубовъ добрый и хорошій человікь, — въ самомъ ділі, развъ взяточникъ не можеть быть прекраснымъ человъкомъ? — Онъ человъкъ простой, и, увидъвъ Жадова, проситъ «брата» закусить и выпить шампанскаго вместе съ нимъ, котя думаеть, что Жадовъ на него сердится. Жадовъ отказывается, — человекъ не съ добрымъ сердцемъ обидълся бы, на мъсть Бълогубова, но Бълогубовъ истинно хорошій родственникъ, -- онъ все упрашиваетъ Жадова выпить шампанскаго и жить съ нимъ по родственному. Жадовъ, по прежнему проникнутый «фанаберіею», говорить: «нельзя намъ съ вами жить по родственному», разумъя подъ этимъ, что не можеть ужиться съ взяточникомъ, грязнымъ и низкимъ. Но Белогубовъ не понимаеть такихъ тонкостей. — «Отчего же-съ?» добродушно спрашиваеть онъ.—«Не пара мы».—Бѣлогубовъ понимаетъ это по своему. - Да, конечно, какая кому судьба. Я теперь все семейство поддерживаю, и маменьку. Я знаю, братець, что вы нуждаетесь; можеть быть, вамъ деньги нужны, не обидьтесь, сколько могу! Я даже и за одолженье не почту. Что за счеты между родными!»—«Съ чего вы вздумали предлагать мив деньги?»—«Братецъ, я теперь въ довольствъ, мев долгъ велитъ помогать. Я, братецъ, вижу вашу бъдность». — «Какой я вамъ братецъ! Оставьте меня!» — «Какъ угодно, я отъ души предлагалъ. Я, братецъ, зла не помню, не въ васъ. Мит только жаль смотреть на васъ съ женою вашей», съ родственнымъ участіемъ говорить добрый Белогубовъ, прощая обиды родственнику. — Дъйствительно, Бълогубовъ добрый человъкъ и не помнить зла. Онъ и его жена потихоных отъ Жадова дають деньги и дарятъ наряды его женъ. Юлинька счастлива своимъ мужемъ-домъ у нихъ полная чаша, нарядовъ у ней гибель. Полина любить мужа, но несчастлива съ нимъ, -- у нея мало нарядовъ. Изъ желанія добра сестрь, Юлинька учить Полину требовать отъ Жадова, чтобъ онъ поступалъ по примъру Бълогубова, -- тогда у Полины будуть и лошади, и наряды, и хорошая квартира. То же самое говорить и мать. Когда Жадовъ возвращается домой, Полинька пристаетъ къ нему съ своими требованіями. Мать, которая сидить

туть же, поддерживаеть ее. Онь глупець и безчестный человікь, если не можеть доставить жені средствь жить, какъ прилично барынів. Жадовь выходить изъ себя, ссорится съ тещей. Жена, однакоже, научена уже, какъ сломить его глупую «фанаберію». Она объявляеть, что не хочеть жить съ нимъ, если онь заставляеть ее терпівть нужду, и уходить изъ дому. Сестра прокормить ее, не дасть ей терпівть нужды.—Жадовь побіждень. Онъ ворочаеть жену, говорить, что готовь на все. Онъ будеть служить, какъ Вілогубовь, и отправляется просить у дяди извиненія въ своей «фанаберіи», отказаться оть своихъ глупыхъ правиль, просить доходнаго міста.—Ну, и прекрасно. Полина, біздняжка, перестанеть страдать—она много терпівла: не говоря уже о томъ, что у ней не было столько нарядовь, какъ у счастливой сестры, развіз ей легко было ссориться съ мужемъ? віздь она его любить.

Комедія была бы, намъ кажется, цільніве и полніве въ художественномъ отношенія, если бы оканчивалась этимъ кризисомъ,—пятый актъ прибавленъ авторомъ, чтобы спасти Жадова отъ нравственнаго паденія. Жадовъ съ женою являются къ Вышневскому, но ужь поздно, просить у него милостей. Его безгрішныя проділки для полученія безгрішныхъ доходовъ открылись, онъ падаетъ съ своего возвышеннаго и очень доходнаго міста. Катастрофа, при которой присутствуетъ Полина, вразумляетъ ее: она понимаетъ, что принуждала мужа сділаться преступникомъ, покрыть себя безславіемъ въ глазахъ честныхъ людей. Она бросается въ объятія мужа,—она теперь достойная жена его, они останутся честными людьми.

По нашему изложенію, слишкомъ еще не полному, читатели уже могутъ видёть, сколько правды и благородства въ новомъ произведеніи г. Островскаго, сколько въ пьесе драматическихъ положеній и сильныхъ мёстъ. Прибавимъ, что многія сцены ведены превосходно и обнаруживаютъ какими богатыми силами и средствами владёетъ авторъ и что лучшими характерами въ пьесе показались намъ Бёлогубовъ и особенно его жена и теща, г-жа Кукушкина.

Очень много замѣчательнаго и прекраснаго нашли мы въ первой книгѣ «Русской Бесѣды»—если бы слѣдующія книги походили на первую, журналъ славянофиловъ очень много поднялся бы въ общемъ мнѣніи, которое и теперь уже значительно смягчено въ его пользу. Надобно желать только, чтобы тѣ люди, которые въ славан-

нофильской партіи должны считаться истинными представителями просвъщенныхъ и достойныхъ сочувствія идей, были осторожны въ выборв сподвижниковъ и не принимали съ распростертыми объятіями каждаго, кто вопість о русской народности, и о вредоносности западной цивилизаціи. Пусть только они помнять, что прежде всего писатель долженъ быть человекомъ просвещеннымъ и разумнымъ, и что ни какія, ни ультра-славянофильскія, ни ультра-западническія мивнія не могуть вознаграждать въ писателв отсутствія этихъ необходиныхъ качествъ. Что хорошаго было бы, еслибъ журналы западниковъ стали пом'вщать статьи г. Анаевскаго, за то, что онъ досель держался мивній западнаго писателя аббата Миллота? Точно также не принесло бы особенной пользы и славянофильскому журналу помъщение «Лимонаря», надъ которымъ, какъ слышно, нынъ трудится г. Анаевскій, и который, судя по заглавію, будеть протестомъ противъ западной цивилизаціи. Намъ казалось бы, что къ какой бы партіи ни принадлежали люди, подобные г. Анаевскому, все-таки ихъ сочиненій не должень печатать никакой журналь.

Въ другихъ журналахъ мы замѣтимъ: комедію г. Львова «Свѣтъ не безъ добрыхъ людей» (въ № 3 «Отечественныхъ Записокъ») и разсказъ г. Печерскаго «Поярковъ» (въ № 4 «Русскаго Вѣстника»).

Комедія г. Львова написана въ томъ духв, который сталь входить въ моду съ тяжелой руки г. Щедрина. Намъ нътъ надобности много говорить о своемъ полномъ сочувстви къ этому прекрасному, нстинно дельному направленію, которое съ восторгомъ принято всею публикою. Очевидно также, что комедія г. Львова находится въ близкой связи съ комедіею графа Соллогуба «Чиновникъ» — она разоблачаеть типъ праздныхъ, ни къ чему не способныхъ и однако же способныхъ на многое дурное людей, которые самодовольно твердять: «я оказываю честь и услугу моему отечеству твиъ, что служу. Я человъвъ безкорыстный; я не нуждаюсь въ жалованьъ; я служу затемъ, что, еслибъ я не служилъ, мое место занималъ бы взяточникъ и т. д. и т. д. Михайло Васильичъ Лисицкій-это Надимовъ, сведенный съ своего пьедестала, показанный благосклонному зрителю въ собственной своей кожть, безъ прикрасъ, въ которыя рядится онъ собственнымъ красноръчіемъ. Лисицкій, подобно Надимому, жертвуеть собою на пользу отечества: «Возьмите вы долгь гражданина, говорить онъ: — человъка, преданнаго вполит своему отечеству, и скажите самъ, могь ин и не служить? Я жертвую всёмъ затёмъ, чтобы достигнуть того положенія, въ которомъ я буду въ состояніи приносить дёйствительную пользу обществу, содёйствіемъ моимъ къ искорененію подлаго взяточничества между чиновниками, водворенію правды въ судахъ, улучшенію быта крестьянъ»... Вы не полумайте, что онъ просто проматываетъ деньги въ Петербургѣ,—нѣтъ, онъ дѣйствительно жертвуетъ всѣмъ своей высокой цѣли: и крестьянами своими, которыхъ раззоряетъ, и честью своею, которую компрометируетъ разными продѣлками для полученія денегь и обманываніемъ своихъ кредиторовъ. Въ служебныхъ дѣлахъ онъ ничего не смыслить, получаетъ награды за проекты, писанные для него бѣднякомъ, которому онъ не платитъ вознагражденія, обѣщаннаго ему за трудъ, и жену котораго хочетъ соблазнить, онъ обѣщаетъ хлопотать за негодяя, который далъ ему въ займы денегъ и т. д. и т. д.

«Поярковъ» по своему направленію также сходенъ съ разсказами г. Щедрина, но это не подражаніе «Губерискимъ Очеркамъ»,--напротивъ, г. Печерскій обладаеть талантомъ, болье значительнымъ, нежели г. Щедринъ, и по всей справедливости долженъ быть причисленъ въ даровитейшимъ нашимъ разсказчикамъ. Его «Семейство Красильниковыхъ» произвело сильное впечативніе своими чисто литературными достоинствами, независимо отъ направленія. Въ «Поярковъ талантъ его обнаружился не менъе замъчательнымъ образомъ. По художественному достоинству, этоть разсказъ останется однимъ изъ лучшихъ произведеній нашей литературы за настоящій годъ. Людей, которые могуть писать очень дальные и благородные разсказы, довольно много; людей, которые могуть писать произведенія, отличающіяся чисто литературными достоинствами, также довольно много. Но такихъ, которые бы соединяли значительный литературный таланть съ такимъ знаніемъ дёла и съ такимъ энергическимъ направленіемъ, какъ г. Печерскій, очень мало. Надобно жальть о томъ, что онъ иять или шесть льть молчаль, напечатавь своихъ «Красильниковыхъ». Если онъ опять вздумаетъ поступить также послѣ «Пояркова», на немъ будетъ тяжкая вина, которой не простить ему никто изъ его почитателей, — онъ долженъ писать. Содержаніе «Пояркова» мы не разсказываемъ, предполагая, что важдому изъ читателей уже известень этоть превосходный очервъ служебныхъ дель и скитскаго быта.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

апръль 1857.

Просимъ гг. читателей и всёхъ вообще гг. литераторовъ и ученыхъ обратить особенное вниманіе на записку В. И. Ламанскаго «О распространеніи знаній въ Россіи», напечатанную въ этой книжкё «Современника». Въ рукописи, этотъ проэктъ былъ прочитанъ многими изъ ученыхъ и литераторовъ обёнхъ нашихъ столицъ, и въ каждомъ изъ читавшихъ, основная мысль проэкта возбуждала живое участіе и полное одобреніе, какъ своею вёрностью, такъ и полезностью.

Въ прошедшемъ мъсяцъ, по поводу прекрасныхъ статей г. Самарина въ первой книге «Русской Беседы» нынешняго года, заговоривъ о томъ, что можетъ быть одобрено въ славянофильствъ, мы сказали только половину того, что хотвли сказать. Мы слегка коснулись техъ сторонъ западно-европейской жизни, которыя въ каждомъ благомыслящемъ человъкъ, какой бы странъ онъ ни принадлежаль, возбуждають скорбное чувство и заставляють лучшихь мыслителей Западной Европы признавать настоящую степень развитія западно-европейской жизни состояніемъ еще чрезвычайно неудовлетворительнымъ. Сотни такихъ сторонъ представляются въ настоящее время западно-европейскою жизнью; изъ нихъ, мы назвали только двъ-три, и однако же, уже довольно было фактовъ, совершенно оправдывающихъ строгое суждение передовыхъ людей Западной Европы о нывъшномъ бытв ихъ странъ. Мы говорили, что это мићніе, разділяемое и у насъ всіми серьёзными людьми, составляеть одну изъ справедливыхъ основъ такъ-называемаго сла-

вянофильства, и хотя облекается въ немъ различными произволь. ными туманами, значительно уменьшающими чистую его справеддивость, но ни у кого изъ образованныхъ людей между славянофилами не искажается до того, чтобы эти любимыя туманныя при**м**ъси совершенно искажали его цънность для развитія гуманныхъ идей. Мы говорили также, что даже со всеми этими примесями, оно все-таки гуманиве и полезиве для нашего развитія, нежели мевнія многихъ изъ такъ-назінваемыхъ западниковъ, именно, всехъ твхъ, которые воображають, что, напримъръ, Англія или Франція въ настоящее время-очень счастливыя земли, и, восхищаясь ихъ благоденствіемъ, часто не въ попадъ превозносять именно то, что въ этихъ странахъ очень дурно, — напримеръ, страшное развитіе нскусственных потребностей и роскоши. Этою зловредною мишурою ослапляются очень многіе, — и если ужь выбирать между ними и славянофилами, то, конечно, надобно отдать предпочтение славянофиламъ.

Тутъ мы противопоставляемъ славянофиловъ классу людей, хотя и очень многочисленному, но пустому; имъть превосходство надъ немъ не есть еще особенная заслуга, а качество, необходимо принадлежащее каждому человъку серьёзнаго образа мыслей; и въ славянофилахъ, какъ мы сказали, достоинство этого качества даже уменьшается произвольными фантазіями, въ которыя слишкомъ многіе изъ нихъ облекаютъ здравыя сужденія о недостаткахъ современнаго западно-европейскаго быта, занятыя ими изъ западныхъ источниковъ. Особеннаго сочувствія къ нимъ питать туть еще не за что: выгодно отличаясь серьёзнымъ взглядомъ на западную Европу отъ пустыхъ ся панегеристовъ, они отъ каждаго серьёзнаго вападника отличаются въ этомъ отношеніи только темъ, что, къ своей невыгодь, вывшивають въ серьезный взглядъ много фантавій, которыми навлекають на себя насміннки оть всіхть, и негодованіе оть тёхъ, которые опасаются, что эти фантазіи могуть распространиться въ нашемъ обществъ.

Но, говорили мы въ прошедшій разъ, есть въ славянофильств'в другая сторона, которая ставить славянофиловъ выше многихъ изъ самыхъ серьёзныхъ западниковъ. Мы об'вщались поговорить о ней въ нынфшній разъ, и постараемся выставить ее, какъ можно яснфе на одномъ стремленіи, которое, появившись на Западф, до сихъ поръ остается тамъ теоріею; между тфмъ искони существуеть у

насъ въ сельскомъ быть порядокъ, къ которому ведеть оно, и благовременное усвоение здраваго понятия о немъ съ одной лучшей его стороны (общиннаго пользования крестьянами землею) составляеть для насъ дело великой важности. Во Франціи вопрось о новомъ экономическомъ устройстве прошель уже несколько кризисовъ: кто хочетъ убедиться, что тоже совершается и въ Англіи можеть прочесть—хотя бы «Тяжелыя времена» Диксенса (романъ этотъ переведенъ и на русскій языкъ), если не хочетъ читать монографій о Хартизме. Но въ будущемъ этимъ странамъ предстоятъ еще боле продолжительныя, еще боле тяжелыя страданія. Отечество наше въ стороне, благодаря нашимъ кореннымъ экономическимъ началамъ, сохраненіе которыхъ необходимо для огражденія нашего напіональнаго благосостоянія отъ этихъ испытаній.

Обезпеченіе частныхъ правъ отдёльной личности было существеннымъ содержаніемъ западно-европейской исторіи въ последнія столетія. Совершеннаго ничего нетъ на земле, но въ чрезвычайно высокой степени цель эта достигнута на Западе. Право собственности почти исключительно перешло тамъ въ руки отдёльнаго лица и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми гарантіями. Юридическая независимость и неприкосновенность отдёльнаго лица повсюду освящены и законами и обычаями. Не только англичанинъ, гордый своею личною независимостью, но и немець и французъ можетъ справедливо сказать, что пока не нарушаеть законовъ, онъ не боется ничего на земле, что личность его недоступна никакимъ посягательствамъ (\*). Но, какъ всякое одностороннее стремленіе, и этотъ идеалъ исключи-

<sup>(\*)</sup> Віровтно, почти каждый изъ нашихъ читателей понимаетъ различіе частныхъ правъ отъ государственныхъ. Для избіжанія всякой возможной ошибки, мы опреділямъ вдісь это различіе. Во Франціи въ нынішнемъ вікі девять разъ измінялась форма правленія (консульство, первая имперія, Вурьбоны, сто дней, снова Бурбоны, іольская монархія, республика безъ президента, республика съ президентомъ, вторая имперія) и каждый разъ измінялись соотвітственно тому государственныя или политическія права граждань, то есть степень ихъ участія въ государственномъ управленіи и т. д. Но со времени изданія наполеоновыхъ кодексовъ, не измінялись частныя права, то есть законы объ отношеніяхъ между отдільными гражданами по собственности, по семейному праву и отношенія ихъ къ гражданскому и уголовному суду не измінялись ни въ чемъ существенномъ. Гражданскіе и уголовные законы во всей Западной Европі иміноть гораздо боліве общаго, пежели государственное устройство.

тельныхъ правъ отдельнаго лица иметь свои невыгоды, которыя стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелымъ образомъ, едва онъ приблизился въ осуществленію съ забвеніемъ или сокрушеніемъ другихъ не менве важныхъ условій человіческаго счастія, которыя казались несовивстны съ его безграничнымъ примвненіемъ въ двлу. Одинаково тяжело для народнаго благоденствія легли эти вредныя следствія наобожу великих источникаху народнаго благосостоянія на земледівлін и промышленности. Отдівльный человіть, ставши независимъ, оставленъ былъ безпомощнымъ. При переходъ всей почти земли въ собственность частныхъ лицъ, ивилось множество людей, не имъющихъ недвижимой собственности; такимъ образомъ, возникло продетаріатство. Владельцы медких, участковъ, на которые распалась земля во Францін, не нивютъ возможности примънить къ дълу сильнъйшихъ средствъ для улучшенія своихъ полей и увеличенія жатвъ, потому что эти средства требують капиталовъ и примънимы только въ большихъ размърахъ. Они обременены долгами. Въ Англіи, фермеры имъють капиталы, но за то безъ значительнаго капитала невозможно въ Англін и думать о заведеніи фермы, а люди им'вющіе значительный запасъ наличныхъ денегъ, всегда немногочисленны пропорціонально массь народа, и потому большинство сельского населенія въ Англіи -батраки, положение которыхъ очень печально. Въ заводско-фабричной промышленности вся выгода сосредоточивается въ рукахъ капиталиста, и на каждаго капиталиста приходятся сотни работниковъ-пролетаріевъ, существованіе которыхъ біздственно. Наконецъ, и земледъліе и заводско-фабричная промышленность находятся подъ властію безграничнаго соперничества отдільных личностей: чімъ общириње разињры производства, тъмъ дешевле стоимость произведеній, потому, большіе капиталисты подавляють мелкихь, которые мало по малу уступають имъ мъсто, переходя въ разрядъ ихъ наемныхъ людей; а соперничествомъ между наемными работниками все болье и болье понижается заработная плата. Такимъ образомъ, съ одной стороны возникли въ Англіи и Франціи тысячи богачей, съ другой мильоны бъдняковъ. По роковому закону безграничнаго соперничества, богатство первыхъ должно все возрастать, сосредочиваясь все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ рукъ, а положеніе бъдняковъ должно становиться все тяжеле и тяжеле. Но и въ настоящемъ, положение дълъ такъ противоестественно и тажело для девяти десятыхъ частей англійскаго и французскаго населенія, что необходимо должны были явиться новыя стремленія, которыми отстранялись бы невыгоды прежняго односторонняго идеала. Подл'є понятія о правахъ отд'єльной личности возникла идея о союзномъ пользованіи и производств'є между людьми. Въ землед'єліи оно должно выразиться переходомъ земли въ общинное пользованіе.

Это новое стремленіе къ союзному пользованію и производству является продолженіемъ, расширеніемъ, дополненіемъ прежняго стремленія къ обезпеченію частныхъ правъ отдільной личности. Въ самомъ ділі, не надобно забывать, что человікъ не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, въ жизни и счастія котораго матеріальная сторона (экономическій быть) иміть великую важность; и что потому, если должны быть для его счастія обезпечены его юридическія права, то не меніте нужно обезпеченіе и матеріальной стороны его быта. Даже юридическія права на самомъ діліт обезпечиваются только исполненіемъ этого послідняго условія, потому что человіть, зависимый въ матеріальныхъ средствахъ существованія, не можеть быть независимымъ человітьюмъ на діліт, хотя бы по буквіт закона и провозглашалась его независимость.

Но введеніе лучшаго порядка дёль чрезвычайно затруднено въ Западной Европъ безграничнымъ расширеніемъ юридическихъ правъ отдельной личности. Братья въ соединении живутъ гораздо съ большимъ благосостояніемъ, нежели могли бы жить разделившись. истина, извъстная у насъ каждому поселянину («раздълъ семьи на отдёльныя хозяйства раззоряеть семью» — это знасть каждый у насть), но живучи вивств, каждый изъ братьевъ долженъ жертвовать частью своего полновластія родовому союзу, ограничивать свои капризы, противные общей (и въ томъ числъ его собственной) пользъ. Но не легко отказываться хотя бы даже оть незначительной части того, чъмъ уже привыкъ пользоваться, а на Западъ отдъльная личность привыкла уже къ безграничности частныхъ правъ. Пользв и необходимости взаимныхъ уступокъ можетъ научить только долгій горькій опыть и продолжительное размышленіе. На Запад'в лучшій порядокъ экономическихъ отношеній соединенъ съ пожертвованіями, и потому его учреждение очень затруднено. Онъ противенъ привычкамъ англійскаго и французскаго поселянина.

У французскаго поселянина одно стремленіе въ жизни-прику-

пать побольше и побольше земли къ своему участку; у англійскаго фермера одно стремленіе—возвысивъ по возможности доходъ съ своей фермы, забирать и забирать сосъдніе участки въ наемъ, для увеличенія своей фермы; у его работника одна мечта—сділаться фермеромъ. Для нихъ всвхъ мысль объ улучшении своего состоянія срослась съ мыслью о полной власти надъ землею, которую онъ обработываетъ. Нъсколько иначе, но та же саман мысль о безотчетномъ распоряжение своею деятельностью давно проникла англійскаго и французскаго фабричнаго работника. Для введенія союзнаго производства въ этихъ земляхъ, надобно въ целомъ народе, огромнъйшая масса котораго еще погрязаеть въ невъжествъ и не привыкла къ размышленію о своихъ обычаяхъ, вселить новое убъжденіе, и не только вселить его, но и утвердить до такой силы, чтобъ оно взяло верхъ надъ обычаями и привычками, которыя чрезвычайно сроднились со всемъ образомъ жизни техъ племенъ, —надобно путемъ разумнаго убъжденія перевоспитать цылые народы. Какой гигантскій трудъ для этого требуется—вполив понимаеть только тоть, кто перевоспитываль себя.

То, что представляется утопісю въ одной странів, существуєть въ другой какъ фактъ. Утопіею кажется для французскаго мыслителя необходимое условіе народнаго благоденствія во Франціи, какъ и повсюду-сознательное благоговение народа передъ закономъ и его органами, отъ министерства до последняго полицейскаго служителя, однимъ своимъ появленіемъ вводящаго въ границы закона безчисленную толпу, разгоряченную политическими страстями,эта черта быта, кажущаяся утопією во Франція, существуєть въ Англін, какъ народный обычай. Точно такъ, тв привычки, проведеніе которыхъ въ народную жизнь кажется діломъ неизміримой трудности англичанину и французу, существують у русскаго какъ факть его народной жизни. У насъ есть землевладельны съ юридическимъ полновластіемъ англійскаго или французскаго землевладъльца (помъщики, купцы и разночинцы, купившіе себъ землю, однодворцы, несколько тысячь крестьянь, владеющія собственною землею), -- но они составляють, сравнительно съ массою народа, еще очень немногочисленный классъ, понятія котораго о полновластной собственности отдъльнаго лица надъ землею еще не проникли въ сознаніе массы нашего племени. По праву полновластной собственности обработываются у насъ уже мильоны десятинъ (всѣ землы, обработываемыя въ пользу людей, непринадлежащихъ къ сельской общинъ,-именно земли купцовъ землевладъльцевъ и разночинцевъземлевладъльцевъ; участки, оставляемые для собственнаго хозяйства помъщиками, не могутъ быть причисляемы сюда, потому что и границы и различіе между этими и общинными участками не одинаковы, -- различіе то возникаеть, то исчезаеть, смотря по тому, учреждается ли въ селъ оброкъ, или барщина, да и при барщинъ разграниченіе участка пом'ящика и участка его крестьянъ изм'янчиво),но всв эти мильоны десятинъ составляють еще незначительную, быть можеть, пятнадцатую, быть можеть, двадцатую часть въ общей массв обработываемых земель, которыя или распредвляются для обработки или пользованія по общинному началу (почти всв земли, возделываемыя на себя помещичьими и государственными крестыянами, и всв земли, возделываемыя на помещика барщиною, такъ же какъ и мірскія запашки въ казенныхъ селеніяхъ), или принадлежать государству, т. е. всей націи (оброчныя статьи). Масса народа до сихъ поръ понимаетъ землю, какъ общинное достояніе, и количество земли, находящейся въ общинномъ владеніи, или пользованіе ими подъ общинною обработкою, такъ велико, что масса участковъ, совершенно выдълнвшихся изъ него въ полновластную собственность отдельных лиць, по сравнению съ нимъ, незначительна. Порядовъ дель, въ которому столь труднымъ и долгимъ путемъ стремится теперь Западъ, еще существуетъ у насъ въ могущественномъ народномъ обычав нашего сельскаго быта. Существоваль некогда онь и на Западе, по крайней мере во многихъ странахъ Запада, но утраченъ тамъ въ одностороннемъ стремленіи къ полновластной собственности отдельнаго лица.

Мы видимъ, какія печальныя слёдствія породила на Западё утрата общинной поземельной собственности, и какъ тяжело возвратить западнымъ народамъ свою утрату. Примёръ Запада не долженъ быть потерянъ для насъ. Вопросъ о земледёльческомъ бытё важнёйшій для Россіи, которая очень надолго останется государствомъ по преимуществу земледёльческимъ, такъ что судьба огромнаго большинства нашего племени долго еще—цёлые вёка—будетъ зависёть, какъ зависитъ теперь, отъ сельско-хозяйственнаго производства.

Но того нельзя скрывать отъ себя, что Россія, досель мало участвовавшая въ экономическомъ движеніи, быстро вовлекается въ

него, и нашъ быть, доселв остававшійся почти чуждымъ вліянію твхъ экономическихъ законовъ, которые обнаруживають свое могущество только при усиленіи экономической и торговой двятельности, начинаетъ быстро подчиняться ихъ силв. Скоро и мы, можетъ быть, вовлечемся въ сферу полнаго двйствія закона конкурренціи.

Въ настоящее время мы владвемъ спасительнымъ учреждениемъ, въ осуществлении котораго западныя племена начинають видъть избавление своихъ земледвльческихъ классовъ отъ бедности и бездомности. Но, при новой эпохъ усиленнаго производства, въ которую вступаеть Россія, многія изъ прежнихъ экономическихъ отношеній, конечно, измінятся сообразно потребностямь времени. Вообще мы думаемъ, что менъе всъхъ подверженъ опасности ошибиться въ разсчетахъ тоть, кто менве всвхъ поддается надеждамъ, что чемъ спромне воображать будущность, темъ лучше. Возымите самую скромную оцтанку результатовъ начинающагося промышленнаго движенія въ Россіи для близкаго будущаго, — мы готовы для прочивищей безопасности отъ преувеличенныхъ ожиданій сократить ее еще вдвое, втрое. Черезъ десять леть мы будемъ иметь по крайней мёрё четыре тысячи версть железных дорогь, черезь тридцать лёть, по самому скромному разсчету, тридцать тысячь версть, мы спустимся на цифру вдвое меньшую, — положимъ, что мы будемъ имъть черезъ тридцать летъ только пятнадцать тысячъ версть жельзныхъ дорогь въ Европейской Россіи. По самому скромному разсчету, сельская цвна хлвба въ замосковскихъ губерніяхъ, прорезываемыхъ железными дорогами, возрастетъ вдвое,мы согласны принять, для большей скромности разсчета, возвыщеніе ціны только на пятьдесять процентовь. Самые скромные разсчеты предсказывають, что черезъ тридцать лёть наша внёшняя торговля утроится, — мы, виёсто двухсоть процентовь увеличенія возьмемъ для большей осторожности только сто процентовъ, и будемъ полагать, что она только удвоится. Точно также будемъ умърять наши надежды и относительно всехъ другихъ измененій въ нашемъ экономическомъ бытъ, -- будемъ умърять ихъ ниже самыхъ осторожныхъ разсчетовъ. Все-таки величина измъненій будеть очень чувствительна. Удвоеніе капиталовъ, удвоеніе промышленной и торговой дъятельности втечение очень немногихъ лътъ, прежде, чъмъ наши дъти смънять насъ, -- это слишкомъ скромный разсчеть, а удвоеніе капиталовъ, торговли и производства есть уже необыхновенно важный перевороть въ быть, и многое въ нынышнемъ экономическомъ порядкъ должно измъниться вслъдствіе его. Мы хотимъ встимъ сказать, что при самой величайшей наклонности вводить свои ожиданія и предположенія въ самую тъсную мърку, нътъ возможности не сознаться, что мы живемъ въ эпоху значительныхъ экономическихъ преобразованій.

Достоверно, что развитие экономического движения, заметнымъ образомъ начинающееся у насъ пробуждениемъ духа торговой и промышленной предпримчивости, построеніемъ желёзныхъ дорогъ, учрежденіемъ компаній пароходства и т. д., необходимо измінить нашъ экономическій быть, до сихъ поръ довольствовавшійся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею, мы должны будемъ въ матеріальномъ бытв жить, какъ живутъ другіе цивилизованные народы. До сихъ поръ, семейство нашихъ поседянъ покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и пр. и пр., --- все остальное производилось домашнимъ хозяйствомъ: и сукно, и ткань для женскаго платья и для бълья, и обувь, мебель, и самая изба съ печью. Скоро будеть не то: домашнее сукно смѣнится на поселянинъ покупнымъ фабричнымъ (мы не знаемъ, будетъ ли онъ покупать фабричное сукно лучшаго сорта, нежели покупаеть теперь, но въ томъ нетъ сомнения, что его жена разучится ткать сукно), -- льняныя и посконныя техни домашняго издёлія смёнятся хлопчатобумажными (которыя, очень можеть быть, будуть не выше ихъ добротою, но все-таки вытёснять ихъ своею дешевизною) и т. д., и т. д. Все это совершится еще на глазахъ нашего поколънія въ селахъ, какъ до сихъ поръ совершилось только въ большихъ городахъ. Мы говоримъ это только для примвра, чтобы разъяснить мысль о томъ, что неизбъжны перемъны въ экономическомъ нашемъ быть, не рышая того, каковы именно будуть онь. Но каковы бы ни были эти преобразованія, да не дерзнемъ мы коснуться священнаго, спасительнаго обычая, оставленнаго намъ нашею прошедшею жизнью, бъдность которой съ избыткомъ искупается однимъ этимъ драгопъннымъ наслъдіемъ, — да не дерзнемъ мы посягнуть на общинное пользованіе землями, — на это благо, отъ пріобретенія котораго теперь зависить благоденствіе земледельческих влассовь Западной Европы. Ихъ примъръ да будетъ намъ урокомъ.

Истина медленно распространяется не только въ убъжденіяхъ массы, — она медленно принимается и учеными. Рутина сильна.

Араго долго отвергаль и возможность и пользу железных дорогь. Астрономы и математики отвергали законъ тяготенія, врачи-обращение крови въ жилахъ, долго после того, какъ эти истины были провозглашены Ньютономъ и Гарвеемъ. Такъ до сихъ поръ большинство экономистовъ привыкло повторять слова, бывшія одностороннимъ девизомъ прежнихъ стремленій: «свобода торговли», --- «свобода труда», — «свободное установленіе цівнъ», — «свобода употребленія капиталовъ» и т. д. и т. д. Въ большей части экономическихъ сочиненій все еще повторяется, какъ единственная истина, рутинный, односторонній лозунгь. Принять его намъ было бы вдвойнъ пагубно: онъ не только помъщаль бы върному направленію нашего собственнаго производства, -- онъ возбудиль бы насъ въ разрушению благотворнаго учреждения, завъщаннаго намъ въками. А многіе изъ нашихъ экономистовъ, не принявъ этого въ соображеніе, или увлекшись тіми временными и односторонними выгодами, какія принципь безграничной поземельной собственности отдъльнаго лица объщаетъ увеличенію производства, слишкомъ довърчиво повторяютъ мивнія объ этомъ предметв, находимыя въ большей части западно - европейскихъ экономическихъ сочиненій. Чтобы не оставить этого общаго сужденія безъ подтвержденій примърами, и чтобы показать, какія выгоды объщаеть оно, мы обратимъ вниманіе читателей на некоторыя места въ статье г. Струкова «Опыть изложенія главивійших условій успішнаго сельскаго хозяйства» («Экономич. Указ.» №№ 5, 7, 9 и 10), говорить о достоинствъ которой мы ужь имъли случай. Однимъ изъ препятствій успешному развитію сельскаго хозяйства авторъ считаеть «общественное пользованіе землями». Авторъ, по примъру очень многихъ экономистовъ Западной Европы, находить общинное владение землями столь безнадежно вреднымъ, что даже о слабыхъ остаткахъ его во Франціи считаеть нужнымь упомянуть непріязненно: «Обще-«ственное пользованіе землями, безъ разділа на семейные участки «(говорить онь), сохранилось еще мъстами въ нъкоторыхъ мъстно-«стяхъ европейскаго материка и особенно восточной Европъ. Во «Франціи и въ Бельгіи, между прочимъ, земли общественнаго поль-«зованія были или естественно безплодныя или истощенныя безпо-«рядочнымъ пользованіемъ, и оставленныя подъ общественный вы-«гонъ и редво подъ настбища; лучшія земли по различнымъ слу-«чаямъ перешли въ частную собственность. Во Франціи насчиты«вають до 1,000,000 гектаровь городских и сельских обществен«ных земель. Общины не знають, что съ ними делать, ибо никто
«не хочеть брать их въ оброкъ, а между темъ общины не имеють
«права отчуждать их въ частную собственность и должны пла«тить за них поземельную подать. Пользуются же ими только
«бёднёйшіе жители безъ всякой платы, для пастбищъ».

Дело выставлено въ очень невыгодномъ виде. Кажется, этимъ примъромъ безвозвратно осуждается общинное владъніе — общины тяготятся своими землями, не знають, что съ ними сдёлать; но вникнемъ въ подробности этого очерка, и увидимъ, что одна изъ нехъ подрываеть справедливость другой, и ни одна не относится въ самому принципу общиннаго владенія, а разве только въ местнымъ злоупотребленіямъ городской и сельской администраціи во Франціи. «Въ общинномъ владеніи сохранились только земли безплодныя или истощенныя», — «лучшія земли», бывшія въ общинномъ владеніи, «перешли въ частную собственность по разнымъ случаямъ», -- а между темъ законъ воспрещаетъ «отчуждение общинныхъ вемель въ частную собственность» — какъ же могли лучшіе участки быть отчуждены? Ясное дёло, въ противность закону, влоупотребленіемъ м'єстной администраціи. Можно ли ожидать, чтобы люди, которые нарушають законь до того, что продають, или отдають то, чего не имъють права отдавать или продавать, хорошо управляли темъ, чего не успели противозаконнымъ образомъ промотать? Ясно, что виновать во всемъ не принципъ общиннаго владвнія, а дурная, злонам вренная администрація, которая одинаково погубить и частное и общинное владеніе. Идемъ далее, и находимъ новое доказательство тому: «земли эти истощены безпорядочнымъ пользованіемъ -- ясно ли, въ чемъ дело? Не въ общинности, а въ «безпорядкв», который бываеть и въ частныхъ поместыяхъ. Или ужь въ община не можеть быть порядка? «Общины не знають, что дълать съ своими землями, ибо никто не хочетъ брать ихъ въ оброкъ -- это невъроятно; у насъ землею не такъ дорожатъ, какъ во Франців, однако же, городскія земли находять себ'в нанимателей, а во Франціи не находять; это невозможно; вірно, туть скрываются страшныя влоупотребленія. Вірно, люди, которые завідують отдачею общинных земель въ наймы, составляють фальшивые протоколы о томъ, что нанимателей не явилось, и потому земли остались пусты, — а сами въ тихомолку пользуются ими, — не это ли и есть

«безпорядочное пользованіе», о которомъ говорилось выше? Но не всв общинныя земли предназначены къ отдачв въ наймы---иныя «оставлены подъ общественный выгонъ» — что жь, эти земли въ тягость общинамъ? -- Да, общины «не знають, что съ ними делать. » --Какъ? развъ никому не приносять онъ пользы?-- Нътъ, ими «пользуются бізнівітніе жители безь всякой платы, для пастбищь» --- а, теперь понимаемъ: до бъднъйшихъ жителей никому нътъ дъла во Франціи; притомъ же они пользуются выгономъ «безъ всякой платы» стало быть, отъ общинныхъ выгоновъ не поступаетъ въ городскую или сельскую кассу доходовъ, которыми распорядились бы по своему люди, завъдующіе кассою-скажите, какая имъ выгода оттого, что теперь у «бъднъйшихъ жителей» есть возможность содержать какую нибудь корову или козу? Какая польза Парижу оть того, что тысячи старухъ кормятся, продавая молоко коровъ, которыхъ каждая изъ нихъ содержить по одной, благодаря общественному выгону?-Напротивъ, это положительный вредъ. Во-первыхъ, эти коровы дурной породы; у извъстнаго сельскаго хозяина г. Пурсоньяка коровы дають молоко гораздо мучшаго качества; во-вторыхъ, эти старухи сами даромъ бременять землю - пора бы имъ и честь знать, пора бы костямъ на мъсто, а то онъ только безобразять парижскія улицы своими лохмотьями, -- выгоды и чести отъ нихъ городу нетъ ни на сантимъ, а иная, пожалуй, поступить еще на городской счеть въ богадъльню, когда у ней падеть ся дрянная корова, --ну, и содержить городь старую відьму - первое, туть прямой убытокъ; второе-увеличивается цифра нищихъ, что непріятно въ статистическихъ таблицахъ. То ли дъло, еслибъ на мъсть общественнаго выгона построилось цять великольпныхъ дачъ, именно дача г. Миреса, дача г. Фульда, дача доктора Верона, дача г-жи Армансъ (вы ее знаете, премилая женщина) и дача г. Мишеля Шевалье, бывшаго сенъ-симониста, а нынв, если не ошибаемся, сенатора. Они давно ужь пріискивають подгородныхь участковь для дачь. Проклятый законь, не позволяющій продать общественнаго выгона!

Факты относительно общиннаго владенія излагаются экономистами старой школы пристрастнымъ образомъ, и доверчиво принимать составляемыя ими картины значить впадать въ постоянныя ошибки. Мы винимъ въ ошибкахъ, нами указанныхъ гораздо боле техъ авторовъ, изъ которыхъ г. Струковъ почерпалъ свои сведенія о французскомъ общинномъ владенія, нежели г. Струковъ.—

конечно, ему не было случая провърить на мъстъ ихъ показанія; но все-таки онъ могъ бы замътить внутреннюю несообразность этихъ показаній, если бы предостереженъ былъ относительно пристрастнаго взгляда старой экономической школы въ этомъ случав. Онъ провърилъ бы ихъ другими источниками, и тогда въроятно пересталъ бы такъ ръшительно утверждать, что общинныя вемли не приносять пользы благосостоянію французскаго народа. Разберемъ же тотъ взглядъ на общиное владъніе, который слишкомъ довърчню принимается отъ экономистовъ старой школы многими изъ нашихъ ученыхъ, и въ томъ числъ г. Струковымъ. Прежде всего посмотримъ, ясно ли понимаютъ они явленіе, противъ котораго возстаютъ,—какъ они опредъляють его?

«Общинное пользованіе (говорить г. Струковъ, отчасти со словъ западныхъ экономистовъ старой школы, отчасти по фактамъ русскаго быта) существуеть преимущественно въ двухъ видахъ: «одно, «въ которомъ луга и поля раздъляются ежегодно или въ самые «краткіе сроки, съ общаго согласія, по числу наличныхъ и въ томъ «числь прибылых» хозяевь, равномърно или соотвътственно повин-«ностямъ и оброкамъ, при чемъ выгоны, пастбища, лъса и неудоб-«ныя земли остаются общими, нъкоторыя же угодья или выгоды «обращаются въ мірскія оброчныя статьи; и другое, въ которомъ, «по взаимному согласію или распоряженію собственника, члены «общества разделяють полевыя земли между наличнымь числомъ «хозяевъ на семейные участки безсрочно или на продолжительный «срокъ (по участку въ каждомъ полъ, безъ участія въ полевыхъ «землях» прибылых» хозяевь), продолжая затымь дымть луга өже-«годно, пользоваться выгонами и другими удобствами общественно «нии образовать изъ нъкоторыхъ угодій и удобствъ оброчныя статьи».

«Въ обоихъ случаяхъ ни земли правительства, ни земли вла-«дъльцевъ не могутъ переходить въ собственность постороннюю по «произволу членовъ общества или самой общины. Даже когда об-«щина владъетъ землею, какъ собственностью, случаи отчужденія, «если они не ограничены закономъ, бываютъ весьма ръдки, завися «отъ общаго согласія, которое чаще дается на пріобрътеніе но-«выхъ земель и иногда на обмънъ старыхъ, нежели на отчужденіе.»

О чемъ тутъ идетъ дѣло? — въ началѣ, очевидно, о способахъ общиннаго пользованія землею; въ концѣ, очевидно, о принципѣ общиннаго владѣнія, —это два понятія совершенно различныя; если

они смёшиваются, доказательства противъ общиннаго владёнія теряють всякую силу; положимъ, что способъ пользованія вещью дурень—слёдуеть ли изъ того, чтобы вещь была сама по себё дурна? Вовсе еще нётъ; докажите прежде, что не можеть быть инаго, лучшаго способа пользованія ею. Положимъ, что доказательства, которыя представитъ г. Струковъ, будутъ рёшительно доказывать вредъ обоихъ способовъ пользованія, имъ указанныхъ—изъ того слёдуетъ только, что эти способы должны быть замёнены другими, лучшими, но ни мало не слёдуетъ, чтобы самъ принципъ былъ дуренъ. Иначе можно доказывать (и многіе уже доказывали) вредъ просвёщенія, фабрикъ, машинъ, улучшенныхъ путей сообщенія, мира, благосостоянія,—словомъ, какого угодно благого принципа, потому что каждымъ принципомъ можно дурно пользоваться.

При такомъ смѣшеніи понятій, которое мы нашли въ самомъ опредѣленіи явленія, выставляемаго препятствіемъ къ развитію сельскаго хозяйства, едва ли можно ожидать такихъ возраженій противъ этого явленія, которыя выдержали бы критику. Просмотримъ однако ихъ въ томъ порядкѣ, какъ они издагаются у г. Струкова.

»Общественная поземельная собственность или общественное покінкотосо отваером митьтостью стидовогствовающий вональнов племень, когда исть побужденій для личной поземельной собственности; при развитіи сельскаго хозяйства и размноженіи населенія, являются въ этомъ порядкъ дълъ неудобства, заставляющія желать его прекращенія. Но 1) при еще большемъ развитіи населенія и сельскаго хозяйства (когда прилагаются къ нему улучшенные способы производства, когда возникаютъ пароходы, паровозы и усиденная торговля) являются вновь необходимыя причины желать его возвращенія, какъ доказываеть примірь Запада. Итакъ: первый періодъ развитія — удобиве общинное пользованіе; второй періодъ оно имъеть свои неудобства; третій, совершеннъйшій періодъ (въ который вступаеть Западная Европа), общинное пользование вновь становится необходимостью. 2) Дъйствительно ли даже во второмъ періодъ благія слъдствія общиннаго пользованія перевъшиваются его невыгодами? Если и согласны, что при развитіи населенія и хозяйства являются не существовавшія прежде удобства на сторонв полновластной личной собственности, то исчезають ли всв выгоды со стороны общиннаго пользованія? Ни мало. Оно обезпечиваетъ каждому члену общины право на участіе въ пользованіи;

оно обезпечиваеть существование каждаго отдельнаго члена общины, доставляя ему право на землю. Безъ него, большинство населенія лищается недвижимой собственности и замвняющаго ее права польвованія недвижимою собственностью, а положеніе массы пролетаріевъ всегда б'адственно, - потому надобно еще взв'асять, который изъ двухъ порядковъ болве благопріятенъ благосостоянію всего общества — степень этого благосостоянія зависить не только отъ массы производимых приностей, но и отъ ихъ распределения. Веремъ два участка, каждый въ 5.000 десятинъ земли (одна квадратная миля). На каждый участокъ приходится по 2.000 человъкъ наседенія. Одинъ раздівленъ на тридцать фермъ съ улучшеннымъ хозяйствомъ втораго періода; каждая десятина даеть въ общей сложности 20 рублей дохода; изъ нихъ 5 рублей идутъ на арендную плату землевладельну, 6 рублей на уплату и содержание работникамъ, 9 рублей остаются въ пользу фермера. На другомъ участкъ, по причинъ общиннаго пользованія, сельское хозяйство слълало менъе успъховъ и десятина даеть голько по 12 рублей дохода, но этотъ доходъ весь остается въ пользу домохозяевъ, которые всв по общинному началу участвують въ пользованіи землею. Сравнимъ же эти участки.

Общая ценность производства на первомъ

По общей цінности производства, участок съ фермами гораздо выше участка съ общиннымъ пользованіемъ. Но отъ состоянія производства обратимся къ состоянію людей, населяющихъ эти участки. Счатаемъ по семьямъ, полагая въ каждой семью пять человікъ.

## Участокъ съ фермами:

| 1 семья (землевлядёлецъ) получаетъ $5\times5,000$ 30 семей (фермеры) получають по $9\times5,000$ =45,000 | 25,000 | p. |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| пли каждая семья по                                                                                      | 3,000  | >  |       |
| 369 семей (наемные земледъльцы получаютъ                                                                 |        |    |       |
| $6 \times 5.000 = 30,000$ или каждая семья по                                                            | 81     | >  | 25 K. |
| Участокъ съ общимъ пользованіемъ:                                                                        |        |    |       |
| 4,000 семей получають $12 \times 5,000 = 60,000$ или                                                     |        |    |       |

Выводъ ясенъ: на второмъ участкъ масса населенія пользуется почти вдвое большимъ благосостояніемъ, хотя масса производимыхъ цънностей почти вдвое больше на первомъ участкъ.

Что кому милье, тоть тому и отдаеть предпочтеніе; Мишелю Шевалье усиленіе производства—альфа и омега экономической мудрости; онь пожелаеть участокь съ общиннымь пользованіемь обратить въ участокь съ фермами. Намъ кажется, что это было бы раззорительно для огромнаго большинства населенія (для 369 семействъ, служа въ пользу только 31 семейству), потому общиное пользованіе мы считаемъ выгоднымъ для націи сохранить на второмъ участкъ даже во время того періода, когда оно задерживаеть успъхи производства.

Мы сделали старой школе экономистовь уступку, предполагая, что общинное пользованіе дъйствительно само по себ' невыгодно для успъховъ сельскаго хозяйства во второмъ періодъ, который продолжался для Европы до конца наполеоновскихъ войнъ. Дёлая эту уступку, мы положили въ своемъ примерномъ разсчете, что общинное пользование само по себъ значительно уменьшаеть массу производства. Но дъйствительно ли это такъ? Надобно внимательные разсмотреть, въ самомъ ли деле такъ велики его невыгоды, какъ уверяетъ старая школа экономистовъ, въ самомъ ли дълъ эти невыгоды проистевають изъ самого принципа общинности или даже хотя изъ техъ способовъ общиннаго пользованія, которые употребительны у насъ, а не вообще отъ безпорядка и безпечности, -- качествъ, равно встръчающихся и при пользованіи по принципу полновластной личной собственности. Просматривая статью г. Струкова, каждый не предубъжденный читатель удивится тому, какимъ образомъ на общинное пользованіе складываеть отъ всв злоупотребленія, происходящія равно въ техъ участкахъ, пользование которыми подчивено принципу исключительной и полновластной личной собственности.

Такъ, напримъръ, единственно общинному пользованію ставитъ онъ въ вину истребленіе лъсовъ (какъ будто замлевладъльцы не рубятъ безъ всякой предусмотрительности лично имъ принадлежащихъ лъсовъ для чугунныхъ, свекло-сахарныхъ, винокуренныхъ и всякихъ другихъ заводовъ и фабрикъ, не продаютъ ихъ на срубъ, на сидку смолы и т. д. и т. д.)—ему исключительно въ вину ставитъ онъ деревянныя избы, неопрятность домашней жизни и т. д. и т. д.)—это невъроятно, и потому приводимъ отрывокъ изъ его діатрибы. Осгавалось сва-

лить на общинное пользованіе землею и безграмотность, и суевѣріе, и пьянство, и грубость нравовъ, и всё прочіе недостатки, встрѣчаемые въ быту поселянъ. Въ случаё нужды, мы ручаемся, что по той же методё, какъ у г. Струкова, можно вывести всё эти пороки и недостатки не изъ чего иного, какъ именно изъ общиннаго пользованія землею; и даже приписать исключительно общинному пользованію землею мозоли на рукахъ, частыя бёльма на глазахъ и загорёлый цвётъ шен нашихъ поселянъ.

Намъ кажется, что истребление лѣсовъ и курныя избы надобно приписать не тому или другому способу пользования, а просто безпечности о будущемъ, непредусмотрительности, привычкѣ къ безпорядочной жизни вслѣдствие различныхъ обстоятельствъ, и что во всемъ этомъ общинное пользование столько же виновато, сколько и въ безграмотности нашихъ поселянъ.

И такъ, представляемъ здёсь два эпизода:

## Эпизодъ первый, съ замъчаніями.

«Общественное пользованіе землями, при обиліи свіжихъ мало-«лъсныхъ и безлъсныхъ земель сопровождается, обыкновенно, безпорядочнымъ раздъленіемъ земель на выгоны, свнокосы, пастбища и «поля и распашкою дучшихъ участковъ въ разбросъ». (Но развъ общинность виновата въ безпорядкъ?--- нътъ, самъ авторъ упомянулъ истинную причину: «обиліе земель»—при изобиліи кому охота ственяться предусмотрительною экономіею? Кто знаеть разсказы о порядки земледилія лить семьдесять тому назадь вы нижнихь поволжскихъ губерніяхъ, знаеть, что помещикъ свои запашки и проч. производиль въ такой же разбросанности, какъ и община его крестьянъ; когда много земли, кто же не станетъ выбирать для распашки только лучшихъ участковъ? Полновластный собственникъ поступаль бы и действительно поступаль въ этомъ случав точно также, какъ община. Общиное начало столь же виновато въ этой широкой непредусмотрительности, какъ и въ томъ, что не засъвалось тогда кормовыхъ травъ, когда въ изобиліи находились естественные луга). «Ліса, если есть, продолжають рости безь всякаго «надзора и нередко служать пастоищемь для скота». (Когда ихъ изобильно, ихъ не бережеть ни общинникъ, ни полновластный собственникъ-примъръ последняго представляетъ исторія лесистыхъ странъ Западной Европы въ XVI-XVII столетіяхъ). «Въ местахъ

«обильныхъ лесами, новое заселение земледельцевъ начинается съ «Занятія полянь и вырубки лёса для усадебныхь мёсть, потомь для «выгона, и наконецъ для полей, которыя, при различныхъ удоб-«ствахъ легчайшей распашки лёсныхъ дачъ, являются въ разбросъ. «Постепенно однако же, съ умножениемъ народонаселения, лесныя «распашки увеличиваются, соединяясь въ общія поля и быстро «истребляя лесную растительность». (Да разве не точно также бываеть и въ лъсистыхъ областяхъ Америки при ихъ заселеніи по принцепу личной полновластной собственности западно-европейскими колонистами и съверо-американцами? Лъсъ въ изобили, мъстъ для распашки мало, ну, и рубять или жгуть лесь, который кажется не богатствомъ, а помежою богатству). «Въ то же время скотъ, пасу-«щійся въ лівсахъ, съ своей стороны уничтожаеть древесную по-«росль и подготовляеть окончательное истребление лъса.» (Любопытно было бы узнать, существують ли лесныя изгороди въ техъ новозаселяемыхъ лесныхъ странахъ Америки, о которыхъ упомянуто выше? И тамъ скотъ «гуляетъ по лесу, уничтожая» и проч., хотя тамъ нътъ общиннаго пользованія). «Работы, въ томъ и дру-«гомъ хозяйствъ (то есть лъсномъ и степномъ) производимыя, по-«глощають много тяжкаго труда; но къ сожалвнію, представители сэтого труда, возбуждаемые только необходимостью обезпечить себя «и семейство отъ враждебныхъ вліяній и недостатковъ въ предме-«тахъ первой необходимости» (а чъмъ же другимъ возбуждались бы они и безъ общиннаго принципа? или съверо-американскій колонисть трудится для осуществленія теорій Жана Батиста Сэ, а не для обезпеченія себя и своего семейства?) «и, не просвітленные «понятіемъ объ исключительной собственности, не дорожать обще-«ственною землею» (-да развѣ потому не дорожать, что «не просветлены понятіемъ» и т. д.? Ведь и северо-американскій колонисть не дорожить землею, и часто три четыре раза въ свою жизнь переселяется все на новыя места, хотя и «просветлень» и т. д. Не дорожать темъ, что находять въ избытке, -- воть и все объясненіе ділу, а не общинность или исключительная собственность. Когда не остается избытка въ землъ при увеличении населения, община дорожить ею не меньше, нежели отдельный полновластный собственникъ, -- напротивъ, даже гораздо больше, -- въдь община почти никогда не продаеть земли, какъ справедливо заметиль самъ г. Струковъ при определени понятія общинности, а отдельный собствекникъ часто и очень таки часто продаеть ее) и пріучаются къ безпорядочному пользованію. (Опять прежняя исторія; повторимъ и мы: пріучаются къ безпорядочному пользованію потому, что не дорожать землею по избытку ея, все равно, будуть ли они общники или полновластные собственники), не заботясь ни о сохраненіи плодородія земли (а полновластный собственникъ развіз удобряєть истощенную землю, когда стоить ему перенести плугь за версту, чтобы найти свёжую землю?), ни о порядкё въ домашнемъ своемъ быту (ну вотъ, и въ безпорядкахъ по домашнему быту виновита общинность) и въ исправленіи нравственныхъ обязанностей. (О, да и въ безнравственности тоже! не она ли виновата и въ томъ, что сибирскіе пнородцы іздять или курять ядовитый мухоморъ, а хивинцы и трухменцы разбойничають? Не моеть баба посуды-виновато общинное пользованіе землями; діти у ней ходять грязныя—виновато общинное пользование землями; подралась она съ мужемъвиновато. - ну, вы ужь доскажете сами, читатель: разумъется все тоже общинное пользование землями. Да въ томъ ли только оно виновато?-Оно виновато и въ томъ, что у насъ по селамъ деревянныя избы, а не каменныя. Слушайте:) «Жилыя и хозяйственныя зданія возводятся изъ самыхъ «нецінныхъ матеріаловъ» (да кто же станеть строить избу изъ дорогихъ матеріаловъ, когда есть для того дешевые или даровые подъ руками?), «находящихся подъ руками, и...>

и такъ далъе. Но намъ кажется, что при всей многочисленности тяжкихъ обвиненій, взведенныхъ на общинную собственность г. Струковымъ, списокъ ихъ въ его статьъ все еще не полонъ, и мы, какъ объщались, дополнимъ его по той же методъ.

## Эпизодь второй, безь замычаній.

Пріученные къ безпорядочной жизни общиннымъ пользованіемъ вемлею, поселяне не имъютъ привычки мыть рукъ мыломъ и потому часто имъютъ руки, покрытыя пылью и землей; принужденные общиннымъ пользованіемъ много трудиться, они пріобрѣтаютъ на рукахъ мозоли, и трудясь на солнцѣ вслѣдствіе общиннаго пользованія, безъ галстуха и притомъ въ наклоненномъ положеніи вадъ плугомъ или сохою, чрезъ что задняя часть шеи прямо подвергается дъйствію палящихъ лучей солнца, они имъютъ шеи загорѣлыя, а имъя, всявдствіе того же общиннаго пользованія, въ избахъ своихъ печи изъ нецьнныхъ матеріаловъ, о чемъ смотри въ конць перваго эпизода, именно, печи, сбитыя изъ глины, не удобной для возведенія трубъ и потому безъ трубъ, а также сидя во время полевыхъ работъ у огня, разводимаго всявдствіе общиннаго пользованія землею для сваренія кашицы или пустыхъ щей, они постоянно имъютъ свои глаза подверженными трубъ и вредному дъйствію дыма, отчего и подвергаются особенно часто бользнямъ глазъ, какъ-то куриной слепотъ, бъльмамъ и наконецъ совершенной слепотъ. Во всемъ этомъ очевидно виновато общинное пользованіе землею.

Послѣ этихъ двухъ эпизодовъ, вы согласитесь, читатель, нельзя не сказать вмѣстѣ съ г. Струковымъ, что общинное пользованіе землею есть «зловредная язва», которая достойна всякихъ проклятій.

И, основываясь на такой логикѣ, рѣшають вопросъ, оть котораго зависить судьба нашего племени на много поколѣній!

Неужели же нътъ въ статът г. Струкова и такихъ возраженій противъ общиннаго пользованія землями, которыя бы хотя сколько нибудь шли къ дълу? Есть, — но ихъ очень немного, и мы выберемъ вст ихъ изъ массы разсужденій, подобныхъ приведеннымъ выше. Вотъ они:

1) Когда земли настолько истощены, что нуждаются въ удобренін, то при частомъ передёле участковъ поселянину нётъ охоты удобрять съ особеннымъ стараніемъ участокъ, могущій достаться другому черезъ годъ, черезъ два. - Это относится только къ первому способу пользованія, съ ежегоднымъ передёломъ, а самъ г. Струковъ указываетъ другой, съ продолжительными сроками. И такъ: гдв не нужно еще удобренія, можеть быть, безь особенныхъ неудобствъ, ежегодный передвлъ земли; гдв нужно удобреніе, сроки должны быть продолжительны. У насъ еще не Англія, мы не можемъ, при какомъ угодно хозяйствъ, затрачивать сотии рублей на удобреніе одной десятины. Потому и сроки пользованія не нивють надобности быть столь продолжительными, какъ въ Англіи. Но передълъ земли долженъ измънять расположение участковъ только по мітрів нужды — такъ и дівлается тамъ, гді есть удобреніе. При перемежевании участка, вынуждаемомъ только крайнею необходимостью, община должна вознаграждать за потерю прежняго хозяина, если онъ получаеть участокъ земли менве удобренный, нежели его прежній. Этимъ совершенно устраняется неудобство

передёла для заботливости поселянина объ увеличеніи плодородія своего участка.

- 2) При общинномъ пользованіи, недопускающемъ заботливости объ удобреніи, расширеніе производства возможно только посредствомъ увеличенія запашекъ. Мы видёли, что причина легко устраняется; потому и слёдствіе, изъ нея выводимое, устраняется также легко. Улучшеніе земли, а слёдовательно и увеличеніе производства безъ увеличенія запашекъ очень возможно при общинномъ пользованіи.
- 3) При общинномъ пользованіи, не допускающемъ удобренія, возможна только трехъ-польная система хозяйства, основанная на отдых вемли подъ паромъ, безъ удобренія. Отвътъ тотъ же: удобреніе земли возможно, и потому вмъсто трехъ-польнаго хозяйства возможно плодоперемънное.
- 4) Привыкши подчиняться въ своихъ дѣлахъ общинѣ, поселянинъ отвыкаетъ отъ самостоятельности, теряетъ личность, теряетъ предпріимчивость и т. д., и т. д.—Ну, это ужь вопросъ не сельскохозяйственный, а нравственно-историческій. Исторія и нравственныя науки говорять не то: разъединенность обезсиливаеть и деморализируетъ людей, союзъ укрѣпляетъ ихъ нравственныя и умственныя силы и ободряетъ ихъ волю. Русскій народъ, хотя и не знаетъ ни исторіи, ни психологіи, знаеть эту истину изъ ежедневнаго опыта и выразилъ ее поговорками: «одинъ воинъ въ полѣ не рать», «одинъ умъ хорошо, а два лучше» и «на людяхъ и смерть брасна».

Неужели только эти возраженія и имъются въ стать т. Струкова противъ общиннаго пользованія? Только. И не только другихъ нѣтъ, но и не можетъ быть. Все, что было говорено объ этомъ у западныхъ экономистовъ старой школы и ихъ русскихъ последователей, сводится къ двумъ мыслямъ:

Общинное пользованіе не допускаеть удобренія и улучшенія земли (на этой гипотез'в основаны два другія возраженія г. Струкова).

Община убиваетъ энергію въ человъкъ.

Кром'в этихъ двухъ избитыхъ и давно опровергнутыхъ мыслей, вы ничего не найдете сказать противъ принципа общиннаго пользованія землею, хотя насыпаны по этому поводу цёлыя горы возраженій экономистами старой школы, — всів эти горы заключаютъ въ себ'в, кром'в названныхъ нами двухъ мыслей, только бол'ве или мен'ве блестящій, бол'ве или мен'ве пыльный песокъ праздныхъ

словъ, не связанями никакою логикою, и не только легко отбрасываемый рукою, но разлетающійся отъ одного дуновенія.

Изъ двухъ мыслей, попавшихъ въ эти горы фразъ, одна:

«Общинное пользованіе не допускаеть удобренія и улучшенія земли»—

касается только одного способа общиннаго пользованія съ ежегоднымъ переділомъ земли, и ни мало не касается другаго способа общиннаго пользованія съ продолжительными сроками.

Еще менъе касается она самаго принципа общиннаго пользованія землею, допускающаго и третій способъ пользованія, кромъ двухъ названныхъ, именно: общинное пользованіе землею безъ передъла земли между членами общины.

Наконецъ, принципъ общинной собственности на землю не входитъ даже въ объемъ этой мысли, относящейся единственно къ понятію пользованія, а не къ существенно отличному отъ него понятію собственности.

Не говоримъ уже о томъ, что ей чуждо различіе между понятіями полновластной и ограниченной собственности.

Другая мысль:

«Община убиваеть энергію въ человъкъ»—

относится не къ сферв экономическихъ, а къ сферв иравственноисторическихъ наукъ и решительно противоречитъ всемъ известнымъ фактамъ исторіи и психологіи, доказывающимъ, напротивъ, что въ союзе укрепляется умъ и воля человека.

Мы хвалили и хвалимъ статью г. Струкова, кромё тёхъ мёсть, которыя говорять объ отношеніяхъ общиннаго пользованія землею къ успёхамъ сельскаго хозяйства. Потому именно и остановили мы на ней вниманіе, что она хороша. И если эта часть ея, которая говорить объ общинномъ пользованіи, не выдерживаетъ критики, вина въ томъ не за г. Струковымъ, а за теоріею, которой вздумаль онъ держаться въ этомъ случав,—за этой односторонней теоріей laissez faire, laissez passer, безусловно отдающей человѣка на жертву неразумнымъ принципамъ матеріальнаго производства и воспрещающей ему направлять ихъ дъйствіе сообразно потребностямъ своей натуры и по законамъ своего разума. Въ частности, г. Струкова наши замѣчанія почти вовсе не касаются, они относятся только къ теоріи, изъ которой слишкомъ довѣрчиво взялъ онъ мнѣнія объ отношеніяхъ общиннаго пользованія къ успѣхамъ сельскаго хозакъ-

ства; если въ чемъ можно упрекнуть его, то развѣ въ этой излишней довѣрчивости къ миѣніямъ, которыя провозглашены многими авторитетами политической экономін. Эти миѣнія общи всей старой школѣ экономистовъ, и мы хотимъ предполагать, что эта излишняя довѣрчивость была дѣломъ случайнымъ со стороны г. Струкова, и источникомъ ея было только то, что онъ не имѣлъ случая вникнуть въ основанія системы, которой держится старая школа.

Но есть у насъ много яюдей, которые сознательно держатся основаній этой системы, и девизъ ея: laissez faire, laissez passer, считають верховною, непреложною истиною экономической науки. Нашъ «Экономическій Указатель» объявляеть себя приверженцемъ этой школы. Не всё статьи журнала написаны въ ея исключительномъ духв,—о, далеко не всё,—но общее направленіе журнала таково. Обыкновенно, последователи системы laissez faire, laissez passer, бывають противниками общиннаго начала. Мы желали бы знать, что думаеть о немъ «Экономическій Указатель, и потому просимъ его или признать справедливыми или опровергнуть научнымъ образомъ слёдующія положенія, составляющія сущность вышеизложенныхъ замечаній.

- 1) Принципъ общиннаго пользованія землею самъ по себѣ не можеть быть признанъ несовитетнымъ съ успѣхами сельскаго хозяйства.
- 2) Напротивъ, по достижение государствомъ извъстной степени экономическаго развития, опредъляемой сильнымъ развитиемъ торговли и устройствомъ улучшенныхъ путей сообщения (пароходства и желъвныхъ дорогъ), общинное польвование землею представляется единственнымъ средствомъ избавить огромное большинство земледъльческаго населения отъ бъдствий, соединенныхъ съ батрачествомъ и нищетою, необходимымъ слъдствиемъ батрачества.
  - 3) Англія и Франція вступили уже въ этотъ періодъ.
- 4) Даже и въ предшествующее время, когда при слабомъ развити торговли и путей сообщенія, дъйствія закона безграничной конкурренціи не были бы еще такъ ощутительны, мнимыя неудобства общиннаго пользованія землею для усиленія производства далеко превышаются выгодными слъдствіями общиннаго пользованія для благосостоянія массы земледъльческаго населенія.
  - 5) Потому и въ настоящее время благо государства, тождествен-

ное съ благомъ большинства земледъльческаго населенія, требуеть сохраненія общиннаго пользованія землею.

6) Всв возраженія противъ общиннаго пользованія землею не касаются его принципа, а относятся только къ одному изъ способовъ этого пользованія (ежегодному передёлу земель) и легко устраняются при другихъ способахъ, между прочимъ, при передёлё на продолжительные сроки съ вознагражденіемъ, отъ общины, прежняго обработывателя за улучшеніе земли, если по передёлу участокъ или клинъ участка переходитъ къ другому члену общины.

Последнее положение въ сущности является только развитиемъ перваго, и такимъ образомъ весь рядъ положений представляется одною цельною системою, жизненное значение которой сосредоточивается въ пятомъ положении. Мы согласны признать всю систему опровергнутою, если будеть научными доказательствами опровергнуто хотя одно изъ составляющихъ ея положений.

Вопросъ такъ важенъ, что «Экономическій Указатель», служащій теперь главнымъ органомъ распространенія у насъ политикоэкономических понятій, должень определительно выскавать свое мевніе. Повторять, кстати и не кстати, выходки противъ общиннаго начала, давно опровергнутыя наукою, легко. Но такой методъ несправедливъ и не ведеть ни къ чему полезному. Кто хочеть сказать, что принципъ общиннаго пользованія землями долженъ быть брошенъ нами, какъ невыгодный для государственнаго благосостоянія, тоть должень серьезными научными доводами доказать, что ни при какомъ способъ общинный принципъ не можетъ быть полезнъйшимъ для государственнаго благосостоянія. Кто не можеть доказать этого, тотъ не имфеть научнаго права говорить противъ общиннаго принципа пользованія землею. И потому, молчаніе со стороны «Экономическаго Указателя» мы должны будемъ принять или какъ выраженіе согласія съ высказаннымъ нами убъжденіемъ относительно общиннаго пользованія землями, или какъ сл'ядствіе безсилія опровергнуть научнымъ образомъ это убъжденіе.

Читатель видитъ, что мы предлагаемъ людямъ, думающимъ не одинаково съ нами объ общинномъ принципѣ, или признаться въ своемъ безсиліи опровергнуть убѣжденіе, которое, намъ кажется, неоспоримо доказано наукою экономическаго быта, или начать пренія, какія постоянно ведутся въ Западной Европѣ. Читатель видитъ, что въ этомъ пренія мы уступаемъ всѣ выгоды тѣмъ, ког

рымъ предлагаемъ преніе. Мы первые выставляємъ положенія, кажущіяся намъ справедливыми, и предлагаемъ опровергнуть ихъ, такимъ образомъ, мы становимся въ положеніе оборонительное, которое вообще признается менёе выгоднымъ, нежели наступательное. Мало того: мы такъ убъждены въ непоколебимости научной истины, вами защищаемой, что согласны признать себя побъжденными не только въ томъ случав, когда будуть опровергнуты всв основанія, на которыхъ опирается она, но даже если будеть опровергнуто хотя одно изъ этихъ основаній. Всв возможныя выгоды пренія предоставляются нами противникамъ общиннаго пользованія землею, — и если при такихъ выгодахъ они откажутся принять предлагаемое преніе или не выдержать его, это будеть очевиднымъ для всёхъ свидётельствомъ безмёрной слабости научныхъ возраженій противъ общиннаго начала, и равно очевиднымъ для всёхъ свидётельствомъ научной непоколебимости его.

Но мы забыли о славянофилахъ, съ которыхъ начали речь? — Напротивъ, теперь именно и дълается понятнымъ то, почему они заслуживають симпатін оть людей, умінощих ставить существенно важные вопросы жизни выше мелкихъ несогласій въ отвлеченныхъ теоріяхъ о Востовъ и Западъ. Мы старались представить во всей. его важности одинъ изъ такихъ вопросовъ, стоящихъ выше мелочныхъ, или туманныхъ пунктовъ разделенія между славянофилами н неславянофилами. И если теперь мы скажемъ, что объ этомъ вопрост славянофилы, какъ намъ кажется, думаютъ основательное, нежели большая часть людей, готовыхъ подсмвиваться надъ промахами и пристрастіями славянофиловъ, то конечно читатели легко объяснять себъ, почему мы, несмотря на частые промахи изкоторыхъ ея последователей, — промахи, осуждаемые нами не менее, нежели къмъ нибудь другимъ, -- несмотря на всъ теоретическія заблужденія очень многихъ послідователей этой партін, — заблужденія, несостоятельность которыхь чувствительна для нась не менве, нежели для кого нибудь другаго, — все-таки продолжаемъ считать эту дъятельность полезною для нашего общества. Возвращаемся же къ вопросу, выставленному нами въ примъръ превосходства, какое, по существеннымъ для жизни стремленіямъ, славянофилы имъютъ надъ многими изъ твхъ людей, которыхъ имъ угодно сливать въ одну партію западниковъ, хотя между этими людьми ніть ровно

ничего общаго, кром' недовольства спеціально славянофильскими особенностями.

Важность распространенія здравыхъ понятій о вопросі, касательно необходимости для національнаго благосостоянія сохранить господствующее у насъ общинное пользование землею, чрезвычайно велика. Но примъръ западнаго населенія, бъдствующаго отъ утраты этого принципа, не имветъ надъ большинствомъ нашихъ экономистовъ такой силы, какъ лишенныя всякихъ дёльныхъ основаній изрёченія тёхъ политико-экономическихъ авторитетовъ, которыхъ они привыкли держаться. Славянофилы въ этомъ случать не таковы. Они знають смысль урока, представляемаго намъ участью англійскихъ и французскихъ земледельцевъ, и хотять, чтобы мы воспользовались этимъ урокомъ. Они считають общинное пользованіе землями, существующее ныев, важивишимъ залогомъ, необходимвишимъ условіемъ благоденствія земледвльческаго класса. Въ этомъ случав, они высоко стоять надь многими изъ такъ называемыхъ западниковъ, которые почерпають свои убъжденія въ устар<u>влых</u>ъ системахъ, принадлежащихъ по духу своему минувшему періоду односторонняго увлеченія частными правами отдёльной личности, и которые необдуманно готовы возставать противъ нашего драгоценнаго обычая, какъ несовитстнаго съ требованіями этихъ системъ, несостоятельность которыхъ уже обнаружена наукою и опытомъ западно-европейскихъ народовъ. Всв теоретическія заблужденія, всв фантастическія увлеченія славянофиловь съ избыткомъ вознаграждаются уже однемъ убъжденіемъ ихъ, что общенное устройство нашихъ селъ должно остаться неприкосновеннымъ при всёхъ перемвнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ.

Мы представили одинъ примъръ превосходства славянофиловъ надъ многими изъ такъ называемыхъ западниковъ. Число этихъ примъровъ легко было бы умножить еще тремя, четырьмя очень важными. Но довольно и одного, по нашему мнънію, важнъйшаго, который указали мы, чтобы съ уваженіемъ смотръть на нихъ, какъ на дъятелей полезныхъ.

Читатели, зная нашъ образъ мыслей, не могутъ конечно предполагать въ насъ особеннаго расположения къ темъ примесямъ славянофильской системы, которыя находятся въ противоречи и съ идеями, выработанными современною наукою, и съ характеромъ нашего племени. Но мы повторяемъ, что выше этихъ заблуждения. есть въ славянофильстве элементы здоровые, верные, заслуживающіе сочувствія. И если уже должно делать выборь, то лучше славнофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ уб'єжденій, которое часто прикрывается эгидою верности западной цивилизаціи, причемъ подъ западною цивилизаціею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукою, и факты, наиболее прискорбные въ западной действительности,—не говоря ужь о замененіи общинной поземельной собственности полновластною, личною.

Говоря о славянофидахъ, необходимо вспомнить, что въ Москвъ явилась новая еженедъльная газета «Молва», которая, какъ съ перваго взгляда видно, дъйствительно есть органъ славянофидовъ или, по крайней мъръ, нъкоторой части ихъ. Мы прочли до сихъ поръ три нумера этой газеты и желаемъ, чтобы следующіе были лучше, чего и хотимъ надъяться. Больше сказать о «Молвъ» пока нечего; развъ, какъ одно изъ необходимыхъ условій улучшенія, зам'втить ей, что защищать дівла, безвозвратно проигранныя, безполезно, а если проигранное дело было притомъ еще дурно, то защищать его не только безполезно, но и вредно для собственной доброй славы. Дело г. В. Григорьева, написавшаго дурныя статьи о покойномъ Грановскомъ, было дурно; г. В. Григорьевъ былъ недавно наказанъ за то въ № 6-мъ «Русскаго Въстника». Наказаніе это жестоко, но совершенно справедливо. Защитить г. Григорьева никакимъ образомъ нельзя. А «Молва» пробуеть защищать его. Это совершенно напрасное самопожертвованіе. Но что же ділать славянофиламъ послъ жестокаго урока, даннаго имъ за г. В. Григорьева? Остерегаться впредь пом'вщенія статей, заслуживающихъ такіе жестокіе уроки. «Надобно быть осторожніве въ выборів друзей»---кром'в этой мудрой сентенцін, славянофилы не могуть ничего извлечь изъ дела о г. В. Григорьеве. Мы опасаемся, что защищеніе діла г. И. Крылова столь же напрасно.

## ЗАМЪТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

MAR 1857.

Съ того времени, какъ вновь оживилась русская литература, интересъ споровъ, возбуждавшихся въ ней, заключался преимущественно въ идеяхъ, о которыхъ различными партіями высказывались различныя мивнія. Вопросы о вредв, который приносить государственному организму взяточничество, и средстважь къ искорененію этого дурнаго обычая, о преимуществахъ низкаго тарифа надъ высокимъ, о направленіи желёзныхъ дорогъ, о выгодахъ, какихъ можно ожидать отъ нихъ, о различныхъ преобразованіяхъ въ нашемъ сельско хозяйственномъ быть, и множество другихъ подобныхъ тому вопросовъ, --- всв они имвли интересъ, совершенно независимый отъ вопрося о личномъ достоинствъ людей, которыми велись эти споры. Кому, напримъръ, была какая нибудь надобность знать степень учености г. Бланка, кому было любопытно узнать, по какимъ именно побужденіямъ написаль онъ статейку, подавшую поводь къ блистательнымъ возраженіямъ гг. Безобразова и Чичерина, обратившимъ на себя общее внимание? Личностью г. Бланка не интересовался ровно никто изъ читателей. Всё были заняты единственно идеями, о которыхъ шелъ споръ. Даже въ спорахъ «Русскаго Въстника» съ «Русскою Беседою» о народномъ возаренія, о достоинствахъ и недостаткахъ стариннаго русскаго быта, дело шло о научной достовърности того или другаго возгрънія, а не о качествахъ людей, защищавшихъ то или другое мивніе. Если тоть или другой изъ людей, защищавшихъ извъстное мнъніе, подвергался порицанію оть своихъ противниковъ, то единственно за неосновательность мивній или нелогичность техъ выводовъ, которыхъ онъ держался витет съ своею партіею, но не за личные свои нелостатки. Если кому нибудь случалось ділать ошибку, принадлежащую лично ему, но не всей той партіи, представителемь или защитникомь которой онъ являлся, то эта ошибка легко забывалась, какъ неважная для сущности діла. Это понятно. Діло шло объ основательности мивній цілой партіи, а не о достоинстваль или недостаткаль отдільныхь лиць.

Съ нъкотораго времени обнаружилось иное направление въ нашей полемикь: ведутся споры о томъ, каковы права на ученый авторитеть у г. В. Григорьева (въ статьв г. Павлова, и следовавшихъ ва нею), у г. И. Крылова (въ письмахъ Байбороды, и следовавшихъ за ними статьяхъ), у г. Лебедева (въ письмахъ Военнаго Вайбороды). Въ последніе полтора или два месяца именно эти споры объ авторитетахъ отдёльныхъ лицъ наиболёе занимали публику, по крайней мере здесь и въ Москве. (Впечатленія, произведеннаго этимъ новымъ родомъ полемики на читателей въ провинціяхъ, мы еще не знаемъ опредълительно. Но есть въроятность предполагать, что провинціи менте столицъ заинтересованы этими новыми спорами, и признавая литературное достоинство въ письмахъ Байбороды, Челышевскаго и Ярослава, не находять особенно любопытнымъ ихъ содержаніе, хотя и считають его справедливымъ). Такое вниманіе, обращенное на полемику, имфющую предметомъ лица, а не идеи, некоторымъ изъ здешнихъ читателей не совсемъ нравилось. Мы имели случай встречаться сь людьми вполне достойными уваженія, которые, признавая, напримітръ (какъ и требуеть справедливость), что въ спорахъ «Русскаго Вестника» съ гг. Григорьевымъ и Крыловымъ и ихъ партизанами, не только литературное и ученое превосходство, но и вся правда дела находится на стороне «Русскаго Въстника», не совствъ довольны однакожь были темъ, что споры эти приняли довольно широкій размірь, ведутся съ большимъ одушевленіемъ, и растянулись уже на несколько бнижекъ журнала, высоко уважаемаго этими людьми, какъ и всеми просвещенными людьми въ Россіи. Не то, чтобы дело «Русскаго Вестинка» казалось несправедливо людямъ, въ противность своему обыкновенію порицающимъ его въ этомъ случав; но они жалвють о томъ, что подобные личные споры развлекають вниманіе журналистики и публики, отвлекають внимание оть вопросовь болье серьёзныхъ, оть споровъ более полезныхъ по ихъ митнію. «Какая польза доставлена обществу (говорять эти люди) темъ, что мы узнали степень уваженія, какого заслуживаеть ученый авторитеть гг. В. Григорьева и И. Крылова, -- авторитеть, о которомъ немногіе изъ насъ и слыхивали до той поры, какъ немногіе изъ насъ слыхивали о какой нибудь Санунъ-горь, пріобрътшей извъстность, единственно благодаря темъ выстреламъ, которые были съ успехомъ на нее направлены? Какой изъ вопросовъ науки или жизни хотя на шасъ подвинулся впередъ всеми этими «Изобличительными письмами», которыя впрочемъ написаны съ большемъ талантомъ? Мы узнали только, что г. И. Крыловъ, о которомъ мы прежде ровно ничего не знали, не должень быть признаваемь нами за знатока римскихъ древностей и латинскаго языка. Нечего сказать, — важное пріобретеніе для насъ такое новое свъдъніе! А между тъмъ время, потраченное на это людьми, какъ видно действительно учеными и талантливыми, могло быть съ пользою употреблено на разъяснение какого нибудь дъйствительно важнаго вопроса науки или жизни. Жаль, что въ этихъ случаяхъ полемика наша по какому-то капризу уклонилась на дорогу, нимало не нужную, и ни къ чему, истинно полезному, не ведущую».

Такія порицанія намъ кажутся совершенно ошибочными. Наше мнівніе объ этомъ предметів не можеть ни ківмъ быть заподозрівно въ какой нибудь пристрастности. Мы не принимали никакого участія въ той полемикі новаго рода, о которой идеть рівчь, и до настоящаго времени не видимъ никакихъ причинъ, которыя могли бы побудить насъ принять участіе въ спорахъ «Русскаго Вістника» съ партизанами г. И. Крылова, г. В. Григорьева и прочихъ. Въ этихъ спорахъ мы до сихъ поръ оставались, и наміврены остаться людьми, совершенно посторонними. Стало быть, и мнівніе наше чуждо всякихъ личныхъ отношеній и основано только на сущности самого діла.

Прежде всего надобно замътить, что напрасно было бы считать новый оборотъ, принятый литературными спорами, дъломъ случайности или прихоти со стороны «Русскаго Въстника». Таковъ неизбъжный ходъ дъла. Начинается споръ о какомъ нибудь ученомъ вопросъ. Сначала онъ ведется съ той и другой стороны доказательствами чисто учеными; — одна изъ ведущихъ споръ партій скоро замъчаетъ, что доказательства ея слабы; тогда она, по необходимости, должна искать другихъ пособій, чтобы поддержать свое дъло. Ближайшимъ и совершенно законнымъ средствомъ защиты пред-

ставляется ей ссылка на авторитеть. Не будучи въ состояніи доказать прямымъ образомъ, что наука свидетельствуеть въ ея пользу, ослабівающая сторона старается доказывать, что воть такіе-то и такіе-то великіе ученые свидітельствують вь ен пользу. Этоть оборотъ, сказали мы, совершенно законенъ. Ничто не можетъ быть естественнъе и справедливъе желанія подтвердить свое мивніе мивніями ученыхъ. Спрашивается теперь: можеть ли другая партія отказаться отъ необходимости следовать за своими противниками на этотъ новый путь? Никакъ не можеть, еслебъ и хотела того. Честь и совъсть обязывають ее продолжать преніе на новыхъ основаніяхъ, выставленныхъ противниками. Наука не существуеть въ отвлеченности. Она выражается въ произведеніяхъ людей, признаваемыхъ ся представителями. Истина въ наукъ въ данное время есть то, что признается за истину передовыми людьми этой науки въ данное время. Огромное большинство публики, для пользы котораго всегда должна существовать литература, состоить не изъ спеціалистовъ, гордящихся самостоятельностію своихъ воззрвній, а изъ людей, которые скромно говорятъ: «болъе, нежели собственному суду мы довържемъ мивніямъ великихъ ученыхъ объ этомъ предметь». И такъ, въ какое положение ставитъ своихъ противниковъ партія, начинающая ссылаться на авторитеты? Она говорить публикъ: «Наши противники искажають науку, заставляя ее говорить въ свою пользу. Наука говорить въ нашу пользу, потому что воть такіе-то и такіе-то великіе ученые говорять тоже самое, что и мы». Если бы эти слова были оставлены безъ возраженій, дело было бы проиграно во мивнін публики твми людьми, которые теперь обвиняются въ противоръчіи съ авторитетами науки. Большинство публики, недовъряя собственному сужденію, положилось бы на мивніе людей, выставляемых ему какъ авторитеты науки и согласилось бы съ мевніемъ партіи, сославшейся на эти авторитеты. Между твиъ, противная партія убъждена, что это мивніе есть заблужденіе. И такъ, она считала бы себя отступницею отъ дъла истины, если бы не подвергла критикъ передъ глазами публики тъхъ основаній, по которымъ ся противники заставляють вірить себів публику. И такъ, выставленные авторитеты должны быть подвергнуты критикъ, — и вотъ, по необходимости, начинается споръ о томъ, дъйствительно ли такой-то ученый, выставляемый представителемъ науки, есть великій ученый и действительно ли онъ долженъ считаться представителемъ науки? Вы видите, что отъ общихъ вопросовъ объ идеяхъ споръ перешелъ къ вопросу объ ученыхъ заслугахъ такого-то или такого-то человъка. Вы видите, что это не могло быть иначе. Каждый шагь, делаемый преніемъ, необходимъ и совершенно законенъ. Кто говоритъ: «пусть ведутся споры объ ученыхъ предметахъ, но не переходятъ въ споры объ ученыхъ качествахъ отдельныхъ лицъ», тотъ говоритъ: «я не хочу, чтобы люди, ведущіе ученый споръ, пользовались совершенно законными й необходимыми средствами для защиты того мивнія, которое кажется имъ истиною. Я хочу, чтобы люди, желающіе защищать истину, соглашались безответно видеть торжество заблужденія. Я хочу, чтобы всякая ревность къ защетв истины служила только для торжества заблужденій». По нашему мивнію, такой человікъ поступиль бы лучше, если бы откровенно сказаль: «я не хочу, чтобъ была защищаема истина. Я хочу, чтобы умъ публики дремаль, чтобы ученые молчали». Такія слова были бы, по крайней мъръ, искрении. Въ искренности есть что-то благородное и привлекательное. Признаемся, желаніе, столь откровенно выраженное, показалось бы намъ обольстительно по своей прямотв, и мы были бы расположены даже сочувствовать ему, если бы успъли убъдиться въ томъ, что оно удобонсполнимо. Въ самомъ деле, какая пріятная перспектива открывается этимъ желаніемъ! Публика не тревожится никакими мыслями, безмятежно наслажлается своимъ житейскимъ, семейнымъ и общественнымъ счастіемъ. Солице такъ кротко и ясно свътить на поля и города. Деревья зеленъють, и подъ каждымъ деревомъ мирно сидитъ доброе и счастливое семейство, ведя пріятный и мирный разговоръ о томъ, какъ хороша погода, о томъ, каковъ будеть нынв урожай хлебовъ и тому подобныхъ, пріятныхъ и безобидныхъ предметахъ. Мы любители всякихъ идиллій. Необходимымъ условіемъ каждой идилліи предполагается то, чтобы не было ни журнальной полемики, ни толковъ о журналахъ или книгахъ, ни даже мысли о нихъ. О, какъ были бы мы счастливы, если бы могли обратиться въ Меналковъ и Тирсисовъ! Мы играли бы на свиръляхъ, мы пасли бы нашихъ овечекъ, и мы сами были бы похожи на кроткихъ овечекъ. Усладительная, обольстительная картина! Не только журнальной полемикой, всеми журналами можно бы пожертвовать, если бы такой ценой возможно было купить подобное счастіе.

Къ сожалвнію нельзя его купить принесеньемъ въ жертву не только журнальной полемики или журналовъ, не только всёхъ ученыхъ и литераторовъ, но даже и всехъ грамотныхъ людей. Люди, преданные литератур'в и наук'в, слишкомъ преувеличивають силу науки и дитературы надъ народнымъ сознаніемъ. Ученые и дитераторы вовсе не имъють такой власти надъ развитіемъ общества, чтобы слова ихъ могли разбудить его, если оно спитъ, чтобы молчаніе ихъ могло усыпить его, если оно проснулось. Не книгами, не журналами, не газетами пробуждается духъ націи, — онъ пробуждается событіями. Не шумные толки французскихъ журналовъ погубили Наполеона. — при немъ и не было никакихъ толковъ. Его погубиль походъ 1812 года. Не русскіе журналы пробудили къ новой жизни русскую націю, — ее пробудили славныя опасности 1812 года. О, если бы на земль быль человысь, который могь бы управлять по произволу ходомъ историческихъ событій, тогда, быть можеть, могла бы осуществиться наша идиллія о Тирсисахъ и Меналкахъ! Но этотъ человекъ долженъ быль бы властвовать, по крайней мітрь, надъ всею Европою и Америкою; —да и того мало: если бы оставался хотя гдв нибудь клочокъ земли неподвластный ему, на этомъ клочев могли бы возникнуть столкновенія, которыя повели бы къ результатамъ и не предвиденнымъ и неотвратимымъ. Думаль ли лордь Пальмерстонь, столь гордо повелевающій морями, что какой нибудь ничтожный мандаринъ Ихъ, который не можеть выслать на море эскадры, способной противиться хотя четверть часа, хотя одному слабвищему всвхъ твхъ безчисленныхъ кораблей, какими повелеваеть Пальмерстонь, думаль ли, говоримь мы, дордъ Пальмерстонъ, что этотъ ничтожный мандаринъ Ихъ принудить его изменить свою политику, принудить его соглашаться на законы, которымъ семьдесять леть противился Пальмерстонъ, принудить его кланяться своему врагу Росселю, лишить его, быть можеть, его сана? Конечно, Пальмерстону и во сив не снилось того, однакожь такъ случилось. Вздумалъ Ихъ обидеть какихъ-то англичанъ; вздумалъ Пальмерстонъ наказать за то Иха, и не могь не наказывать его, потому что иначе осудила бы Пальмерстона вся Англія; вздумаль Парламенть разсмотреть, какія меры приняль Пальмерстонъ для наказанія Иха, и вздумаль выразить, что недоволенъ этими мерами. Силенъ былъ Пальмерстонъ; не покорился онъ Париаменту, а распустиль его и созваль новый Париаменть,-

и успешно, повидимому, было это дело для Пальмерстона. Много усилилось въ сравнения съ прежнимъ число его приверженцевъ въ Парламенть, и одобриль новый Парламенть меры, принятыя Пальмерстономъ противъ Иха. Только того и нужно было Пальмерстону: теперь онъ считаль себя всемогущимъ; но не то вышло на дёлё. Благопріятны были парламентскіе выборы для Пальмерстона, но уже черезъ чуръ благопріятны. Усилились люди, поддерживавшіе ого политику, но усилились до того, что перестали опасаться своихъ противниковъ, перестали, следовательно, и нуждаться въ Пальмерстонв и, безъ церемоніи, сказали ему: «если ты хочешь удержаться на своемъ м'есте, то слушайся насъ и исполняй все наши требованія; а мы требуемъ, между прочимъ, чтобы ты сталь защитникомъ парламентской реформы, улучшеній въ судопроизводстві, улучшеній въ администраціи, — словомъ, чтобы ты защищаль все то, противь чего боролся ты целыя семьнесять леть. Ло сихъ поръ быль ты властелиномь надъ Англіей, а теперь будь ты нашимъ покорнейшимъ слугой; а иначе прогонимъ мы тебя съ твоего места и посадимъ на это мъсто твоего врага, а нашего друга и предводителя лорда Джона Росселя, который намъ нравится гораздо болье нежели ты». А Джонъ Россель прибавиль: «пока вы, милордъ Пальмерстонь, будете служить мив вврой и правдой, я, по своей снисходительности, не буду сгонять васъ съ вашего мъста; а при первомъ ослушанім вашемъ принужденъ буду, прогнавъ васъ, занять ваше мъсто. Извольте же кланяться мнь, какъ можно понеже и исполнять мон приказанія». И пришлось Пальмерстону изъ господина сделаться слугою. Такую штуку съиграль надъ нимъ ничтожный мандаринь Ихъ. Спрашивается теперь: много им пользы принесло Пальмерстону то, что англійская журналистика была на его сторонъ, и много ли вреда принесло Джону Росселю то, что англійская журналистика была на сторонв его врага? Спрашивается также: много ли выигралъ бы лордъ Пальмерстонъ, если бы не было въ Англіи ни одной газеты, пока остается на свете мандаринъ Ихъ?

Въ последнее время, когда появилось въ нашихъ журналахъ несколько дельныхъ мыслей, несколько интересныхъ статей, появились также у насъ люди, вообразивше, будто журналистика имеетъ какую-то чрезвычайно огромную силу, такъ что разве только горъ не можетъ сдвигать съ места, да и то разве только ужъ слишкомъ

большихъ, а людьми и умами ихъ можетъ ворочать по своему пропзволу. Многіе простодушные люди очень обрадовались такому открытію, а иные еще болье простодушные сильно перепугались, сильнъе, нежели при извъстіи, что 13 іюля текущаго года наскочить на землю какая-то комета и перевернеть всю землю вверхъ дномъ. «Если вся земля перевернется отъ кометы вверхъ дномъ, это еще инчего, думаютъ они:—будемъ какъ нибудь жить и на перевернутой земль; но вотъ бъда, если въ самомъ дъль у каждаго изъ насъ въ головъ все перевернется вверхъ дномъ отъ журналистики. Что тогда будетъ? Сумятица страшная. Взяточники сдълаются героями честности, трусы героями, герои трусами, бараны волками, волки баранами: что тогда будетъ? А въдь это все можетъ сдълать журналистика. Какъ бы намъ предотвратить такое Столпотвореніе Вавилонское?»

Добрые люде! успокойтесь. Не въ силахъ журналистика поднять или остановить новое Столпотвореніе Вавилонское, да и первое
Столпотвореніе Вавилонское не отъ нея произошло. Вспомните: въдь
Немвродъ съ своими товарищами не читали ни газетъ, ни журналовъ, да и читать-то вовсе не умъли. Не въ силахъ журналистика
возбуждать или удерживать движеніе народовъ. Оно возбуждается
или останавливается силою событій, которыя не отъ васъ съ нами,
добрые люди, зависятъ. Не всегда зависятъ даже, какъ вы видите,
и отъ лорда Пальмерстона. Оставьте всъ ваши золотыя мечты о
чрезвычайной силъ журналистики. Мечты эти столь же были бы
пріятны и намъ, какъ онъ пріятны вамъ; но,—увы!—мечты эти—
совершенное самообольщеніе, предаваться которому, значитъ гусиное перо принимать за локомотивъ или за одинъ изъ тъхъ кораблей, которыхъ такъ много у лорда Пальмерстона.

Иные изъ людей, преданныхъ интересамъ просвёщенія, науки, литературы, могуть сказать, что мы очень неудовлетворительно думаемъ о силё литературы. Но что же дёлать? Истина, хотя бы и невыгодная, лучше самого пріятнаго самообольщенія. Къ сожалёнію, надобно признаться, что типографскій станокъ не можеть ни дёлтельностью своей пробудить народный духъ, ни бездёйствіемъ своимъ усыпить его. То и другое зависить отъ событій. Печатный листъ имѣетъ совершенно другое значеніе. Онъ придаетъ мирный и разумный характеръ мысли, пробуждаемой событіями. Онъ не въ силахъ не только пробуждать ее, онъ не въ силахъ даже, когда

она пробудилась, сообщить ей то или другое направленіе, привлечь ее къ твиъ или другимъ стремленіямъ. Все это зависить отъ событій, надъ которыми не властень не только журнальный листь или слабая рука, его писавшая, но не властны и сильнейшіе люди на земль. Одна только сила принадлежить литературь: сообщать разумный и мирный характеръ темъ стремленіямъ, которыя и рождаются, и украпляются, и исчезають по власти событій. Зато въ этомъ деле помощь литературы не заменима ничемъ. Представимъ себь хотя такой примъръ. Вследствіе справедливыхъ требованій Россін, Западныя Державы соединились съ нею для наложенія на Турцію обязательства сравнять христіанскихъ подданныхъ султана въ правахъ съ его мусульманскими подданными. Это справедливое требованіе, во что бы то ни стало, должно быть исполнено турецкимъ правительствомъ. Могущество трехъ державъ, наложившихъ эту обязанность, ручается за непремънное ея выполненіе. Надобно прибавить, что только исполнение этой обязанности можеть спасти Турцію отъ внутренняго распаденія и совершенной погибели по внутреннимъ неурядицамъ. Но исполнение этой обязанности соелинено для турецваго правительства съ затрудненіями очень тяжелыми. Мусульманскій фанатизмъ и османская національная надменность одинаково возстають при мысли о дарованіи турецкимъ христіанамъ правъ, равныхъ съ правами мусульманъ. Читатели знаютъ изъ газетъ, сколько страшныхъ и гнусныхъ сценъ производится мусульманскимъ населеніемъ при обнародованіи и исполненіи міръ. ведущихъ къ этой цели. Само собою разумется, что все эти зверскія сцены, производимыя мусульманами, не доставять имъ успёха. Турція не можеть не исполнить договора, исполненіе котораго требуется тремя державами, изъ которыхъ каждая въ десять разъ сильнъе Турціи. Многимъ обидамъ подвергаются и будуть подвергаться турецкіе христіане, но за каждую изъ этихъ обидъ налагается турецкимъ правительствомъ тяжелое мщеніе на преступниковъ мусульманъ. Какъ ни упорно сопротивление съ ихъ стороны, но дело, которому они противатся, совершается и будеть совершено, хотя бы тысячи христіанъ были побиты фанатическими османами, хотя бы десятки и сотни тысячь этихъ фанатиковъ, въ наказаніе за свои мятежи противъ христіанъ, погибли. Таково положеніе страны, въ которой народъ не привыкъ совітоваться съ печатнымъ листомъ о своихъ мивніяхъ и поступкахъ. Предположимъ

теперь, что въ Турціи въ настоящее время существовала бы журналистика, какъ у насъ, и турецкіе мусульмане имѣли бы привычку читать журналы, — что было бы тогда? Люди, приписывающіе печатному листу ту силу, какой онъ не имѣетъ, воображающіе, что онъ можетъ поднимать или заглушать народныя стремленія, скажутъ, пожалуй, что литература истребила бы въ турецкихъ мусульманахъ ихъ мусульманскій фанатизмъ и ихъ нельпую османскую національную гордость, и что османы съ радостію приняли бы издаваемые теперь ихъ правительствомъ законы о въротерпимости и уравненіи христіанъ въ правахъ съ ними, османами.

Мы тже сказали, что вовсе не разделяемъ подобныхъ мечтаній. кажущихся намъ грустными или забавными, смотря по тому, пагубны или только смешны бывають последствія ошибокъ, въ которыя вовлекаются люди этими мечтаніями, но во всякомъ случав кажущихся наиъ одинаково нельпыми. Неть, ни фанатизма мусульманскаго, ни нелъпыхъ мусульманскихъ предразсудковъ не истребила бы турецкая журналистика. Народныя привычки изміняются только событіями народной жизни. Турецкіе журналы, защищающіе віротерпимость и уваженіе къ національностямъ, стали бы читаться только теми немногими изъ османовъ, которые и безъ того уже расположены къ въротерпиности и уважению національностей. Все остальное безчисленное османское население читало бы журналы согласные съ его убъжденіями, то-есть журналы, проникнутые духомъ мусульманскаго фанатизма и османской исключительной національности. Но дело въ томъ, что важдый изъ фанатиковъ османской журналистики быль бы знакомъ съ содержаніемъ Парижскаго трактата, имълъ бы нъкоторое понятіе о силахъ Россіи, Англін и Франціи и потому видъль бы неизбежность того дела, которое ненавистно его сердцу. Потому, при всемъ своемъ фанатизмѣ, опъ убъждаль бы своихъ читателей согласиться, что султань дъйствуетъ не по капризу, давая права христіанамъ, что сопротивленіе волъ султана совершенно напрасно, потому что воля эта никакъ не можеть изміниться, что сопротивленіе законамь султана, по необходимости, навлечетъ погибель на сопротивляющихся, и что потому благоразуміе требуегь покорности предъ силою неизбъжной необходимости. Для всякаго очевидно, что этими советами со стороны турецкой журналистики значительно, чрезвычайно значительно облегчилось бы дело, предпринятое теперь турецкимъ правительствомъ.

По всей въроятности, не произошло бы тогда и сотой части тъхъ мятежей, какіе нынъ совершенно безполезно волиують османское населеніе, сохранилась бы жизнь сотнямъ несчастныхъ христіанъ, убиваемыхъ нынъ мусульманами, и десяткамъ тысячъ мусульманъ, казнимыхъ нынъ за эти убійства.

Стремленія человъка и потребности человъка существують независимо оть литературы. Ни возбудить, ни усыпить, ни усилить, ни ослабить ихъ она не можеть. Не можеть она поставить человъку новыхъ цълей, къ которымъ бы не стремился онъ и безъ нея. Надъ всемъ этимъ безсильна ея власть, надъ всемъ этимъ исключительно владычествуеть сила событій, одинаково действующихъ на мончаливато и разговорчивато, на читающато и не читающато журналы. Но внести въ эти, независимыя отъ литературы, стремленія осмотрительность и благоразуміе-это сдёлать можеть только литература. Только привычка советоваться съ печатнымъ листомъ можеть предохранить общество оть опрометчивости. Итакъ, весь вопросъ состоить въ томъ, что лучше, опрометчивость или разсудительность при одномъ и томъ же стремления? При одинаковости событій не можеть быть произведено никакого различія въ силъ или направленіи мыслей общества темъ обстоятельствомъ, будеть или не будетъ имъть оно литературу. Отъ этого обстоятельства зависить только то, опрометчива или благоразумна, тревожна или спокойна будеть эта мысль.

Все это было сказано нами для того, чтобы объяснить, какимъ образомъ надобно смотръть на вопросъ о журналистикъ и журнальной полемикъ. Кто дорожить спокойствіемъ, благоразуміемъ въ мысляхъ общества, только тоть долженъ желать успъховъ литературъ; всё другія надежды на нее, всё другія опасенія оть нея совершенно неосновательны. Если вы желаете сохраненія въ обществъ прежнихъ обычаевъ, не бойтесь литературы,—она не внесеть въ общество никакихъ желаній, которыхъ бы и безъ нея не было въ обществъ. Если вы желаете возбудить въ обществъ какія нибудь новыя стремленія или измѣнить прежніе обычаи, не надъйтесь на литературу,—она ни на волосъ не поможеть намъ въ этомъ дѣлѣ. Всѣ фразы о томъ, что литература служитъ распространительницею новыхъ стремленій въ обществъ, фразы столь отрадныя, столь громкія—всъ эти фразы, къ сожальнію, пустая мечта.

Многіе изъ нашихъ собратовъ готовы будуть упрекнуть насъ

за невъріе въ литературу ради этихъ последнихъ словъ, высказываемыхъ нами не безъ горькаго сожаденія о безсиліи печатнаго листа надъ направленіемъ общественныхъ стремленій, и высвазываемыхъ только по глубокому убъжденію въ несомивнности этой прискорбной правды. Да; къ сожальнію, литература безсильна возбуждать, ослаблять или наивнять народныя стремленія. Посмотрите на Англію. Со временъ Мильтона всв великіе поэты и мыслители, которыми такъ богата была Англія, говорили въ пользу въротерпимости; а давно ли было въ Англіи гоненіе со стороны всего общества противъ католиковъ? Давно ли кардиналъ Уайзманъ должень быль испать за границею спасенія оть ненависти англійской націи за то, что онъ католическій архіепископъ? Двести леть постоянных усилій со стороны журналистики и литературы, могущественнъйшей въ міръ, — и въ результать этихъ усилій — преслъдованіе всею англійскою нацією католическаго архієпископа! Хотите ли другой примъръ? Съ той поры, какъ Шекспиръ высочайшею въ мірѣ похвалою могущественнѣйшему и лучшему изъ людей призналь слова: «человъкъ быль онъ», вся литература Англін неумолкаемо твердила о неприкосновенных правахъ, врожденныхъ человъку; и однакоже до сихъ поръ во всей силь сохраняется въ Англіи безчеловічный обычай, по которому въ противность родительской любви, въ противность братской любви, всё дёти приносятся въ жертву старшему сыну. Изъ человъческихъ правъ, какое можеть быть священиве, нежели право детей на равенство передъ отцомъ, право отца равно желать добра всемъ своимъ детамъ? Оно не признается обычаемъ Англіи ни относительно дочерей, ни относительно всехъ младшихъ сыновей. Двести-пятьдесять леть неумолкаемой проповёди о достоинстве человека, и въ результатеничтожество человека сравнительно съ преимуществами старшаго сына!

Говорите послѣ этого о силѣ литературы надъ народными стремленіями,—ваши слова будуть прекрасны, возвышенны, но къ сожальнію они—пустыя слова. Не даеть литература народу новыхъ стремленій; безсильна она въ этомъ дѣлѣ, надъ которымъ владычествуеть могущество событій.

Но какъ безсильна литература въ томъ дѣлѣ, относительно котораго существуетъ различіе партій и интересовъ, котораго желаютъ одни, которому противятся другіе, въ дѣлѣ измѣненія народныхъ обычаевъ и стремленій; точно также сильно и незамінимо ничень ея вліяніе въ томъ деле, относительно котораго никогда не бываеть разноречія между благоразумными и благонамеренными людьми, - въ деле сообщенія національному характеру и національнымъ стромленіямъ хода благоразумнаго и осмотрительнаго. Потому вопросъ о литературъ не есть дъло партій; подобно вопросу о національной чести, о національномъ могуществь, о національномъ благосостоянін, это дело патріотизма вообще. Можно спорить о томъ, какія именно стремленія въ данное время наиболье полезны для націн, какія изъ потребностей ся требують удовлетворенія и какими способами могуть быть удовлетворены онв. Но невозможно для каждаго благоразумнаго человъка, каковы бы ни были его мяфнія объ этихъ частныхъ вопросахъ, не соглашаться со всёми остальными благоразумными людьми въ желаніи успъховъ литературъ это значило бы сомиваться въ необходимости благоразумія и осмотрительности. Невозможно ему, каковы бы ни были остальныя его цели, не помогать всемъ другимъ благоразумнымъ людямъ во всяческомъ содъйствім развитію литературы, — поступать иначе могь бы только безумець, желающій преобладанія безразсудства н опрометчивости въ національномъ характеръ. Степень благоразумія въ націи соразміряется съ степенью развитія литературы, потому что совершенно и исключительно зависить отъ нея.

Надобно ин теперь говорить о томъ, въ чемъ состоить необходимая и неизбежная сущность всякой литературы? Въ томъ, что она служитъ выразительницею различныхъ мыслей о техъ вопросахъ, которые и безъ нея уже сильно занимаютъ націю и которые различными людьми разрешаются различно. Это понятіе о литературе такъ просто, и такъ необходимо принимается каждымъ хотя сколько нибудь знакомымъ, хотя съ какими нибудь литературными явленіями, что казалось бы не нужно и говорить о немъ. Но те замечанія, изложеніемъ которыхъ началась наша статья, замечанія, слышанныя нами отъ людей совершенно благонамеренныхъ и искреннихъ, доказывають къ сожалёнію, что не всёмъ еще благонамереннымъ людямъ, разсуждающимъ у насъ о литературе, знакомо само понятіе литературы. Остановимся же на немъ и разъяснимъ необходимость каждаго его термина.

«Вопросы, о которыхъ разсуждаеть литература, и безъ литературы уже сильно занимають національное сознаніе».—Еслибъ они

еще не занимали націю въ то время, когда литература только еще начинаеть говорить о нихъ, то въ такомъ случай ни у кого не было бы охоты читать эти разсужденія, и литература исчезла бы оть равнодушія и пренебреженія публики. Кому охота слушать о томъ, что его не интересовало уже въ то время, когда начинался разсказъ? Съ первыхъ же словъ понявъ, что діло идеть о предметь для него не интересномъ, онъ отвернулся бы и ущелъ.

«Вопросы эти занимаютъ націю не потому, что митература говорить о нихъ, напротивъ, литература говорить о нихъ только потому, что они безъ нея и прежде нея уже занимали народную мысль». Таково отношеніе всяких бесёдь: изустныхь, письменныхь и печатныхъ, къ предметамъ ихъ. Не потому собеседники заняты предметомъ, что беседують о немъ, напротивъ беседують о немъ только потому, что уже заняты имъ. Думать иначе можеть только идіотъ. надъ тупоуміемъ котораго обязань отъ души посм'аяться или отъ души пожальть каждый человыкь, въ которомъ есть хотя искра здраваго смысла. Предположимъ: я вхожу въ общество и слышу, что беседа идеть о псовой охоте. Я должень понять, если я не совершенный идіоть, что собеседники-люди очень любящіе псовую охоту, что каждый изъ нихъ или имъеть, или желаетъ имъть стаю гончихъ, что каждый изъ нихъ много разъ побываль уже и много разъ желалъ побывать въ отъезжемъ поле, преследуя несчастныхъ зайцевъ. Если же я предположу, что собесвлники до начала своей бесвды не имвли ни понятія о псовой охоть, ни расположенія къ ней, то я окажусь человъкомъ совершенно лишеннымъ здраваго смысла, человекомъ, въ которомъ разсудка меньше, нежели въ самомъ трусливомъ и глупомъ зайцв. Идемъ далве, и предполагаемъ, что я узнаю о существованіи періодическаго изданія, называющагося «Журналь Коннозаводства и Охоты». По прежнему, если есть во мић коти искра здраваго смысла, и долженъ понять, что люди, начинающіе читать этоть журналь, уже прежде, нежели начнуть его читать, сильно заняты мыслями о коннозаводствъ и охогъ.

«Литература разсуждаеть, изъ предметовь, сильно занимающихъ общественную мысль, только о такихъ предметахъ, о которыхъ уже существуютъ и безъ литературы различныя мивнія». Общее и необходимое качество всякихъ бесёдъ: печатныхъ, письменныхъ или изустныхъ, состоитъ въ томъ, что онё ведутся о такихъ вопросахъ, относительно которыхъ существуютъ между собесёдниками различ-

ныя мивнія. Возьмемъ опять прежній нашъ примірь. Разсуждають ли охотники между собою о томъ, что у каждой лошади и у каждаго зайца бываеть по четыре ноги? Въ этихъ вопросахъ всв согласны, и потому говорить о нихъ естъ признакъ идіотства. Всякая бесіда необходимо иміветь своимъ источникомъ желаніе разъяснить предметь. Если предметь ясень для всіхъ собесідниковъ до начала бесіды, то начинать бесіду или слушать ее есть оскорбленіе для человіческаго разума. Такихъ бесідъ никогда, никто не начинаеть и не слушаеть; оні противны человіческой натурі и если бы когда нибудь, кто нибудь вздумаль бесідовать или слушать бесіду о предметі для всіхъ совершенно ясномъ, то быль бы наказань за такое оскорбленіе законовь человіческой природы невыносимою скукою и получиль бы неотъемлемое право носить имя идіота.

Опасаясь подвергнуться такой горькой и обидной участи, мы никакъ не отважились бы вести бесёду о такомъ, повидимому, ясномъ и простомъ предметё, какъ понятіе о неизбёжныхъ качествахъ литературы, если бы тё порицанія, о которыхъ упомянули мы въ началё статьи, не давали намъ прискорбнаго основанія предполагать совершенное незнакомство порицателей съ первыми понятіями о предметё, о которомъ они судять такъ ошибочно, хотя мы увёрены, и благонамъренно. Мало того, что желаешь добра, нужно также хотя нъсколько знать сущность того дёла, о которомъ принимаешься судить.

Теперь, мы надвемся, довольно легко будеть каждому изъ людей, порицавшихъ «Русскій Въстникъ» за полемическій тонъ нъкоторыхъ статей его, разсудить, до какой степени справедливо было
это порицаніе? Сущность литературы, какъ мы видъли, заключается
въ изложеніи различныхъ мыслей о предметахъ, относительно которыхъ уже существуетъ разноръчіе въ обществъ. Отвергать это,
значить быть идіотомъ. Если же мы допустимъ, что въ литературъ
не только могутъ, но и по необходимости должны выражаться различныя мивнія объ одномъ и томъ же вопрост, то уже мы допустили тты самымъ необходимость встать статей «Русскаго
Въстника», о полемическомъ характеръ которыхъ завели мы ръчь.
Какъ скоро излагаются объ одномъ и томъ же вопрост различныя
мивнія, то само собою разумъется, что эти мивнія различны, и вотъ
мы уже имъемъ полемику. Сказать: «вы можете держаться различься

ныхъ мивий и можете излагать ихъ, но эти различныя мивиія не должны противоръчить одно другому», — сказать такую вопіющую несообразность было бы посрамленіемъ разсудку и здравому смыслу. Точно также, сказать: мы допускаемъ полемику, но не хотимъ, чтобы въ эту полемику были замъшаны люли; мы допускаемъ, чтобы быль споръ, но не хотимъ того, чтобы были люди, спорящіе другъ противъ друга, значило бы сказать нелівпость, точно также унизительную для вдраваго смысла. Кому не нравится литературный споръ однихъ людей противъ другихъ, тотъ можетъ найти только одинъ способъ выраженія, неунизительный для его собственнаго разсудка. Онъ долженъ откровенно сказатъ: «мив не нравится, что существуеть литература». Выше мы уже признались, что прямота и откровенность этой мысли очаровываеть нась; но къ величайшему нашему прискорбію должны были признаться, что эта идиллическая мысль неудобоисполнима, какъ неудобоисполнимо многое прекрасное на земль. Не будемъ утопистами, мечтателями и прежде, нежели обольстимся какою нибудь прекрасною мыслыю, подумаемъ хорошенько о томъ, допускается ли исполнение ея силой событий, ни возвратить, ни изивнить которыхъ не властенъ человекъ. Покоримся горькой необходимости, признаемъ въ нашихъ согражданахъ совершенную неспособность быть аркадскими пастушками въ такомъ въкъ, когда уже и потомки аркадскихъ пастушковъ не могуть жить безь литературы.

Довольно разсуждали мы о первомъ изъ основаній, выставляемыхъ людьми, порицающими «Русскій Въстникъ» за его полемическія статьи. Мы убъдились, что въ нашъ въкъ литература, къ сожальнію, необходима. Убъдившись въ этой прискорбной истинъ,
мы уже легко и безъ всякаго огорченія должны были признаться,
что какъ скоро существуеть литература, то необходимы и неизбъжны въ ней споры людей другь противъ друга. Мы убъдились,
что статьи, подобныя тъмъ, по случаю которыхъ завели мы ръчь о
«Русскомъ Въстникъ», являются въ литературъ не вслъдствіе человъческаго произвола, а вслъдствіе неизбъжной необходимости, и
что потому осуждать «Русскій Въстникъ» за помъщеніе такихъ
статей, также несправедливо и нельпо, какъ осуждать его зато,
что онъ печатается на типографскомъ станкъ, зато, что книжки
его сшиваются переплетчикомъ и имъютъ обертку и т. д., и т. д.
Всф эти вещи ни мало не зависять отъ чьего бы то ни было произ-

вола, и быть иначе не можеть. Теперь разсмотримъ вторую мысль, находимую нами въ техъ порицаніяхъ, которыя приведены въ началь статьи, --- мысль о безполезности полемики, относящейся не въ идеямъ, а въ лицамъ. Положимъ, говорили намъ порицатели «Русскаго Вестника», что «Русскій Вестникъ» пе могь избежать этой полемики, положимъ, что она необходима и совершенно законна; но все-таки надобно согласиться, что она безполезна». Нъть; не только надобно согласиться, что она справедлива, необходимость и очевидность не позволяють усоменться также и въ томъ, что такого рода полемика положительно полезна. Мы уже должны были признать, что литература не только необходима, но и полезна. Одно изъ условій существованія литературы есть существованіе такой полемики, которая относится бъ лицамъ; здравый разсудовъ говоретъ, что вещи, необходимыя для существованія какого нибудь полезнаго дела, должны быть признаваемы полезными. Пояснимъ эту мысль примъромъ. Хлебонашество есть дело полезное. Хлебопашество не можеть существовать безъ кузницъ. Лично вамъ или миъ кузница можетъ казаться вещью непріятною или даже дурною. Намъ можеть не нравится то, что на кузницъ очень много стуку, очень много дыму, и что вообще кузница-вещь довольно безпокойная и черная. Если мы будемъ разсуждать, какъ аркадскіе пастухи, мы можемъ даже сочинить идиллію, въ которой безпокойную кузницу противопоставииъ мирному хавбопашеству, и будемъ говорить своимъ согражданамъ, напримъръ, слъдующую рвчь: «О, милые сограждане! занимайтесь хлебопашествомъ, деломъ мирнымъ и спокойнымъ, и уничтожьте ненавистныя каждому мирному гражданину, оскорбляющія слухъ его, оскорбляющія глазъ его, шумныя и черныя кузницы». Рачь наша будеть чрезвычайно трогательна и благонам'вренна; но, къ сожалвнію, она будеть очень наивна и тупоумна. Наши сограждане-хивбопашцы, люди мирные и нелюбящіе шуму, будуть отвінать намь: «о добродушный Меналкъ! вы забываете, что въ кузницахъ приготовляются необходимыя орудія хлібопашества. Если бы мы, по вашему совіту, уничтожили кузницы, мы остались бы безъ плуговъ и сохъ, безъ телвгь и упряжи, и не могли бы распахать ни одной десятины нашихъ полей и умерли бы съ голода. Къ сожальнію, любезный Меналкъ, кузницы для насъ совершенно необходимы. Эти закопченныя дымомъ, наполненныя стукомъ зданія, приносять намъ неоційненную пользу. О, любезный Меналкъ! ваша идиллія свидітельствуєть о чрезвычайномъ благородств'я души вашей, но къ сожалічнію, вы совершенно не понимаете діла, о которомъ судите».

Но мало сказать того, что статьи, подобныя полемическимъ статьямъ «Русскаго Вестника», неизбежны въ литературе и полезны, какъ одна изъ необходимыхъ принадлежностей литературы, которая не имветь такихъ статей только тогда, когда доведена до совершеннаго изнеможенія. Само по себі, независимо отъ своей неизбежности въ литературе, полемика о лицахъ почтенна и полезна потому, что имветь своею целью разъяснение истины. Для человъка, желающаго знать истину, важенъ вопросъ не только о томъ, что говорится, но и вопросъ о томъ, къмъ говорится. Истины и вообще мысле, отвлеченной отъ людей, нътъ. Мысль неразлучно СВЯЗАНА СЪ ЧЕЛОВЪКОМЪ И КАЧЕСТВА МЫСЛИ НЕРАЗЛУЧНО СВЯЗАНЫ СЪ его качествами. Кто не хочеть знать людей, тоть не хочеть знать истины, тоть не хочеть мыслить. Было бы нельпо сказать: «Мив нравится, когда говорять о Коперниковой системь, но ненравится когда говорять о Коперникъ. Я желаю, чтобы вы изложили свое мивніе о системв іезунтовъ, но я не хочу, чтобы при этомъ вы касались Игнатія Лойолы, основателя іезунтской системы. Вы можете говорить о Политической Экономіи, но я не желаю, чтобы вы разсматривали степень учености и добросовестности Адама Смита, основателя Полнтической Экономіи». Вопросъ о мысляхъ не можеть быть прояснень безь разъясненія вопроса о людяхъ, излагающихъ эти мысли. Знаніе людей составляеть одну изъ важныхъ сторонъ истины. Утверждать противное можетъ только человыкъ, не имъющій понятія ни о качествахъ истины, ни о томъ, что истину нельзя делить и обрезывать по произволу. Кому непріятна какая нибудь сторона истины, тоть пусть не унижаеть своего разсудка нелепымъ разделомъ истины на полезную и безполезную. Пусть онъ прямо скажеть, что истина вся безь исключенія кажется ему безполезна или вредна. Читатель ожидаеть, быть можеть, что мы прибавимь: отвергать пользу истины не ръшится никто. Нътъ, мы не скажемъ этого. Кому угодно, почему же и неотвергать тому пользу истины? Кому истина кажется вредною, почемужь не можеть тоть и сказать, что истина кажется ему вредною? Мы такъ умъренны, что не требуемъ даже и уваженія къ истинъ отъ тъхъ людей, которые не захотели бы уважать ее; мы требуемъ отъ нихъ только здраваго смысла. Пусть кому угодно отвергаетъ истину; пусть только, сообразитъ онъ, къ чему приведетъ его такое желаніе? Оно приводитъ къ требованію идіотства. Какимъ путемъ? Очень простымъ и короткимъ.

Натура мысли состоять въ томъ, чтобы стремиться къ истинъ. При ограниченности человъческихъ силъ, мысль не всегда достигаеть этой цели, останавливается иногла на односторонностяхъ, но всегда стремится она къ истинъ. Кто хочетъ отнять у мысли это стремленіе, тогь хочеть убить ея дізательность. Человъкъ, въ которомъ убита дъятельность мысли, можетъ сдъдаться хитрецомъ, плутомъ, но во всякомъ случав остается тупоумнымъ. Хитрость въ сожалению никавъ не можеть заменить собою ума. Часто встречаются хитрецы не только между идіотами, даже между съумасшедшими. Нікоторыя породы четвероногихъ животныхъ также отличаются значительною степенью хитрости. Если бы они могли заменить собою человека, обладающаго разсудномъ, очень легко бы обойтись безъ людей съ разсудкомъ. который украпляется только даятельностію мысли, яначе сказать, только стремленіемъ въ истинв. Тогда легко можно было бы и отрицать необходимость истины. Но къ сожаленію лисица точно также неспособна къ отправленію человіческихъ діль, какъ и осель, хотя она гораздо хитрее осла. Къ сожаленію, хитрый идіоть точно также неспособень къ разсудительнымъ поступкамъ, какъ и просто добродушный идіоть. Потому горькая необходимость принуждаеть сказать, что разсудокъ въ человеке необходимъ для существованія гражданскаго общества, которое очень быстро разрушается, какъ скоро въ напіи ослабіваеть сила разсудка. Быть противникомъ разсудка, иначе сказать, желать ослабить дъятельность мысли, иначе сказать, мъшать ся стремленію къ истинъ,--стремленію, безъ котораго нёть діятельности мысли, нёть и разсудка, можетъ только человъкъ или самъ не понимающій чего онъ желаеть или желающій разрушенія гражданскаго общества и превращенія своей страны въ землю Троглодитовъ — Пигмеевъ, которыхъ били не только люди, но и журавли.

Но довольно о томъ, можно ли отдёлять вопросъ о мысляхъ отъ вопроса о людяхъ, и полезны ли споры между людьми. Остается намъ разсмотреть третье и последнее изъ техъ основаній, которыя выставляются людьми, порицающими обороть, принятый въ послед-

нее время полемикою «Русскаго Вестника» и его противниковъ. Намъ говорить: «полемика, относящаяся къ лицамъ, заслуживаетъ пориданія потому, что отвлекаеть вниманіе публики и литераторовъ отъ вопросовъ объ ндеяхъ, -- вопросовъ, гораздо важевникъ». Это возраженіе, по всей справедливости, могли бы мы оставить безъ всякаго вниманія, какъ совершенно неуместное. Каждый самъ лучше другихъ чувствуетъ, что для него важно, и если бываютъ случан, въ которыхъ основательные писатели считають деломъ нужнымъ, а образованные читатели — дёломъ для себя интереснымъ споръ о лицахъ, то, по всей вфроятности, можемъ мы предположить, что не совершенно безразсудно думають въ этихъ случаяхъ люди, которые во всехъ другихъ случаяхъ оказываются людьия умными и основательными. У насъ, къ сожаленію, очень сильна несчастная привычка предполагать, не разобравъ хорошенько дела, что человькъ, который поступаеть не совсвиъ такъ, какъ именю мив нравилось бы, непремвино ошибается; а того не хочу я подумать, что дело, которымъ этотъ человекъ занимается, ему, быть можеть, знакомье, нежели мив, да и самъ онь, быть можеть, умнъе, и быть можеть, даже и чествъе меня. Не приходить обывновенно мев въ голову подумать, что прежде, нежели порицать его, я могь бы посоветоваться съ нимъ, и быть можеть советь его не только удержаль бы меня отъ порицанія, направленнаго противъ него,-порицанія, которымъ обнаруживается лишь мое собственное невъжество, но и помогь бы мив въ собственныхъ моихъ делахъ, быть можеть, довольно запутанныхь, и быть можеть, нуждающихся въ пособін добрымъ совітомъ со стороны людей умныхъ. Всв эти соображенія, говоримъ мы, могли бы служить достаточною причиною оставить безъ всякаго отвёта тотъ упрекъ, на которомъ мы остановились. Но такъ какъ мы уже приняли на себя обяванность доказать порицателямъ новаго оборота, принятаго полемикою «Русскаго Въстника» и его противниковъ, что сомивнія, ими питаемыя объ этомъ деле, возникли у нихъ единственно отъ незнанія дела, то скажемъ два, три слова о томъ, почему личные споры не могуть отвлечь вниманія отъ споровь за идеи. Для этого довольно будетъ вспомнить, какимъ образомъ обыкновенно возникають споры о лицахъ. Они возникаютъ, какъ мы сказали, и притомъ возникають необходимо, изъ споровь за идеи, какъ дополнение споровъ за иден, имъющее цълью окончательно разъяснить и утвердить результаты, доставленные предшествующимъ споромъ объ идеяхъ. Служа такимъ образомъ только необходимымъ средствомъ для достиженія ціли, споръ о лицахъ прекращается самъ собою, какъ скоро ціль достигнута, и во все то время, пока продолжается, не ослабляеть, а поддерживаетъ вниманіе, обращенное на источникъ и главный предметъ спора, именно, на первоначальный вопросъ объ идеяхъ. Обыкновенно, изследованіе ндеи принимаетъ въ это время даже особенную глубину, потому что не всё же силы партіи заняты бываютъ споромъ противъ лицъ, и такъ какъ интересъ къ предмету спора достигаетъ въ это время особеннаго развитія, то силы, остающіяся свободными, съ удвоенною ревностію обращаются къ изследованію идеи.

Такъ, напримъръ, въ то самое время, когда одна часть сотрудниковъ «Русскаго Въстника» занята была споромъ противъ лицъ, другая часть сотрудниковъ этого журнала съ большею ревностію, нежели когда нибудь, занималась разъясненіемъ основныхъ идей, подавшихъ поводъ къ спору,—и результатомъ такихъ изслъдованій явились двъ превосходныя статьи гг. Соловьева и Забълина, — статьи, которыя, по своему ученому достоинству, имъютъ высокую цъну и независимо отъ своихъ полемическихъ отношеній. Онъ могутъ, кажется, послужить очень достаточнымъ доказательствомъ, что споръ о лицахъ ни мало не повредилъ изслъдованію идей, а напротивъ усилилъ его энергію и добросовъстность.

Статья г. Соловьева «Шлецерь и анти-историческое направленіе», разсматривая сужденія нёкоторыхъ славянофильскихъ писателей о замічательнівішихъ людяхъ допетровской руси, доказываеть, что всё эти люди должны быть названы представителями того же самого направленія, которое ныніз славянофилы называють западническимъ и отрицательнымъ, что Посошковъ, митрополитъ Макарій, Геннадій, Максимъ Грекъ, бояринъ Матвівевъ, Нащокинъ, митрополитъ Кипріанъ, и наконецъ тіз новгородцы, которые призвали Рюрика, должны быть названы людьми отрицательнаго направленія въ томъ самомъ смыслів, въ какомъ понимается отрицательность славянофилами, потому что всіз они или жаловались на чрезвычайную неудовлетворительность той степени развитія, на которой стояла Русь въ ихъ время, или своею дізтельностію обнаруживали недостатки тогдашняго быта. — Г. Забілинъ въ статьіз «Женщина по понятіямъ старинныхъ книжниковъ» чрезвычайсь

основательно раскрываеть понятія, которыми опредвиялось въ старинной русской жизни общественное положение человека, и доказываетъ, что единственнымъ правомъ на уваженіе считалась тогда порода, передъ которою совершенно ничтожны казались личныя достоинства или недостатки человъка. Находя повтореніе тъхъ же самыхъ понятій въ семейственныхъ отношеніяхъ, онъ показываеть, какъ жалко и грубо было мивніе старинной Руси о женщинв, и какъ унизительна и тяжела была судьба женщины въ тъ времена. Старинный русскій челов'явь, подъ вліянісмь фальшивыхъ понятій, опредълявшихъ его развитие, дошелъ до того, что считалъ женщину существомъ по натуръ своей злымъ, назначеннымъ отъ природы быть вивстилищемъ всвхъ низкихъ пороковъ и преступленій, считаль обязанностію своею презирать оть глубины души, и всячески ственять женщину. Множество интересных выписок в изъ неизданныхъ старинныхъ рукописей придаеть новую важность прекрасной статьъ, которая, между прочимъ, знакомитъ насъ съ содержаніемъ знаменитой старинной «Книги о злыхъ женахъ». Какъ всв превосходныя изследованія г. Забелина, его новая статья отличается ръдкимъ у насъ достоинствомъ изложенія. Нътъ надобности говорить, что подобно всемъ другимъ изследованіямъ г. Забелина, эта новая статья останется капитальнъйшимъ трудомъ по своему предмету. Новая статья г. Соловьева о Шлецеръ также принадлежить къ числу самыхъ удачныхъ между его небольшими трактатами о частных вопросах Русской Исторіи.—Такія важныя пріобретенія для науки, обязанныя своимъ возникновеніемъ полемикъ «Русскаго Въстника» съ славянофилами, и появившіяся именно въ то самое время, когда къ спору объ идеяхъ присоединился и споръ объ лицахъ, должны, важется, быть почтены совершенно убъдительными доказательствами того, что споръ объ именахъ ни мало не мъщаетъ изследованію идей, напротивь придаеть ему особенную живость и основательность.

Само собою разумъется, что всъ тъ права спора и защиты, которыя мы признаемъ совершенно законно и несомиънно принадлежащими «Русскому Въстнику», точно въ такой же степени мы считаемъ неотъемлемо принадлежащими и той партіи, которая ведетъ споры съ «Русскимъ Въстникомъ». Мы думаемъ, что какъ «Русскій Въстникъ» имъетъ полное право и находится въ совершенной необходимости разсматривать степень ученыхъ заслугъ, степень познаній и степень добросовъстности, какія обнаруживаются статьями г. В. Григорьева, г. И. Крылова и проч., точно также и точно въ такой же полной міров должно быть признано и за писателями противной партіи право разсматривать степень ученыхъ заслугъ, степень познаній и степень добросов'єстности, какія обнаруживаются статьями г. Павлова, г. Соловьева, г. Забълина и проч. Мы желали бы сказать, что партизаны г. В. Григорьева и г. И. Крылова пользуются этимъ своимъ несомивнимъ правомъ съ такимъ же мастерствомъ и такою же основательностію, какъ ихъ противники; но, къ сожальнію, этого не только не можемъ сказать мы, этого не рышаются сказать о партизанахъ гг. В. Григорьева и И. Крылова даже ть люди, которые совершенно раздыляють ихъ образъ мыслей. Иметь право и иметь способность пользоваться своимъ правомъ съ выгодою для себя-двъ вещи, совершенно различныя. Всъ сознаются, что «Русскій Вестникъ» обнаруживаеть въ своей полемике очень замівчательную основательность знаній, замівчательный такть, и что полемическія статьи его отличаются прекрасными достоинствами мастерского изложения. Въ полемическихъ статьяхъ, написанныхъ противниками «Русскаго Въстника», до сихъ поръ, къ прискорбію всвхъ, заметно было только отсутствие этихъ качествъ. Складочное мёсто полемическихъ статей и замётокъ противъ «Русскаго Вестника», «Молва» до сихъ поръ доказала несомивниую способность только къ одному роду полемики, роду, болве свойственному изустнымъ беседамъ между праздными и малообразованными людьми, нежели литературной полемикъ, именно «Молва» до сихъ поръ съ похвальнымъ усердіемъ и замівчательнымъ талантомъ занималась только сплетнями, а во всемъ остальномъ была слаба. Своею безтактностію довела она себя до того, что «Русскій Вістникъ» справедливо не хочеть находить въ ней ничего общаго съ «Русскою Беседою», которую признаеть журналомъ, заслуживающимъ уваженія.

## ЗАМВТКИ О ЖУРНАЛАХЪ.

прив 1857.

По поводу статьи г. Ламанскаго «О распространеніи Знаній въ Россіи», мы получили нізсколько писемъ отъ нашихъ читателей. Всів отдають полную справедливость прекрасной основной мысли г. Ламанскаго и выражають сочувствіе въ ділу, необходимость и великую пользу котораго онъ доказываеть. Въ нізкоторыхъ изъ писемъ ділаются, боліве или меніве основательныя, замічанія о подробностяхъ проэкта, составленнаго г. Ламанскимъ, который, сообразивь эти мысли съ замічаніями, выраженными въ журналахъ, наміренъ сказать свое мнініе о томъ, какія изъ предлагаемыхъ дополненій его проэкта кажутся ему дійствительно полезными и возможными. А между тімъ, мы печатаемъ одно изъ присланныхъ намъ писемъ.

Сказавъ въ началъ, что дъло, указываемое г. Ламанскимъ, чрезвычайно важно и благотворно, авторъ письма продолжаетъ:

«Г. Ламанскій не коснулся тіхъ отношеній, въ которыя, для пользы литературы, Общество Распространенія Знаній должно поставить себя къ изданіямъ, предпринимаемымъ частными людьми, — конечно, онъ не говориль объ этихъ отношеніяхъ потому только, что считалъ ихъ слишкомъ ясными. Но, віроятно, полезно было бы съ самого начала опреділить ихъ положительнымъ образомъ.

«Если устроится Общество Распространенія Знаній, то во всякомъ случав діятельность его будеть гораздо обшириве, а средства его гораздо значительніве, нежели средства и діятельность частныхъ лиць, занимающихся нынів изданіемъ книгь въ томъ родів, какія будеть издавать Общество. Если бы оно при своихъ дійствіяхъ не обращало вниманія на предпріятія частныхъ людей, то конечно могло бы своимъ соперничествомъ ослабить ихъ двятельность. А частная предпріимчивость по литературному двлу до сихъ поръ еще такъ слаба у насъ, что легко повредить ей. И такъ какъ двятельность Общества не можетъ избъжать соприкосновеній съ частными изданіями, то и необходимо для пользы литературы, чтобы со стороны сильнъйшаго дъятеля, каково Общество, эти соприкосновенія были оживлены духомъ всевозможной готовности помогать и содъйствовать, — только въ такомъ случать двятельностью Общества не ослабится, а усилится и ободрится частная предпріимчивость и охота къ труду.

«Нельзя сказать, что у насъ слишкомъ мало людей, желающихъ трудиться или уже трудящихся надъ переводами ученыхъ или популярныхъ иностранныхъ сочиненій, или надъ оригинальными сочиненіями по разнымъ отраслямъ науки: г. Ламанскій справедливо указываеть на то, что много трудовъ въ этомъ роді совершается гораздо боліве, нежели издается: по недостатку средствъ къ изданію у автора, или по недостатку предпріничивыхъ издателей, гораздо боліве такихъ трудовъ безплодно остается въ рукописи, нежели появляется въ печати. Изъ людей, трудящихся такимъ образомъ, многіе бываютъ готовы даже безъ всякаго вознагражденія отдать свою рукопись издателю, лишь бы только принести публикі пользу свонить трудомъ, но и на такомъ слишкомъ выгодномъ для издателя условіи часто не находять издателя. Частная предпріничивость у насъ слишкомъ робка, по недостатку увіренности въ томъ, что распродажею изданія окупятся издержки печати.

«Общество должно отвратить это препятствіе, принимая на себя или обезпеченіе распродажи изв'єстнаго количества экземпляровъ тіхъ частныхъ изданій, которыя найдеть полезными для публики, или даже услуги по издательству.

«Конечно, многіе изъ писателей найдуть удобивйшимь для себя или трудиться по порученію Общества, или прямо уступать ему свои рукописи за приличное вознагражденіе. Но многіе, въроятно, предпочтуть сами быть издателями своихъ переводовъ или сочиненій— и Общество должно оказывать имъ всевозможную помощь.

«Изданіе рукописи авторомъ, переводчикомъ или книгопродавцемъ обыкновенно затрудняется сомивніями въ томъ, будуть ли въ скоромъ времени покрыты издержки печатанія распродажею книги— Общество должно въ этомъ случав принимать на себя такое обезпеченіе. Нужно только, чтобы книга, предполагаемая къ изданію, была полезна, а писатель или книгопродавецъ, желающій напечатать ее, внушалъ Обществу довъріе, что удовлетворительнымъ образомъ исполнить предпріятіе, за которое берется. Удостовъриться въ первомъ очень легко—программа книги уже достаточно обнаруживаеть, какой пользы можно ожидать отъ книги; во второмъ удостовъриться можно также легко: имя писателя, пользующагося извъстностью дъльнаго человъка по тому предмету, за который онъ берется, и извъстность книгопродавца, какъ издателя частнаго и аккуратнаго, уже достаточно обезпечиваеть Общество.

«И такъ, когда какой либо писатель или переводчикъ, обладающій, по общему мивнію публики, качествами, нужными для удовитворительности предпринимаемаго имъ полезнаго труда, объявляетъ Обществу, что желаетъ предпринять такой-то трудъ, если Общество возьметъ у него известное число экземпляровъ издаваемой имъ книги.—Общество со всею готовностью приметъ на себя это обязательство. Въ техъ случаяхъ, когда дело, по своей особенной полезности, заслуживаетъ особеннаго одобренія, Общество можетъ даже впередъ выдавать заимообразно писателю или переводчику часть суммы, нужной для напечатанія книги, или принимать на себя передъ типографщикомъ обязательство въ уплагь этой суммы по напечатаніи книги.

«Можеть быть отношеніе еще болье тьсное. Только для людей, живущихь въ столицахь, да и то для немногихь, только уже привыкшихъ имъть сношенія съ типографіями и книгопродавцами, удобно бываеть печатать книгу на свой счеть. Люди, живущіе въ провинціяхь, вовсе лишены удобства сами заняться изданіемъ сво-ихъ книгь. Общество можеть принимать на себя эту обязанность.

«Въ томъ и другомъ случав, береть ин на себя Общество изввестное число экземпляровъ книги издаваемой частнымъ лицомъ, или береть на себя самое изданіе книги, авторъ или переводчикъ которой желаетъ удержать за собою полную собственность на это изданіе;—въ томъ и другомъ случав условія, на которыхъ Общество оказываетъ содвиствіе этому частному предпріятію, должны быть таковы, чтобы человіку, пользующемуся содвиствіемъ Общества, вполні предоставлялись всі ті выгоды, какія можетъ принести изданіе; Общестео въ подобныхъ случаяхъ имветь въ виду единственно содвиствіе развитію литературы и не ищеть въ нихъ ни-

какой денежной прибыли для себя, такъ что при своихъ разсчетахъ не полагаетъ даже никакого процента на затрачиваемый капиталъ. При покупкъ экземиляровъ оно уплачиваетъ автору или переводчику ту самую цъну, по которой должна продаваться его книга (то есть не беретъ такъ называемыхъ книгопродавческихъ процентовъ за коммиссію); при выдачъ заимообразно денегъ на напечатаніе книги, принимаетъ уплату по произволу автора или деньгами безъ всякихъ процентовъ, или экземплярами изданной книги по продажной ихъ цънъ; наконецъ, при напечатаніи книги на счетъ Общества, Общество полагаетъ тъ самыя цъны, какія авторъ долженъ былъ бы заплатить въ типографію, если бы печаталъ книгу не въ долгъ, а на наличныя деньги.

«Конечно, следуя такому принципу, Общество терпить некоторый убытокъ (отчасти на расходы по веденю того дела, въ которомъ становится посредникомъ, отчасти на процентахъ съ затрачиваемаго капитала); но эти убытки незначительны: они по приблизительному разчисленю не могутъ простираться и до 5 процентовъ съ употребленныхъ Обществомъ на эти дела суммъ. Такая незначительная потеря въ общемъ движени суммъ Общества покрывается выгодами, которыя приносятъ ему собственныя его изданія, и въ тысячу разъ вознаграждается тою пользою, какую приносить это совершенно безкорыстное участіе въ частныхъ предпріятіяхъ развитію литературы, ободряя и вызывая частную предпрімчивость.

«Такъ какъ экземпляры принимаются Обществомъ по ихъ продажной цвнв безъ всякихъ процентовъ за коммиссію, то автору не приноситъ ни малейшаго стесненія единственное условіе, которое нужно для возвращенія Обществу денегъ, выданныхъ въ заемъ или заплаченныхъ въ типографіи, именно то условіе, что экземпляры, купленные или взятые въ уплату долга Обществомъ, первые поступаютъ въ продажу, и экземпляры, остающіеся у автора, поступаютъ въ продажу уже тогда, когда распроданы экземпляры, взятые Обществомъ. Это условіе, принимаемое основаніемъ всякой продажи значительнаго числа экземпляровъ при сделкахъ между авторомъ и частнымъ книгопродавцемъ, не будетъ служить ни малейшимъ стёсненіемъ, а напротивъ, будетъ приносить прямую выгоду автору, потому что Общество беретъ у него экземпляры безъ

вычета процентовъ, и следовательно платить ему дороже, нежели книгопродавцы.

«Но какъ велики суммы, нужныя Обществу для такого содъйствія частнымъ предпріятіямъ? — Публикѣ вообще мало извѣстны пѣны, которыхъ стоитъ самое изданіе книги, и многіе быть можетъ вообразять, что пособіе изданію частныхъ трудовъ потребуетъ слишкомъ большихъ затрать со стороны Общества. Изъ слѣдующаго приблизительнаго разсчета можно видѣть, что капиталъ, достаточный для очень сильнаго содъйствія издательству книгъ частными лицами, вовсе не такъ значителенъ, какъ можетъ казаться людямъ, незнакомымъ съ типографскими цѣнами. Вотъ приблизительная смѣта расходовъ на изданіе одного тома въ 25 печатныхъ листовъ (400 страницъ) въ форматѣ «Отечественныхъ Записокъ», «Русскаго Вѣстника» или «Современника», по петербургскимъ цѣнамъ, въ количествѣ А) 1,200 экземпляровъ, В) 2,400 экземпляровъ и С) 9,600 экземпляровъ.

## А) Изданіе въ 1,200 экземпляровъ.

| 1) | Наборъ и печатаніе по 12 руб. за листь 300                       | p. — K.          |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) | Бумага по 3 руб. за стопу (эта бумага достоин-                   |                  |
| •  | ствомъ своимъ близка къ бумагь, на которой пе-                   |                  |
|    | чатаются журналы) всего 62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> стопы 187 | > 50 ×           |
| 3) |                                                                  | » — »            |
|    |                                                                  | » 50 »           |
|    |                                                                  |                  |
| 5) | Брошюровка по 24/2 коп                                           | <b>&gt; &gt;</b> |
|    | Итого 550                                                        | D. — K.          |
|    |                                                                  | •                |
|    |                                                                  |                  |
|    | В) Изданіе въ 2,400 экземпляровъ.                                |                  |
| 1) | Наборъ и печатаніе по 16 руб. за листь                           | 400 p.           |
|    | Бумага 125 стопъ                                                 | 375 »            |
|    | Чтеніе корректуры                                                | 25 >             |
|    | = .                                                              | 10 >             |
|    | Брошюровка                                                       | 60 »             |
| -, |                                                                  |                  |
|    | Итого                                                            | 870 p.           |

## С) Изданіе въ 9,600 экземпляровъ.

| 1) | Наборъ и печатані | е по | 35 | p. |   |   |   | • | • | • |             | •   | • |   | • | 875   | p.        |
|----|-------------------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|-------------|-----|---|---|---|-------|-----------|
| 2) | Бумага 500 стопъ  |      | •  |    |   |   |   |   |   |   | •           |     |   |   |   | 1,500 | >         |
| 3) | Чтеніе корректуры |      | •  |    | • |   |   |   |   |   |             | •   |   | • |   | 25    | >         |
| 4) | Обертка           |      | •  |    |   |   | • | • |   |   |             |     |   |   |   | 33    | >         |
| 5) | Брошюровка        |      | •  |    |   | • | • | • | • | • | •           | •   |   | • | • | 192   | <b>»</b>  |
|    |                   |      |    |    |   |   |   |   |   | Ī | <b>I</b> T( | oro |   | • | • | 2,625 | <u>р.</u> |

«Московскія ціны нісколько дешевле цетербургскихъ.

«Въ числъ 2,400 экземпляровъ печатаются уже только такія книги, которыя, какъ говорится, расходятся очень сильно; изданіе въ 9,600 экземпляровъ дълается только для учебныхъ книгь, принимаемыхъ не только въ гимназіи, но и въ уъздныя училища, или для книгъ въ родъ «Сельскаго чтенія». Ни Гоголь, ни Пушкивъ, не издавались въ такомъ числъ экземпляровъ, тъмъ менъе достигало его какая нибудь ученая книга. И такъ, предположивъ, что Общество издастъ или дастъ деньги на изданіе втеченіе года 50 томовъ по 400 страннцъ (или большаго числа книгъ меньшаго объема), мы должны считать, что изъ нихъ развъ 13 нужно будетъ печатать въ 2,400 экземплярахъ и развъ 2 въ 9,600 экземплярахъ, а остальныя 35 не понадобится на первый разъ издавать болъе, нежели въ 1,200 экземплярахъ, и общая сумиа расходовъ будетъ такова:

- 1) 35 томовъ въ 1,200 экземпляровъ . . . 19,250 р.
- 2) 13 томовъ въ 2,400 экземпляровъ . . . 11,310 »
- 3) 2 тома въ 9,600 экземпляровъ. . . . 5,250 »

Итого... 36,810 р.

Предположивъ, что уплата денегъ со стороны Общества потребуется въ пропорціи двухъ третей этой суммы, и что Общество будеть дѣйствовать на половину наличными деньгами и на половину кредитомъ, мы увидимъ, что содѣйствовать изданію 50 томовъ довольно толстыхъ и большаго формата, Общество можетъ, употребивъ отъ 12 до 13 тысячъ рублей, которые возвратятся ему втеченіи того же года съ потерею никакъ не болѣе 5%, т. е. 650 руб. «Если формать книги менте журнальнаго (какъ обыкновенно бываеть), расходы изданія конечно менте.

«Но для такой операціи необходимо, чтобы книги, издаваемыя Обществомъ, имъли быстрый и върный расходъ. Да и вообще польза, приносимая Обществомъ, зависить не только отъ количества и достоинства издаваемыхъ имъ книгъ, но также и отъ быстраго и общирнаго ихъ распространенія въ публикъ. Каждый знакомый съ положениемъ нашей книжной торговли очень хорошо знасть, что въ настоящее время, тё средства, которыми она располагаеть, ни мало не соответствують общирности нашего государства и распределевію по его пространству людей, читающихъ или желающихъ читать. Только столицы и очень немногіе изъ другихъ губерискихъ городовъ имфють въ настоящее время такіе книжные магазины, въ которыхъ местные жители могли бы безъ замедленія видеть и покупать вновь выходящія порядочныя книги. Жители встальныхъ провинцій принуждены съ большими издержками и съ большимъ промедленіемъ выписывать для себя книги изъ-за итсколькихъ сотъ версть; потому, число книгь, расходящихся въ провинцін, далеко не соотвътствують числу людей, которые охотно стали бы покупать книги, еслибъ имали ихъ подъ руками. Судя по пропорцін, какая замічается между числомі экземпляровь журналовь, получаемыхъ въ столицахъ, и темъ числомъ, какое расходится по провинціямъ, надобно считать, что болье нежели двъ трети людей, для которыхъ чтеніе стало уже потребностію, живуть въ провинціяхъ. По пропорція княгь, расходящихся по провинціямъ, гораздо менте, нежели двъ трети всего числа продаваемыхъ книгъ, -- конечно потому, что для жителей провинцій затруднительно знакомиться съ новыми книгами и покупать ихъ.

«Г. К. Аксаковъ въ замъчаніяхъ на статью г. Ламанскаго говоритъ. «Если дъло пойдетъ,—чего надобно ожидать, то количество членовъ будетъ огромно и распространено по всей Россіи. Въ такомъ случать, какъ будутъ ръшать они о достоинствъ сочиненій?— Съъзжаться для этого будетъ невозможно, а между тъмъ, члены, находящіеся внъ Москвы, могутъ имъть и желаніе и право ръшать о достоинствъ сочиненій. Итакъ, намъ кажется всего лучшимъ, чтобы въ каждомъ русскомъ городъ, гдъ только будутъ находиться члены, они могли назначать отъ себя выборнаго, одного или двухъ (безъ ограниченія числа), избраннаго изъ ихъ среды, или изъ лю-

дей, находящихся въ Москвъ». Въ этихъ словахъ несомнънно то, что если образуется Общество Распространенія Знаній, то действительно въ каждомъ губернскомъ и въ каждомъ значительномъ увадномъ городъ будетъ находиться по нескольку членовъ или даже по нъскольку десятковъ членовъ Общества. При каждомъ изъ такихъ отделовь очень легко будеть устроить агентство для продажи книгь, издаваемыхъ или купленныхъ Обществомъ. Расходовъ не повлечеть это за собою нивакихъ (кромф транспортныхъ расходовъ), потому что между торговыми людьми въ каждомъ городъ можно найти честнаго и вивств разсчетливаго человека, который сообразить. что поместить въ своей лавке шкапъ съ книгами будеть для него выгодно. Само собою разумъется, что Общество, имъя одною изъ прямых своих пелей всяческое содействие развитию книжной торговли, съ готовностію сділаеть своимъ агентомъ каждаго, кто уже имъеть или найдеть возможнымъ имъть книжную лавку въ провинціальномъ городъ. И конечно, этимъ покровительствомъ значительно облегчится появленіе внижныхъ лавокъ въ такихъ городахъ, гдф до сихъ поръ не представлялось къ тому выгодъ.

Считая 60 губерискихъ и областныхъ и кромъ того 40 значительныхъ увздныхъ городовъ, мы получимъ 100 такихъ пунктовъ, гдъ будетъ производиться по провинціямъ продажа книгъ, которыми располагаетъ Общество. Полагая среднимъ числомъ расходъ по 5 экземпляровъ въ каждомъ изъ такихъ агентствъ или магазиновъ втеченіе года, мы получимъ, что Общество будеть иметь въ провинціяхъ вірный сбыть до 500 экземпляровъ каждой изданной или продаваемой имъ книги. Конечно, вънвкоторыхъ агентствахъ продажа будеть менве принимаемой нами средней цифры, но за то въ 30 или 40 значительныхъ провинціальныхъ городахъ, имфющихъ болве 20,000 жителей, продажа будеть въ пять и болве разъзначительные принимаемой нами цифры. Полагая для столиць расходь въ половину противъ сбыта въ провинціяхъ, мы найдемъ, что Общество можеть навірное разсчитывать на распродажу втеченіе года 750 экземпляровъ каждой изданной или пріобретенной имъ книги. Эта цифра есть minimum распродажи. Даже и въ настоящее время, при всей недостаточности средствъ нашей книжной торговли, продажа 1000 экземпляровъ втеченіе года не считается продажей сильною. При увеличении же удобствъ къ пріобретенію книгь для жителей провинцій, такая распродажа конечно будеть относиться. только къ книгамъ наименъе интереснымъ для большинства публилики; а каждая книга, имъющая хотя сколько инбудь общаго интереса, будеть расходиться менъе, нежели въ годъ, въ количествъ болъе значительномъ.

«Положимъ теперь, что Общество будеть помогать изданію внигь, назначенных въ продажу по цене самой умеренной, именно: за томъ оригинальнаго сочиненія въ 25 листовъ журнальнаго формата (или 30 листовъ-480 страницъ-обывновеннаго внижнаго формата въ 3-ую долю листа)—1 руб. 50 коп. сер., а за переводный томъ, такой же величины, 1 руб. сер. Въ такомъ случав для возвращенія Обществу всёхъ издержекъ на изданіе потребуется продать: 550 экземпляровъ переводной книги, изданной въ числе 1200 экземпляровъ, и 870 экземпляровъ переводной книги, напечатанной въ числъ 2400 экземпляровъ; 370 экземпляровъ оригинальнаго сочиненія, изданнаго въ количестві 1200 экземпляровь, и 580 эквемпляровъ, если сочинение издано въ числъ 2400 экземпляровъ. Нъть сомнънія, что годичная продажа будеть гораздо значительнье этой цифры, и такимъ образомъ до истеченія года Общество не только возвратить всю сумму, затраченную на изданіе, но и можеть, если то будеть угодно автору или переводчику, купить у него по распродажв долговыхъ экземпляровъ значительное количество экземпляровъ съ уплатою ему наличными деньгами полной продажной цвны.

«Оть втихъ коммерческихъ разсчетовъ, къ которымъ привела насъ мысль о необходимости, чтобы Общество Распространенія Знаній помогало развитію частной, независимой отъ него литературной діятельности, обратимся къ предположеніямъ о дійствіяхъ самого Общества.

«Едва ин нужно говорить, что всевозможнымъ содъйствіемъ и ободреніемъ развитія независимой отъ Общества литературной дъятельности, нимало не стъснится кругъ дъйствій самого Общества. Задача, предстоящая ему, такъ велика, что всякое новое содъйствіе со стороны независимыхъ частныхъ лицъ можетъ только усилить Общество и увеличить пользу, имъ приносимую.

«Нъкоторые думають даже, что задача, поставляемая Обществу г. Ламанскимъ, слишкомъ шпрока, что можно было бы ограничить кругъ дъятельности его или однимъ изданіемъ оригинальныхъ популярныхъ руководствъ, или однимъ переводомъ иностранныхъ

классических сочиненій; но то и другое дело такъ тесно между собою связаны, что разделеніе ихъ послужило бы только источникомъ неудобствъ и затрудненій. Предположимъ, что Общество хотело бы издать хорошее популярное сочинение, напримеръ, объ исторіи Рима или Англін; русскихъ сочиненій такого рода по всей въроятности не найдется готовыхъ, между тъмъ какъ въ иностранныхъ литературахъ есть уже много книгъ, удовлетворяющихъ этой потребности, такъ что нужно только выбрать лучшія изъ нихъ. И такъ, если Общество дъйствительно имъетъ своею цълію распространеніе знаній, то главнымъ средствомъ для того, оно необходимо должно почесть переводь иностранныхъ произведеній. Если бы оно отказалось отъ переводовъ, то чрезвычайно затруднило и замединдо бы свою дівятельность. Но если представляется Обществу русская рукопись, хорошо излагающая предметь, о которомъ обществу нужно издать сочинение, то неужели Обществу надобно было бы отвергать эту рукопись только потому, что она есть оригинальное сочиненіе, а не переводъ? Цізль Общества-распространеніе знаній, а потому для него должны быть равно драгоцівным всв средства, ведущія къ этой цвин и ни одно изъ этихъ средствъ не должно быть имъ исключено изъ своей программы.

«Задача Общества многосложна и потому дъйствительно необходима организація Общества по отдівламъ. Мий кажется, что главная черта разділенія, принятая г. Ламанскимъ, проведена вірно: науки физико-математическія и науки нравственныя действительно составляють двв главныя группы знаній: но, важется мнв, внутренняя организація каждаго изь этихь двухь отділовь должна быть определена съ большею точностію, нежели у г. Ламанскаго. Я не берусь судить объ отдёлё физико-математическомъ, но скажу несколько словь объ отделе наукъ нравственныхъ. Г. Ламанскій предлагаеть разделение его на два разряда: философский и историческій. Историческій ділится у него на четыре класса; конечно такое раздъление необходимо и въ разрядъ философскомъ. Законовъденіе, о которомъ упоминаеть г. Ламанскій при исчисленіи занятій этого разряда, различается отъ собственной философіи не менве, нежели древняя исторія отъ славянской; кромв того, г. Ламанскій не назваль нікоторыхь другихь наукь, нивющихь для нашего времени не меньше значенія, нежели логика или психологія; таковы, напримъръ, статистика, политическая экономія, — онъ должны составить особый классь. Некоторыя находять, что въ разряде наукъ историческихъ г. Ламанскій напрасно отділиль русскую исторію отъ западно-европейской, но съ этимъ порицаніемъ, конечно, не должно соглашаться Можно только заметить, что исторія другихъ славянскихъ племенъ далеко не имъеть для нашей публики той важности, какъ исторія Западной Европы и Съверной Америки; она должна оставаться не болве какъ вспомогательнымъ средствомъ для разъясненія русской исторіи. Видно, впрочемъ, что авторъ спеціально занимается исторією славянскихъ племенъ и его пристрастіе къ этому предмету, объясняемое такимъ образомъ, представляется совершенно естественнымъ. Излишняго увлеченія по этому направленію едва ли можно ожидать отъ Общества: кром'в славянистовъ въ немъ будутъ и другіе ученые по всемъ возможнымъ отраслямъ наукъ и ихъ спеціальныя увлеченія, конечно, будуть уравновъшиваться одно другимъ; а большинство членовъ Общества будеть, конечно, свободно оть всявихъ излишнихъ пристрастій къ той или другой спеціальности и во всякомъ случав не дасть діятельности Общества уклониться отъ прямой своей ціли. Общество не будеть служителемъ какого нибудь частнаго увлеченія, но останется органомъ потребностей нашихъ, и діятельность свою будеть сосредоточивать на техъ отрасияхъ знаній, которыя имъють для всей публики наибольшую важность. Такими предметами вообще представляются нынъ русская исторія, исторія Западной Европы, изучение русскаго быта и изучение современнаго западно-европейскаго быта во всехъ его проявленіяхъ, политическая экономія и вообще государственныя науки.

«Г. Ламанскій предполагаеть, что Общество Распространенія Знаній должно быть образовано непремінно въ Москві. Если подъ этимъ надобно разуміть то, что центральный комитеть Общества должень быть въ Москві, то противъ мысли г. Ламанскаго нельзя сказать ничего основательнаго. Независимо отъ соображеній, изложенныхъ г. Ламанскимъ, важно уже то обстоятельство, что Москва находится приблизительно въ центрі Европейской Россіи, потому, для большей части провинцій, сношенія съ Москвою удобніве нежели съ Петербургомъ, и разсылка изданій Общества по провинціямъ изъ Москвы легче и короче, нежели изъ Петербурга.

«Но если Географическое Общество, кром'в центральнаго пункта своихъ собраній, им'веть еще два м'встныхъ комитета, то въ Обще-

ствъ Распространенія Знаній число такихъ филіальныхъ учрежденій должно быть еще гораздо значительнье. Г. К. Аксаковъ совершенно правъ въ этомъ случав. Въ каждомъ городъ, имъющемъ значительное число членовъ Общества, удобно быть мъстному отдъленію Общества. Кромъ Петербурга, всъ университетскіе города и нъкоторые изъ другихъ губернскихъ городовъ будутъ имъть очень важное участіе въ трудахъ Общества.

«Но соглашаясь въ этомъ случаемъ съ господиномъ К. Аксаковымъ, можно кажется оспорить ту его мысль, что члены Общества не должны получать никакого вознагражденія за деньги уплачиваемыя ими въ кассу Общества. Почему бы не имфли они права получать на такую же сумму книгь, издаваемыхъ Обществомъ (по собственному выбору?) При этомъ условін, я ув'вренъ, что число членовъ будеть въ пять разъ боле. Общество не останется отъ того въ убыткъ: продажная цъна книги по необходимости всегда бываеть гораздо выше, нежели издержки на печатаніе лишняго экземпляра книги. Если напечатается 3000 лишнихъ экземпляровъ книги цізною въ 1 рубль за экземпляръ, то издержки на эту прибавку не будуть превышать 15-20 коп. на экземпляръ. Такимъ образомъ вознаграждение членовъ изданиями Общества на сумму равную плать, взносимой каждымъ членомъ, значительно увеличивая число людей, делающихся членами Общества, и съ темъ вместе, увеличивая число книгъ, обращающихся въ рукахъ публики, увеличить также и денежныя средства Общества, и даже чистый доходъ его, который, конечно, будеть оно постоянно употреблять на расширеніе своей д'вятельности, а отчасти можеть, употреблять и на безденежную раздачу учебных руководствъ бъднымъ ученикамъ общественныхъ школъ, а также различныхъ элементарныхъ книгъ грамотнымъ и недостаточнымъ простолюдинамъ.

«Г. К. Аксаковъ думаетъ, что сумма, взносимая членами Общества, должна быть положена самая умфренная, и опредъляетъ ее въ три рубля серебромъ ежегодно. Въ самомъ дълъ, чъмъ умфреннъе эта сумма, тъмъ лучше, потому что тъмъ больше будетъ число членовъ Общества.

«Нъкоторымъ не нравится слово «матипа». Въ самомъ дълв, на русскомъ языкъ оно не имъетъ того смысла, какъ на другихъ славянскихъ наръчіяхъ, и я не вижу особенной надобности употреблять его. Но пусть это учреждение называется «Матицею», или какимъ

нибудь другимъ именемъ более понятнымъ, — изъ-за имени можно и не спорить, лишь бы только учреждение было основано на разумныхъ принципахъ и приносило пользу.

«Для печатанія своихъ книгь Общество, віроятно, найдетъ выгоднымъ иміть собственную типографію, когда расширеніе его средствъ позволить обратить часть капитала на устройство этого заведенія.

«Для распродажи книгь оно, конечно, учредить въ Москве цеитральное депо, чтобы по возможности избежать потерь отъ уступки процентовъ за коммиссію».

Очень часто книга производить впечатавніе нимало не соразмірное своимь ученымь достоинствамь, благодаря тому, что вы ней разсматривается вопрось, близкій кы интересамы публики; вы прошедшемы году, таковы быль успівкь сочиненій Токвиля «L'ancien régime» и Монталамбера «De l'avenir politique de l'Angleterre». Князь Черкасскій, написавшій обы этихы книгахы замічательную статью (Р. Бесізда, томы 2-й), смотрить на нихы именно сы этой точки зрівнія.

Статья начинается замічаніями о современномъ положеніи Франціи, тімъ боліве необходимыми, что у насъ многіе иміноть объ этомъ предметів понятіе не совсімъ правильное.

"Читая объ вниги и говоря о нихъ (замъчаетъ внязь Червасскій), невозможно не предпослать всякому о нихъ разсуждению ифкоторыхъ первоначальныхъ общехъ замечаній, касающихся современнаго состоянія Франців. Прежде всего насъ поражаеть свободное, безпрепятственное появление и печатание во Франців двухъ такихъ капитальныхъ сочиненій, явно направленныхъ противъ существующаго въ ней нынв порядка вещей... Такъ велика уже во Францін и такъ украпилась въ ней свобода мысли и свобода жизни, которую она добыла себъ тридцатильтникъ періодомъ правленія Бурбоновъ и Орлеанскаго Дома, что подобное летературное явленіе, даже въ эпоху настоящей диктатуры, проходеть вакь бы незамеченнымь внешнею властью, не возбуждая особеннаго полицейского ея винианія. Это явленіе можеть конечно служить замічательнымъ признакомъ созрявающей общественной жизни во Франціи, каковы бы впрочемъ не быле судьбы ся въ невъдомомъ для насъ грядущемъ. Скажемъ болье. Этими первоначальными пріобрытеніями своими, общественная жизнь Францін не можеть уже удовлетвориться: чтобы уб'ядиться въ этомъ, достаточно намъ будетъ привести незаподозримое свидетельство одного изъ замечательныхъ первоначальныхъ деятелей настоящаго наполеоновского періода, доктора

Верона, въ томъ видь, какъ передается намъ оно газетою Le Nord, раскрывшей столбцы свои отрывкамъ изъ одного новаго его произведенія: "Четыре года правленія Наполеона III". Вотъ подлинныя слова доктора Верона: "Добровольно отказавшись отъ мнимой поддержки, находимой будто бы во всеобщемъ онімънін, императоръ (т. е. Наполеонъ III) ясно докажеть и внутреннямъ полетическимъ партіямъ и въ особенности иностранцамъ, какъ велика его сила и уверенность въ ней. Где недопускается свободное обсуждение, где не позволенъ споръ, тамъ и похвала теряетъ все значеніе свое, а между дійствіями четырехлатняго правленія императора встрачается многое, что по сов'ясти можно бы похвалеть. Къ тому же этотъ строгій законъ молчанія, наложенный на печать туземную, порождаеть въ публика дишь живайшее сочуствіе и дюбопытство къ газотамъ неостраннымъ, въ которыхъ духъ злобы и непріязни доходить до клеветы. Я понимаю, что критика, даже благоразумная и умеренная, ножеть казаться непріятною нікоторымь изь тіхь, которые окружають престодъ, и, утопая въ спокойствіи власти безотчетной, кріпко стоять за то, чтобы некакой шумъ, некакой свободный звукъ извић, не пришелъ бы ихъ смутить. Но во всякомъ случай налагаемое на журналы и газеты молчаніе, къ сожалінію, всегда кидаеть правственную тінь на личность самого государственнаго вождя." (Р. Бескда, Крит. стр. 24).

Въ словахъ Верона есть много справедливаго, хотя самъ Веронъ не принадлежить къ дюдямъ особенно правдивымъ. Лействительно путь, избранный Наполеономъ III, не совершенно выгоденъ для блеска его имени во Францін: похваламъ, какія читають ему въ своихъ нынёшнихъ газетахъ, французы вовсе не вёрятъ, напротивъ охотно вёрять всёмь дурнымь слухамь, которые сь чрезвычайною быстротою расходятся изустно по Франціи, увеличиваясь при переходъ изъ департамента въ департаменть, изъ города въ городъ; нзъ этихъ слуховъ очень многіе совершенная клевета---но кто опровергнеть эту клевету, когда она, хотя всемь известная, укрывается однако отъ гласности? А когда французскія газеты и опровергають тоть или другой невыгодный для Наполеона III разсказъ, никто имъ не въритъ, зная, что онъ не могли бы назвать этой молвы справедливою, еслибъ она была справедлива. Такимъ образомъ, во французскомъ обществъ все увеличивается и усиливается невыгодное мивніе о Наполеон'в III, в онъ, хотя имветь на своей сторонъ справедливость во многихъ случаяхъ, не можеть разрушить ни одного изъ предубъжденій, образовавшихся противъ него, потому что лишиль себя единственнаго средства къ защитв своей чести, ствснивъ гласность во Франціи. Этимъ не ограничивается вредъ, который терпить отъ того его имя. Слухи, изустно распространяющіеся во Францін, переходять за границу, и появляются ыт, иностранныхъ газетахъ съ печатью неопровержниой истины: «мо Франція всімь это навістно».—говорять нностранныя газеты оне провикають во Францію, и служать для француза новымь доказательствомъ неоспорниой справединости того, о чемъ онъ самъ прежле слышалъ и разсказывалъ знакомымъ: «ну вотъ, объ этомъ говорять ужь и за границею, какъ о дъл извъстномъ каждому во Франція; стало быть, это правда». Наполеонъ III очень хорошо знасть, какъ много проиграль онь относительно добраго мивнія, о себв у каждаго француза, стеснивь газеты; онь знаеть, что теперь французы считають его человыкомь въ десять разъ худшимъ, нежели каковъ онъ на самомъ деле и какимъ считали бы его, еслибы газеты могли говорить о немъ также свободно, какъ къ свое время говорили о Людовикъ Филиппъ, — но ему гораздо инторесние имыть власть, нежели пользоваться выгоднымъ миниемъ о себь; ему кажется, что газетныя и парламентскія пренія стіжнили бы его власть или даже подвергли бы его опасности, и потому онъ по возможности стесниль ихъ. Но въ этомъ случать онъ ошибается: его власть вовсе не расширилась отъ того, что онъ стісниль газетныя и парламентскія пренія, и если что сохраняеть прочность занятаго имъ положенія, такъ именно то, что въ сущности личность его имъетъ вовсе не такъ много власти во Франціи, какъ можетъ казаться ему и кажется всёмъ, судящимъ о ходё событій по формамъ, посредствомъ которыхъ рішаются вопросы, а пе по духу, въ которомъ они решаются. Въ сбоихъ этихъ миеніяхть мы противорівчимь обыкновенному взгляду, но, быть можетъ, читатель согласится, что мы правы, когда прочтетъ следующія строки.

Людовикъ Филиппъ управлялъ Францією при безграничномъ простор'в газетныхъ и парламентскихъ преній, и однако же, если хорошенько всмотр'вться въ событія его правленія, мы увидимъ, что его личная воля имъла больше вліянія на ходъ, французскихъ государственныхъ д'влъ, нежели воля Наполеона III. При Людовикъ Филиппъ, французы н'всколько разъ сильно желали войны съ Англією, — Людовикъ Филиппъ не хот'влъ войны, и войны не было. Французы не хот'вла подчиненія французской политики въ иностранныхъ д'влахъ англійскому вліянію, — Людовикъ Фелиппъ хот'влъ того, и д'вйствительно, французская политика въ иностранныхъ

дёлахъ подчинялась вліянію англійской. Французы хотели расширенія права избирательства въ Палату Депутатовъ, — Людовикъ Филиппъ не хотълъ того, и право избирательства не расширялось. Словомъ сказать, какой бы важный государственный вопросъ мы ни взяли изъ французской исторіи въ правленіе Людовика Филиппа, мы увидимъ, что желаніе французовъ было противоположно мивнію Людовика Филиппа, и что дівло всегда было ведено и разрівшалось именно такъ, какъ хотелъ Людовикъ Филиппъ. До сихъ поръ, ни въ одномъ важномъ случав. Наполеонъ III не решался и не могъ поступить такъ противно общему желанію французской націи, какъ Людовикъ Филиппъ. Людовикъ Филиппъ проводилъ всегда свою волю наперекоръ мевнію націи, Наполеонъ III до сихъ поръ постоянно долженъ былъ подчиняться этому мниню, и вси важныя событія его правленія сообразны съ мевніемъ націи. Нація имвла вражду противъ Англіи за господство Англіи надъ Францією при Людовикъ Филиппъ, и Наполеонъ III первымъ дъломъ своимъ почель грозить войною Англіи. Французская нація имела желаніе прославиться на войнь и возстановить свое вліяніе на Востокь-Наполеонъ III поспъщилъ, въ союзъ съ Англіею (которую лично онъ не любить), начать войну противъ Россіи (которой лично онъ сочувствуеть). Точно такъ онъ быль слугою національной воли во всвхъ важныхъ событіяхъ своего правленія, между твиъ какъ во всткъ случаякъ Людовикъ Филиппъ поступалъ наперекоръ этой воль. «Но, быть можеть, Наполеонь III самь лично быль во всемь согласенъ съ общимъ мивніемъ и не желалъ никогда идти наперекоръ ему?»—Вовсе нътъ; во многихъ случаяхъ его личное мнъніе было противно общему мивнію, и въ каждомъ изъ такихъ случаевъ онъ уступалъ, и дълалъ наперекоръ себъ. Напримъръ, Наполеонъ III-приверженецъ системы свободной торговли; но во Франціи до сихъ поръ господствують протекціонисты-и Наполеонъ Ш принуждень быль отступиться оть своего желанія значительнымь образомъ понизить французскій тарифъ. Такихъ случаевъ было много, и ни въ одномъ изъ нихъ личная воля Наполеона III не исполнялась, между тъмъ вакъ личная воля Людовика Филиппа постоянно торжествовала. Итакъ, хотя по формъ Наполеонъ III имъеть гораздо больше власти, нежели Людовикъ Филиппъ, но въ сущности онъ имъетъ гораздо меньше власти, нежели Людовикъ Филиппъ. Уступая націи конституціонную форму, Людовикъ Филиппъ на самомъ дълъ совершенно самовластно управлялъ Франціею; отнявъ у Франціи эту форму, Наполеонъ III поставилъ себя въ такое шаткое положеніе; что ни въ чемъ важномъ не отваживается поступить самовластно и во всемъ подчиняется власти напіи. Одинъ имълъ сущность неограниченной власти безъ формы неограниченной власти, другой погнавшись за формою, утратилъ существенную власть налъ явлами.

Такимъ образомъ, если Наполеонъ III, стесняя газетныя и парламентскія пренія во Францін, хотвль пріобрісти болье сильное личное вліяніе на государственныя діла, онъ обманулся и остался въ проигрыше: сравнительно съ Людовикомъ Филиппомъ, коиститупіоннымъ королемъ, Наполеонъ III пользуется лишь незначительнымъ вліянісмъ на дъла своего государства. «Но по крайней мъръ ему въ самомъ дълъ удалось стеснить парламентскія и газетныя пренія?» Н'єть; болье кажется, что удалось, нежели въ самомъ діль удалось: по формъ, онъ стъснивъ ихъ, въ сущности - вовсе не могъ ственить. Его Законодательное Собраніе кажется просто безмольнымъ орудіемъ для внесенія въ протоколы заседаній техъ законовъ, какіе предлагаются этому собранію, -- на самомъ же ділів, это по видимому безмольное орудіе воли Наполеона ни мало не уступаеть своею силою шумной Палать Депутатовь, при Людовикь Филиппъ; что мы говоримъ, не уступаеть?-- мало того, оно на дълъ сильнье, нежели Палата Депутатовъ. Когда при Людовикъ Филиппв министерство вносило въ Палату Депутатовъ проэктъ какого небудь важнаго закона, почти не бывало премъра, чтобы Палата отвергиа этотъ проэктъ; а между темъ министровъ, составиявшихъ проэкть, Людовикъ Филиппъ назначаль въ сущности по своему выбору, они во всемъ подчинялись его волъ и составляли проэкты въ томъ духф, какъ угодно было Людовику Филиппу. А при Наполеона III Законодательное Собраніе безъ всякихъ шумныхъ преній отвергло довольно много важныхъ проэктовъ, составленныхъ министрами. Да и въ выборъ министровъ онъ стесненъ гораздо больше, нежели Людовикъ Филиппъ. Онъ имветь всю вившность власти, но въ сущности власть его ограничениве, нежели власть Людовика Филиппа. Это относительно парламентской силы; а что касается газетныхъ преній, тоже нельзя не видёть, что газеты, подвергаясь всевозможнымъ стесненіямъ и преследованіямъ, умеють однакоже говорить все то, что хотять сказать: если не могуть сказать прямо, онв объясняють свою мысль примвромъ, историческимъ обзоромъ, сличеніемъ цифръ, намекомъ, наконецъ молчаніемъ, — и четатель очень хорошо понимаеть все, что хотять ему объяснить, и въ большей части французскихъ газеть на каждой страница видимъ осуждение Наполеона III. А если мы вспомнимъ, что въ последнее время начали издаваться французскія газеты за границами Франціи, что эти заграничныя газеты читаются во Франціи съ большею жадностью, нежели парижскія, и что онв пишутся съ большею прямотою, нежели когда нибудь писались парижскія газеты при Людовив'в Филипп'в, то мы совершенно уб'вдимся, что Наподеонъ III, всячески стараясь стёснить газеты, могь нёсколько стёснить ихъ только по формв, а въ сущности опять-таки вовсе не успаль прекратить въ нихъ постояннаго порицанія противъ своей политики и своего лица, -- напротивъ, только раздражалъ, усилилъ это порицаніе и сділаль его привлекательнійшимь для французской публики, принудивъ его быть хитрымъ, остроумнымъ или принудивъ его перенестись за границу, гдв отбрасываеть оно всв тв условія, которыя должно было соблюдать при Людовикъ Филиппъ.

Да, когда всмотришься въ сущность дъла, то видишь, что Наполеонъ III, стремясь къ тому, чтобы стеснить парламентскія и газетныя пренія во Франціи, достигь этой цели только по форме, а вовсе не на деле, —а между темъ, стремясь къ ней, упустилъ изъ рукъ сущность власти, которою пользовался Людовикъ Филипъ.

Конечно, Наполеону III непріятно то, что стісненіе парламентских и газетных преній не расширило его власти; непріятно и то, что даже формальное стісненіе этих и независимых силь не могло быть имъ доведено до такой степени, какъ ему хотілось бы: ему хотілось бы совершенно уничтожить формы, напоминающія о временах Орлеанской династін; но въ этомъ случай, онъ ошибается, изъ пристрастія къ формамъ забывая объ условіях прочности власти. Ненавистные ему остатки учрежденій, существовавших при Людовик Филипів, служать единственным надежным огражденіемъ прочности правленія даже Наполеона III, который преслідуеть ихъ. Возьмемъ хотя бы недавній случай—выборы въ Законодательное Собраніе. Около половины избирателей не захотіли подавать голоса и тімъ протестовали противъ формъ управленія, введенныхъ Наполеономъ; изъ остальныхъ, почти столько же голосовъ оказалось въ пользу оппозиціонныхъ кандидатовъ, сколько

и въ пользу кандидатовъ правительства, — итавъ, немногимъ болъе нежели одна четвертая часть французскаго населенія поддерживаеть форму правленія, введенную Наполеономъ III, и почти три четверти населенія враждебно смотрять на эту форму. Кажется, такой результать не очень благопріятень, — и однако же, Наполеонъ III получилъ значительную нравственную поддержку своей власти даже отъ такого результата: до выборовъ, всв готовы были предполагать, что не изъ четырехъ человекъ, а разве изъ ста человъть во Франціи одинъ одобряеть Наполеона, что правительство Наполеона вовсе не имъетъ искреннихъ приверженцевъ и держится единственно насиліемъ, --- для него очень выгодно уже и то, что хотя четвертая часть населенія оказалась въ его пользу; и такимъ образомъ выборы, поведемому чрезвычайно неблагопріятные для Наполеона, на самомъ деле значительно утвердили его власть. Безъ выборовъ она была бы гораздо слабъе и гораздо болъе подвержена опаснымъ случайностямъ, нежели въ настоящее время. Точно то же надобно свазать и о другихъ остаткахъ системы, существовавшей при Людовикъ Филиппъ, упълъвшихъ при Наполеонъ: каждая изъ этихъ формъ служить опорою для Наполеона; и если проницательные люди полагають, что власть его не совсёмъ прочна, то именно потому только, что онъ слишкомъ стеснилъ эти формы, увлекшись своею антипатіею къ нимъ.

Онъ слишкомъ стесниль эти формы, сравнительно съ тою широтою, въ какой действовали ове при Людовике Филиппе; но совершенною ошибкою было бы думать, что стесненіе, даже видимое, такъ велико, какъ увъряють въ томъ французы, недовольные Наполеономъ III. Человъкъ жалующійся всегда расположенъ преувеличивать важность фактовъ, приводящихъ его въ нетерптене. Появленіе такихъ книгъ, какъ сочиненія Токвилля и Монталамбера вовсе не есть дело редкое или случайное: можно сказать, что большая часть сочиненій, выходящихъ во Франціи по историческимъ, юридическимъ и темъ более по политическимъ наукамъ написаны также въ духъ, противномъ системъ управленія, введенной Наполеономъ III, и никто не думаеть, что эти сочиненія могуть подвергнуться какому нибудь преследованію отъ его правительства, Но книги во всъхъ странахъ Западной Европы менъе подлежатъ стесненію, нежели газеты, -- посмотримъ же, каково ныне положеніе газеть во Франціи. «Journal des Debats» прямо называеть себя

органомъ Орлеанской партіи и конституціонной монархіи; «Siècle» столь же прямо и решительно называеть себя органомъ республиканцевъ, — и каждая изъ этихъ газеть въ каждой статъв доказываетъ превосходство того принципа, котораго держится. — «Въ чемъ же послъ того стъсненіе, на которое жалуются онъ? -- Просто въ томъ, что онв не имъють права прямо отрицать добросовъстность французского правительства или прямо порицать личныя качества Наполеона III; онв могуть какъ угодно судить о каждомъ въ отдъльности поступкъ правительства или о каждомъ законъ, предлагаемомъ правительствомъ; могутъ доказывать, что законъ этотъ несправедливъ или не соответствуетъ своей цели, — и действительно, онъ каждый день пользуются этимъ правомъ; но онъ не могутъ прибавлять положительного уверенія, что Наполеонъ III иметь въ виду дурныя цвии, предлагая или одобряя этотъ законъ; онв не должны оскорблять личности Наполеона III, приписывая ему намъренія, гибельныя для Францін; он' могуть только доказывать, что онъ ошибается. Для большей определительности, возьмемъ какое нибудь определенное дело. Въ конце 1855 года разносится слухъ, что Франція начала переговоры съ Россіею, въ началь 1856 года извъстно становится, что въ Парижъ собирается конгрессъ для заключенія мира. Французскія газеты могли доказывать, что миръ этоть преждевременень и невыгодень для Франціи, что надобно продолжать войну; онв могли также доказывать, что войны противъ Россіи вовсе не следовало и начинать, что она была невыгодна для Франціи. Он'в не могли только говорить, что Наполеонъ III началъ эту войну или прекращаеть ее по какимъ нибудь личнымъ видамъ, противнымъ интересу Франціи, -- он'в должны были предполагать, что его дъйствія, невыгодныя для Франціи, происходять не отъ здаго умысла а просто отъ ошибки. Другой случай: Законодательному Собранію предложенъ государственный бюджеть. Газеты могуть находить, что армія во Франціи слишкомъ многочисленна и содержание ен слишкомъ обременительно для націи, могуть говорить, что полезно было бы сократить ее, и сократить именно въ такой-то пропорціи, такими-то средствами; онв могуть доказывать также такимъ образомъ, что каждая другая отрасль французскаго управленія организована неудовлетворительнымъ образомъ, и что расходы на нее слишкомъ велики или слишкомъ малы. Могутъ также доказывать, если угодно, что каждый изъ существующихъ коло-

говъ дуренъ и долженъ быть измѣненъ или замѣненъ другимъ. Когда такинъ образомъ обсуждають французскія газеты государственный бюджеть, то неть надобности говорить, могуть ли оне прямо выражать свое мнёніе о других законахъ: бюджеть есть важнъйшее дъло между всъми вопросами внутренней политики, и когда о немъ французскія газеты могуть судить свободно, то тімь болье могуть судить о каждомъ другомъ законь. Газеты не должны говорить только одного: не приписывать недостатковъ закона злому умыслу со стороны правительства, не приписывать злоупотребленій личному желанію Наполеона III, — все остальное подлежить ихъ критикъ: и всъ законы, и всъ дъйствія правительственныхъ лицъ, отъ министровъ до архіепископовъ. И такое положеніе газеть называется во Франціи стеснительнымъ, и англійскія газеты уверяють, что французы живуть подъ тяжелымъ и гибельнымъ игомъ,--какое странное преувеличение! Надобно ли после такихъ фактовъ удивляться тому, что безпрепятственно появляются во Франціи книги, подобныя сочиненіямъ. Токвилля и Монталамбера? Туть вовсе нечему удивляться; во французскихъ газетахъ ежедневно печатаются совершенно подобныя статьи.

Монталамберь менве всвхъ другихъ французовъ имвлъ бы права возвыщать свой голось противъ порядка дёль, введеннаго во Франціи Наполеономъ III: знаменитый предводитель умфренныхъ іезуитовъ напрягаль некогда все свои силы къ тому, чтобы дать Наполеону III возможность ввести этоть порядокъ. Когда французы отправили свою экспедицію для взятія Рима и быль положенъ желанный конець отвратительной анархіи и гнусному возстанію противъ Паны, начатому по наущеніямъ злодія Мадзини, Монталамберъ съ восторгомъ доказывалъ необходимость совершить подобное же дъло въ самой Франціи, принять всевозможныя, насильственныя и ненасильственныя, законныя и незаконныя міры для подавленія французских республиканцевъ и либераловъ: «надобно, говорилъ онъ, сдълать второй римскій походъ въ самой Франціи для возстановлеиія порядка». Его желаніе было исполнено Наполеономъ III, — и вотъ, Монталамберъ уже недоволенъ, вотъ онъ ужь самъ либеральничаеть и возстаеть противъ законнаго порядка-ото очень дурно, это совершенно неизвинительно ему, это едва ли даже честно съ его стороны. Но среди различныхъ неосновательныхъ выходокъ, среди умышленнаго и не умышленнаго искаженія фактовъ, встръчаются иногда въ его книгъ страницы, не лишенныя нъкоторой справедливости. Такъ, напримъръ, онъ доказываетъ, что въ Англіи гораздо болье порядка, нежели во Франціи, и доказываетъ, что англичане умъютъ извлекать выгоды и для своего государства и для частныхъ лицъ изъ своихъ учрежденій, которыя могутъ казаться слишкомъ шумными для человъка,

"издавна пріобывшаго въ однообразному томленію родной страны (Монталамберъ намекаетъ на Францію) гдѣ нѣтъ ни борьбы, ни упорнаго труда, ни самородной и самобытной дѣятельности, гдѣ все и всегда носить оффиціальный ярымкъ, имѣетъ себѣ неизмѣнное мѣсто, разставлено по угламъ, согласно щепетильной попечительности внѣшней власти, всегда готовой избавить гражданина отъ всякаго безпокойства и снять съ него всякую отвѣтственность въ общемъ дѣлѣ, но тѣмъ самымъ нещадно умерщвляющей въ немъ духъ отчизнолюбія и самопожертвованія, разслабляющей люлскую породу и осуждающей народъ на безъисходное весовершеннолѣтіе" (Р. В. Крит. стр. 30.)

Конечно, на это можно возразить: на какомъ же основаніи Монталамберъ помогаль Наполеону III, когда Наполеонъ III стремился къ введенію во Франціи тёхъ формъ, которыя теперь такъ мало нравятся Монталамберу? Или Монталамберъ тогда не зналъ, чего самъ хочетъ? Въ другомъ мёстѣ, онъ разсуждаеть о причинахъ, по которымъ до сихъ поръ удержалась въ Англіи сильное вліяніе аристократіи.

"Пусть другіе, говорить Монталамберь, восхваляють ея великольніе. мужество, красноречіе и политическую мудрость: оне будуть вполне правы. Но я хвалю, благословияю ее выше всего за то, что она умала, прежде всей остальной Европы, внять голосу справедивости въ установление отношений своихъ къ своимъ подданнымъ, что она вступила въ правомерный союзъ съ ними, не будучи къ тому вынуждена ни внашнею властью ни возстаніями. Тотъ, кто возьмется проследить сквозь теченіе многихь вековь отношенія крупныхъ англійских землевладальцевъ къ ихъ фермерамъ, и сравнить ихъ съ пагубными раздорами дворянства в земледъльческого народонаселенія на материкі Западпой Европы, тоть конечно напишеть одну изълучшихъ и полезнийшихъ странецъ исторіи всемірной. Достоверно только то, что еще за два столетія до того времени, какъ дворянство французское, принесши въ жертву Людовику XIV свое достоинство и независимость, упорно старалась еще поддержать обветшалое и возмутительное зданіе своихъ осодальныхъ правъ, которому суждено было вдругъ съ шумомъ обрушиться въ памятную ночь 4-го августа 1789 года, дворянство англійское уже освободило своихъ крестьянъ, и вийсти съ тимъ избавило себя отъ смертоноснаго ига этихъ историческихъ анахронизмовъ" (Р. Б. Крит. стр. 42).

Монталамберъ восхищается устройствомъ англійскихъ универ

ситетовъ; князъ Черкасскій справедливо замічаеть, что такое устройство непримінимо ни къ какой другой страні, —

"Но (прибавляеть онъ) вивств съ темъ мы должны сказать, что только ценою предоставления университетамъ полной свободы развития, значительной степени независимости отъ внешней власти и прочнаго усвоения ихъ управленю начала избирательнаго, могуть быть сообщены имъ те необходимыя условия внутренней энергии, жизненной упругости и серьёзнаго корпоративнаго характера, вне которыхъ неть искренняго уважения общества въ учреждению, неть прочнаго воздействия образовательной среды на юношество, неть наконецъ для нея возможности воспитать для отечества своего гражданина съ привычкою равно уважать и себя и существующій законъ" (Р. Б. Крит. стр. 55).

У Монталамбера встрваются отдельныя справедливыя мысли, но совершенно ложна основная тенденція его книги: внушить французамъ необходимость введенія во Францію техъ аристократическихъ учрежденій, которыя потеряли свое могущество и въ Англіи, сохраняя только старинный блескъ безъ старинной силы. У Токвилля, напротивъ и основная мысль книги не лишена справедливости, хотя выражена нёсколько одностороннимъ образомъ и доведена до чрезвычайнаго преувеличенія.

Причиною встать политическихъ волненій, постигшихъ Францію въ концъ прошедшаго въка и продолжающихъ досель господствовать въ этой странъ, Токвиль считаетъ централизацію, доведенную до чрезвычайной крайности со времень Ришельё и Людовика XIV. Онъ такъ увлекается этою мыслыю, что упускаеть изъ виду вст другія причины къ общему неудовольствію, постепенно все сильнъе и сильнъе овладъвавшему французскою націею втеченіе XVIII въка, — а причинъ этихъ было много и кром'в централизаціи. Надобно также зам'єтить, что едва ли правильно употребляетъ онъ слово «централизація» для обозначенія того порядка вещей, которому приписываеть все бедствія Франціи. «Централизація» предполагаеть одинаковость учрежденій во всёхъ областяхъ государства и очень малую степень власти областныхъ правителей, этого не было во Франціи до 1789 года. Въ каждой провинціи существовала какая нибудь особенность, подати и налоги между ними распределены были неуравнительно, отношенія сословій были неодинаковы и т. д. Такой порядокъ дълъ вовсе не централизація, и сходенъ съ нею былъ онъ только темъ, что вообще французская администрація и фискъ совершенно самовластно управляли всею общественною жизнью и самовластно распоряжались частною жизнью, не признавая никакихъ преградъ и ограниченій своему произволу ни въ чьихъ правахъ. Это не централизація, это просто система произвольнаго управленія, — та самая система, которая возобновлена Наполеономъ III; страданія и б'ядствія, нанесенныя ею Францін втеченіе XVI, XVII и XVIII вековь, были неимоверно велики, и этимъ объясняется увлечение Токвилля. Только немногія провинцін, такъ-называвшіяся рауз d'états, находили хотя слабую защиту отъ произвола интендантовъ (областныхъ привителей) и министровъ въ своихъ областныхъ учрежденіяхъ, случайно сохранившихся до нъкоторой степени. Изъ всъхъ французскихъ областей, наибольшимъ благосостояніемъ пользовался Латедокъ: обременительное отправление феодальных обязанностей натурою, существовавшее въ въ другихъ провинціяхъ, было тамъ замінено денежною платою; дороги и каналы находились въ отличномъ состояніи; финансы области были въ такомъ цвътущемъ положении, что она могла дълать государству очень значительныя ссуды.

"Чамъ объяснить такое неслыханное въ древней Франціи процветаніе отдільной области (продолжаеть князь Черкасскій)? Токвиль видить въ немъ естественное и необходимое последствие существования въ Лангедове независимыхъ провинціальныхъ учрежденій и предоставленія центральною властью вськъ дель местнаго управленія, всей внутренней раскладки податей и надзора за общественными предпріятіями областнымъ лангедовскимъ штатамъ, состоявшимъ изъ 92 членовъ, изъ которыхъ 46 депутатовъ средняго сословія, 23 епископа и 23 депутата отъ дворянства. Способъ собиранія ихъ и ділопроизводство, даже самый ихъ составъ-все было въ нихъ далеко неудовлетворительно, и должно признаться, королевская власть мало заботилась объ совершенствованів яхь, всегда видя въ областныхъ учрежденіяхъ орудіе докучливое и недовольно гибкое въ рукахъ своихъ чиновниковъ. Но уже и этого несовершеннаго учрежденія, этого всегла присушаго и озаряющаго пути містнаго интенданта-семпоноснаю фокуса, какъ называеть его Токвиль, было достаточно, чтобы спасти Лангедовъ отъ многихъ невольныхъ промаховъ и предотвратить вле исправеть многія ошибочныя действія пентральной французской администрацін." (Р. В. Крит. стр. 79).

"Областныя учрежденія (прекрасно заключаєть свою статью князь Черкасскій говоря о формахь, которыхь не можеть внести Наполеонь по всему не нормальному положенію являются въ настоящее время лучшею точкою опоры для правительства во всёхь тёхь государствахь, гдё еще сохранились для возсозданія ихъ какіе либо живые элементы. Только съ ихъ помощью, при благотворномъ ихъ воздёйствій и вліяній на мёстное управленіе, можеть принести какую либо пользу сознательно и безсознательно нынё требуемое вездё и всёмы отмівненіе административной централизаціи. На подобный подвить возвышенной и безкорыстной политики можеть совершить лишь Государь, рожденный на престолі, оть самой колыбели окруженный любовью своего народа, и столько же увіренный въ немъ, сколько искренно и горячо его любящій. Возможность совершить подобный подвить, сберегается скупою рукою Исторіи лишь для немногихь ей особенно сочувственныхъ любимцевъ" (Р. Б. Крит., стр. 28).

Въ «Русскомъ Въстникъ» (№ 11) надобно замътить статью г. Безобразова «Физіологія Общества», объясняющую современный взглядъ на отношеніе политическихъ вопросовъ къ общественнымъ: г. Безобразовъ справедливо говоритъ, что нынъ политическіе вопросы разсматриваются преимущественно только какъ одежда общественныхъ вопросовъ, или какъ пути для удовлетворенія общественныхъ потребностей:

"Смотря на государство (говоритъ г. Безобразовъ) какъ на вившнее, необходимое обезпечение органического развития общества, общественная физіологія не налагаеть на государственную деятельность никакихъ произвольныхъ обязанностей, не исхолящихъ изъ внутреннихъ потребностей того общества, которое государство призвано защищать отъ внутренняго и вившняго насилія, не предпосыдаеть ему никакихъ заранве приготовленныхъ формъ, не обусловленныхъ самими интересами народной жизни. Везъ защиты государства, никакое общество не можеть достигнуть свободнаго развитія силь своихъ; но и безъ общества, свободно развивающагося подъзащитою государства, последнее не вибетъ нивакого значенія. Государственная форма, въ самомъ общирномъ значенів этого слова, даетъ гарантін тімъ сділкамъ, въ которыя вступають общественные интересы между собою. Задача его не болье, но и не менье. Какъ только государство при охраненіи общественныхъ интересовъ задумываетъ устранвать при этомъ свои собственныя діла, такъ тотчасъ оно выходить изъ преділовъ своего естественнаго назначенія; общественные интересы рано или поздно выходять изъ-подъ опеки, съ помощью которой хотели усыпить ихъ, и государственныя діла, не разрішающія никакого общественнаго діла, теряють всякое значеніе, всякій кредеть для общества. Искусственный государственный порядовъ поражается всеобщею парализіею. Понятно, что съ этой точки зрінія государственныя формы не могуть быть построены по какимъ нябудь от влеченнымъ принципамъ: онъ всегда должны обусловливаться положеніемъ того общества, которое ими охраняется. Потому-то и характеръ и идея государственной діятельности разныхъ временъ и народовъ различны, что мы діяствительно и ведимъ въ исторіи. Такъ начинають смотреть на государство все новейшіе изслідователи, совершенно оставившіе ту почву, на которой возникали политическія воззрінія прежняго времени и еще возникають отсталыя возрвнія нікоторых современных писателей; въ миннім посліднихь, всякое государство должно осуществлять одну идею, стремиться къ одной цёли. Если можно найти эту одну общую идею и цвль, то можно выразить ихъ развѣ только такъ, что государство обязано обезпечивать свободное развитіе общественныхъ интересовъ. Такой общій смысль для государства можно принять. Въ этомъ смысле государственная деятельность получаеть свой особенный характерь, отличный отъ всёхъ другихъ отраслей деятельности. Оно охраняеть, даеть опредъленную прочную форму сдыкамь, въ которыя безпрестанно вступають между собою разные противоположные интересы въ обществв. Но эта форма должна быть такова, чтобы въ ней были всегда открыты двери из новыма компромиссама, безпрестанно разнообразящимся ва безконечномъ развити общества. Существующие въ общества витересы безконечно разнообразны: интересы собственности и нищеты, капиталовь, земли и работы, религіи и нравственности, труда и нищеты, образованности и невіжества, движенія и застоя; но всё эти интересы, каковы бы они ни были, въ силу исторической давности, въ силу времени и общества, давшилъ имъ разъ жизнь, имъють неотъемиемое право на уважение, на защиту отъ всякаго насняя. Общество дало жизнь тому или другому интересу, питало его иногда очень долго, но оно не можетъ уничтожить его однимъ ударомъ, какъ бы ни были священны новые интересы, выступивнее въ антагонизмъ съ старыме. Общество обязано дать движеніе новымъ интересамъ, но также обязано дать вознагражденіе старымъ. Государство и опредъідеть міру этого вознагражденія, равно какъ н місто, уступаемое новымъ интересамъ. Этимъ только путемъ могуть быть обезпечены въ обществъ порядокъ и движеніе. ("Р. Въстивкъ", № 11, стр. 344.)

Конечно, последнія строки имеють слишкомь безусловный смысль: неужели общество, развивающееся не всегда въ нормальныхъ обстоятельствахъ, не порождаеть иногда интересовъ, не заслуживаюшихъ ни малейшаго снисхожденія и долженствующихъ считать себя счастливыми уже тогда, когда при первой возможности уничтожаются безнаказанно? Когда въ ХШ въкъ Рудольфъ Габсбургскій уничтожаль разбойничьи феодальные замки на берегахъ Рейна и въ Швабін, разбойники, втеченіи ста или двухъ соть лёть потомственно грабившіе всьхъ провзжихъ и всьхъ сосьдовъ, неужели могли требовать вознагражденія, ссылаясь на право давности? Вѣдь они лишались части своихъ доходовъ. Но какое дело было до того Рудольфу Габсбургскому? Воть, иное дело, еслибь эти люди не дожидаясь, пока общее чувство возстанеть противь нихъ и смирить ихъ противъ ихъ воли, прежде того времени и добровольно выразили готовность отказаться отъ привычки жить чужимъ добромъ, насильственно отнимаемымъ, --- ну, тогда швабы и жители рейнскихъ береговъ подумали бы, не требуеть ли благоразумие купить у этихъ грабителей добровольное оставление прежняго обычая; по юридическому же правилу, грабитель не заслуживаеть ровно никакого вознагражденія за то, что отказывается оть грабежа-онь счастливь долженъ быть уже твиъ, когда не взыскиваютъ съ него денесъ, заграбленныхъ имъ. Надобно также прибавить, что общественные компромиссы только тогда производятся на справедливыхъ основаніяхъ, когда дёло решается вместе представителями обеихъ сторонъ, --- иначе, если оно решается людьми, принадлежащими въ одной только изъ двухъ партій, интересы которыхъ должны быть соглашены компромиссомъ, другая партія непремінно будеть обижена. Такъ напримъръ, англійскій Парламенть могь очень справедливо и (какъ показали последствія) очень выгодно для обенхъ сторонъ решить вопросъ о хавбной торговав, потому что въ Парламентв были представители какъ протекціонистовъ (тори), такъ и приверженцевъ свободной торговли (виги); но онъ не можетъ при настоящемъ своемъ составъ справединво ръшить вопросъ, напримъръ о такъ называемыхъ Strike'ахъ или взаимныхъ отношеніяхъ фабриканта къ работникамъ, потому что въ англійскомъ парламентв находятся представители только одной изъ этихъ двухъ сторонъ. Въ такихъ случаяхъ дела решались гораздо основательнее и справедливее такъ называемыми французскими промышленными третейскими совътами (conseil des prudhommes), въ которыхъ было равное число членовъ изъ объихъ партій: при такомъ составъ, самые затруднительные случаи распутывались очень легко, ко взаимной выгодъ и къ общему удовольствію всёхъ лицъ, заинтересованныхъ въ дёлё. Въ русскомъ законодательстве находятся постановленія, истекшія изъ этого благотворнаго принципа. Такъ напримъръ, если къ дълу прикосновененъ купецъ, дело производится не иначе, какъ при депутате купеческаго званія; если къ делу прикосновенно лицо изъ военнаго званія-не иначе какъ при депутать изъ военнаго званія и т. д. Этотъ прекрасный и справедливый принципъ поставляется нашимъ законодательствомъ, какъ необходимое условіе всякаго следствія, всякой тяжбы и, при случав компромиссовъ между тяжущимися партіями онъ долженъ по духу нашего законодательства обезпечивать справедливость разміра, какой дается присуждаемому вознагражденію.

Въ журналъ Министерства Внутреннихъ Дълъ помъщено очень важное и отрадное извъстіе объ учрежденіи въ Петербургъ Общества для доставленія дешевыхъ и удобныхъ квартиръ людямъ рабочаго сословія. Согласно высокому желанію, выраженному Его Выествомъ Герцогомъ Георгіемъ Мекленбургъ-Стрелицкимъ, благовышихъ принять на себя главное попечительство надъ Обще-

ствомъ, мы помъщаемъ здёсь это объявленіе, радуясь начинающемуся осуществленію столь прекрасной и благотворной мысли.

## Объ учрежденім въ С.-Петербургѣ Общества для улучшенія помѣщеній рабочаго населенія.

«Мысль объ улучшеній пом'єщеній рабочаго населенія обратила на себя въ последнее десятилетие внимание многихъ Правительствъ, въ томъ числъ и нашего. О состояніи сихъ помъщеній въ С.-Петербургв собраны уже въ разное время весьма любопытныя сведенія. Между ними особеннаго вниманія заслуживають обширныя изысканія, произведенныя двумя Коммиссіями, въ 1840 и 1847 годахъ, и обнаружившія во всей подробности, въ какихъ неопрятныхъ, сырыхъ и холодныхъ квартирахъ размѣщаются здѣшніе рабочіе. При незначительномъ числъ домовъ, приспособленныхъ, и то весьма дурно, для жилья сихъ людей, они должны поневолъ довольствоваться квартирами, какія попадутся, приплачиваясь нер'вдко за то здоровьемъ. Какъ мало соотвътствуетъ число подобныхъ помъщеній настоящей въ оных в потребности, это показывають следующія цифры, извлеченныя изъ дель Министерства, и которыя отчасти были уже напечатаны въ прежнее время въ Запискахъ Русскаго Географического Общества \*).

Рабочее населене С.-Петербурга составляеть до . . 250,000 чел. Изъ нихъ: проживающихъ въ городъ постоянно . . . . . 150,000 » Приходящихъ на лито, для заработковъ . . . . . . . . 100,000 »

Конечно не вся эта масса населенія нуждается въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Изъ числа рабочихъ постоянно проживающихъ въ С.-Петербургѣ, надобно исключить тѣхъ, кон, находясь въ домашнемъ услуженіи, или при торговыхъ заведеніяхъ, или на работѣ у цеховыхъ мастеровъ и т. п., помѣщаются у самихъ же хозяевъ. Людей сего рода считается круглыми цифрами:

<sup>\*)</sup> Книжка III. Статистика недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургъ.

| Купеческихъ приказчиковъ до Лавочныхъ сидъльцевъ и разныхъ слу |     |     |    | 1,500   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---------|
| по торговат до                                                 | -   |     |    | 5,000   |
| Рабочихъ по цехамъ до                                          |     |     |    |         |
| Собственно домашней прислуги разных                            | ърс | )ДО | ВЪ |         |
| и чернорабочихъ при домахъ до .                                |     |     |    | 100,000 |
| ——<br>Ито                                                      | 00  |     |    | 132,500 |

«Если изъ числа приходящихъ на лето исключить даже <sup>3</sup>/4, кои могуть помещаться въ самыхъ техъ местахъ, где производятся работы, то останется: постоянно живущихъ до 18,000 и временно прибывающихъ до 25,000, а всего до 43,000 человъкъ, нуждающихся въ насмныхъ помъщеніяхъ. Какое же имъстся число помъщеній для сего населенія? При оцінкі всіхъ недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургв, произведенной въ сороковыхъ годахъ, описывались въ каждомъ домѣ всѣ отдельныя помещенія, т. е. каждая квартира, имъющая особый входъ, хотя бы она не отдавалась въ наемъ, а употреблялась самимъ домовладъльцемъ для людей, находящихся въ услуженіи при домів. Изъ описей этихъ видно, что подобныхъ, особыхъ квартиръ, за которыя кажется плата могла бы составлять до 30 р. въ годъ, считается въ С.-Петербургъ не болъе 2,000, и изъ нихъ большая часть даже не отдается въ наемъ, а, какъ сказано, предназначается для дворниковъ и другихъ служителей при домахъ. Собственно для найма рабочихъ остается какихъ-нибудь двё, три сотни подваловъ, да не большое число домовъ, исключительно предназначенныхъ владъльцами для впуска чернаго народа и то преимущественно на ночлеги. Дома сего рода доставляють, какъ извъстно, значительные доходы, но тъмъ не менъе, при недостаткъ совивстничества, содержатся весьма дурно. Между твиъ, при такой значительной массь жильцевь, нуждающихся вы помъщении, еслибы употребить несколько заботливости для содержанія подобныхъ домовъ, можно было бы получать съ нихъ весьма порядочную прибыль, не разстроивая здоровья рабочихъ. Но, чтобы была заботливость, нужно соперничество. Этого невозможно достигнуть иначе, какъ при содъйствии частной предпримчивости, которая, стремясь съ одной стороны къ справедливому извлеченію денежныхъ для себя выгодъ, съ другой стороны заботилась бы о доставленіи жильцамъ наибольшихъ по возможности удобствъ; однимъ

словомъ, не имъла бы цълью наживаться на счеть рабочихъ и ко вреду ихъ здоровья, а согласовать ихъ пользу съ собственными выгодами, увеличивая сін послъднія бережливостью, благоразумною распорядительностью, привлеченіемъ наибольшаго числа жильцовъ и другими тому подобными средствами, обезпечивающими во всъхъ промышленныхъ дълахъ самые блистательные успъхи и прочные барыши. На эти средства указали, между прочимъ, и Коммиссіи, наряженныя правительствомъ въ разное время для осмотра жилищъ рабочихъ въ здъшней столицъ.

«Какой пользы можно достигнуть въ семъ отношеніи, действуя посредствомъ частныхъ обществъ, это показывають нанлучше примъры подобныхъ предпріятій въ Англіи, Франціи и Пруссіи. Все, что представляло почти неопредолемыя препятствія для действій исключительно правительственных, удалось тамъ исполнить логко и скоро, при совокупномъ дъйствіи правительствъ и частной предпріничивости. Частныя общества собирали необходимыя средства посредствомъ подписокъ, акцій, иногда даже пожертвованій; имена высокихъ покровителей, --- королевы Викторіи, принца Альберта, императора французовъ, принца Прусскаго, служили залогомъ ихъ успъха, такъ что весьма ръдко оказывалась необходимость въ непосредственномъ денежномъ вспомоществовани симъ обществамъ со стороны правительства. Впрочемъ, сими обществами нигдъ не руководили виды частной спекуляціи. Напротивъ, при учрежденін каждаго общества принято въ основаніе, что участники ограничи. ваются ніжоторымъ, впрочемъ, достаточнымъ процентомъ дохода, прибыли же свыше онаго обращались на понижение цвиъ за квартиры рабочихъ. Несмотря на то, учрежденіе обществъ, не только не остановилось нигде, за недостаткомъ участниковъ, но, напротивъ, съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается и кругъ ихъ дъйствій распространяется. Въ Англін число подобныхъ обществъ доходить ныев до невероятной почти цифры, 12,000, паи коихъ, доставляющие небольшие, но постоянные и върные дивиденды, предпочитаются многими акціямъ болье блистательныхъ, но и болье изменчивых въ своих результатах предпріятій. Основываясь на этихъ фактахъ, легко дать себъ отчетъ въ побудительныхъ причинахъ къ учрежденію помянутыхъ обществъ. Если въ числъ ихъ была съ одной стороны нъкоторая весьма справединвая и благоразумная разсчетливость капиталистовъ, -- то съ другой нельзи не указать и на болъе возвышенныя чувства истиннаго патріотизма и глубовой любви въ ближнему, понимающей, какое вліяніе имъетъ помъщеніе, не только на здоровье, но и на правственность рабочаго.

«Въ странахъ, гдъ статистическія данныя собираются съ особенною тщательностью, дознано, что смертность въ дурныхъ помъщеніяхь 66 процентами больше той, какая существуєть въ жильяхь, удовлетворяющихъ необходимымъ гигіеническимъ условіямъ. Нать словь выразительные этой цифры. Столь же поразительные факты обнаруживаеть повсюду вліяніе подобныхъ пом'єщеній и на нравственность. «Откройте списки рожденій въ г. Брюссель»—говорить Дюкпесьё (Ducpetiaux) въ одномъ изъ многочисленныхъ сочиненій своихъ, посвященныхъ сему предмету \*)--«откройте эти списки и «увидите, что въ общей массъ, на 100 рожденій приходится около «36 незаковнорожденных»; въ частности же, между поденщиками и «поденщицами, ихъ 88, — число почти невъроятное». — Слишкомъ далеко увлекло бы насъ исчисление подобныхъ результатовъ по другимъ многолюднымъ городамъ; да и не принесло бы оно особенной пользы, тахъ какъ приведенныя пропорцін повторяются повсюду съ небольшими измененіями. Въ замень сего, приведемъ изъ того же сочиненія еще нісколько строкь, отличающихся столько же живымъ сочувствіемъ въ положенію беднаго работника, сколько и правдивостію изображенія, которое, по этому самому, можеть быть примънено, болье или менье, къ каждой странь, къ каждой многолюдной мъстности. — «Тъснота въ размъщения столь же вредна для «здоровья, какъ и для нравственности народа. Дъйствительно, пред-«ставимъ себъ комнату въ нъсколько квадратныхъ футовъ, которая «служить, въ одно и тоже время, мастерской, кухней, столовой и «спальней. Какой спертый воздухъ, какіе міазмы должны наполнять «ее! Вообразимъ себъ ночью стоящія одна подлъ другой койки, на «которыхъ дети лежать возле взрослыхъ, молодая девушба подле «мальчика. Можно ли надвяться, чтобы чувство стыдливости долго «противостояло соблазну? Понятно, что при такомъ сближени лю-«дей разныхъ половъ, порокъ и безпорядочное поведение развива-«ются съ самаго ранняго детства. Болезни и общее разслабление

<sup>\*)</sup> Projet d'association financière pour l'amélioration des habitations et l'assainissement des quartiers habités par la classe ouvrière à Bruxelles. 1846.

сеще болье увеличивають. Но и когда смерть посыщаеть жилище «бъднаго работника, картина, представляемая этимъ жилищемъ, «превосходить все, что воображение могло бы создать самаго груст-«наго и ужаснаго. До погребенія мертвое тіло по необходимости «стоить возле стола, на которомъ едить, и возле кровати, на ко-«торой спять. И это не отдельный, не исключительный примеръ; «это факть, постоянно повторяющійся, которому мы не разъ быва-«ли свидетелями, и который каждый можеть проверить. Жалкое по-«ложеніе, въ коемъ находится большая часть работниковъ и неиму-«щихъ, самая безпорядочная ихъ жизнь и невоздержание не проис-«ходить ли частію отъ дурнаго состоянія пом'вщеній, ими занимае-«мыхъ? Послъ трудоваго дня, что находить работникъ въ своей «темной, сырой, пустой и грязной комнать? Такое жилище не мо-«жетъ удерживать его дома, и онъ въ кабакъ ищетъ, если не на-«слажденія, то, по крайней мірів, самозабвенія. Жена и діти напо-«минають ему, по большей части, лишь тв лишенія, которыя его «угнетаютъ. Онъ старается укрыться отъ ихъ жалобъ и упрековъ, «и чтобы избѣжать угрызеній совѣсти, не знаеть другаго средства, «кром'в минутнаго одуренія, производимаго крівпкими напитками».

«Какіе возгласы несутся изъ грязныхъ и вонючихъ закоулковъ, «гдъ гнъздятся маленькія существа, покрытыя лохмотьями? Это дикіе крики, грубыя пъсни, подъ-часъ — стенанія. А гдъ же семья? «Она въ разбродь; отецъ въ кабакъ, мать у сосъдки, ребенокъ на «улицъ. Семья существуеуъ лишь на случай лишеній и страданій; «для труда, для удовольствія ея нътъ. Хотите ли возстановить и «соединить эту разрозненную семью? Дайте ей жилище, которое бы «оправдывало свое назначеніе, дайте ей воздуха, свъта, солнца! «Возбудите въ работникъ привязанность къ его жилищу, чтобъ «облагородить его и улучшить положеніе. Время настало, потому «что домашній очагъ, въ смыслъ мирнаго семейнаго пріюта, стано-«вится ръже и ръже. Союзъ между мужчиной и женщиной не при-«знается союзомъ священнымъ, и еслибы младенецъ умъль произ«носить проклятія, онъ сталъ бы часто проклинать, и тотъ день, «въ который родился».

Конечно, положеніе нашего рабочаго не представляется еще въ столь мрачномъ свъть. Основанія семейной жизни не потрясены такъ глубоко въ нашемъ простомъ народь, и должно стараться не допустить его до сей крайности. Но, отбросивъ нъкоторыя покро-

бности, нельзя не признать, къ несчастію, что нівкоторыя изъ описанныхъ недостатковъ существують и у насъ. Сличая содержаніе ихъ съ данными, обнаруженными Коммиссіями, бывшими въ нашей столиці въ 1840 и 1847 годахъ, окажется нічто похожее:

«Квартиры, предназначенныя для простаго народа, — говорить «первая изъ сихъ Коммиссій, — отдаются домовладельцами въ на-«емъ особымъ промышленникамъ, которые отъ себя уже пускаютъ «въ нихъ рабочихъ, на разные сроки, а всего чаще на ночлета. На-«родонаселеніе, пользующееся сими квартирами, состоить изъ по-«денщиковъ небольшихъ артелей, прибывающихъ въ столицу для «прінсканія работь, н другаго класса людей (между прочимь даже «чиновниковъ). За мъсто платится отъ 2 до 5 руб. асс. въ мъсяцъ, «или отъ 7 до 10 коп. асс. за ночлегъ. Большая часть сихъ квар-«тиръ содержится чрезвычайно дурно; въ некоторыхъ зимою не «было двойныхъ оконныхъ рамъ; отопленіе самое недостаточное и, «сколько можно было замётить, квартиры сего рода награваются «одним» скопищем» модей; ствны напитаны сыростію, форточевъ «для очищенія воздуха нівть и неопрятность превышаеть всякое «въроятие; помойныя ямы усторены внутри жилья: иногда изъ пястаго этажа всякія нечистоты протеклють чрезъ всв нижніе этажи «и даже по корридору; въ одномъ домѣ, въ которомъ помѣщается «до 700 рабочихъ (а летомъ еще более), найдено, что более 7 «лъть не очищали и не перекрашивали стънь, а полы совершенно «сгнили. Хозяева, нанимающіе эти квартиры отъ домовладальцевъ, «желая извлечь наибольшія выгоды, пускають для ночлега такое «число людей, сколько можеть витститься, для чего делають нары «въ три и болъе ярусовъ, почти  $\partial o$  потолка, люди мъстятся еще «сверхъ наръ на полу, на скамейкахъ, однимъ словомъ, гдв ость «только мъсто, такъ, что въ квартирахъ, имъющихъ неболье 3 саж. «въ длину и ширину, найдено было, при осмотръ, ночующихъ и «постоянно живущихъ до 50 человъкъ обоего пола; тамъ же мало-«льтныя дыти и, среди сего скопища людей, нысколько человыкъ «одержанных» прилицчивыми бользнями». Подобныхъ примъровъ приведено въ изысканіяхъ Коммиссіи множество. Покойный Генералъ-Адъютантъ Графъ Бенкендорфъ, сводя всв эти факты, выразиль убъжденіе, что открытые безпорядки происходять наиболье отъ промышленниковъ, кои, получая за ежегодныя квартиры выгодную плату, ни мало не заботятся объ ихъ содержаніи.

«Въ 1847 году, новая Коммиссія осмотрѣла до пяти сотъ по-«мѣщеній рабочихъ и описала ихъ съ особенною подробностью.

«Рабочій народъ, объясняеть Коминссія, пом'вщается въ тыхъ «самых» фабриках» и заведеніях», гдё работаеть, или въ особыхъ «квартирахъ, нанимаемыхъ подрядчиками, артелями или самыми «рабочими, по-одиночно. Наиболъе выгодъ для рабочаго предста-«вляетъ размъщение перваго рода, за исключениемъ болъе бъдныхъ «ремесленниковъ, кои, кромъ мастерскихъ, не имъютъ особыхъ «помъщеній для своихъ работниковъ. Въ мастерскихъ сего по-«следняго рода, или отгораживается для кроватей какой нибудь «темный, душный уголь, или рабочіе спять на полу и верстакахь, «даже на стодахъ, на которыхъ днемъ валяютъ тесто. Обыкновен-«ною подстилкою служить дрянной, тонкій войлокь, или еще чаще, «простая рогожка; часто даже не бываеть и вовсе никакой под-«стилки: спять прямо на доскахъ. Но надобно войти въ квартиры «собственно наемныя, и въ особенности въ такія, гдв хозяннъ «имъетъ дъло не съ подрядчикомъ, а прямо съ артелью, или ра-«бочими по-одиночно, чтобы узнать, до какой степени можеть дойти «теснота, духота, сырость, однимъ словомъ, все, что разрушаетъ «здоровье человъка».

После фактовъ, приведенныхъ выше изъ отчетовъ первой Коммиссіи, мы вошли бы лишь въ излишнія повторенія, еслибы захотели прописывать здёсь и замічанія последней. Какъ въ 1840, такъ и въ 1847 году обнаружено совершенно одно и тоже. Объ Коммиссіи пришли къ убъжденію, что въ видахъ народнаго здравія, общественной нравственности и даже полицейскаго порядка, не говоря о человъколюбіи, необходимо принять ръшительныя міры къ улучшенію означенныхъ поміщеній, и вторая Коммиссія выразила при этомъ твердое убъжденіе, что всё въ этомъ отношеніи міры правительства могутъ привести къ положительнымъ последствіямъ лишь при содійствіи частныхъ благотворительныхъ и другихъ обществъ.

«Убъжденіе это наконецъ нынѣ осуществляется. Лица, пользующіяся навъстностью, общественнымъ положеніемъ, одушевленныя просвъщеннымъ усердіемъ ко благу человъчества, располагающія и благодътельнымъ вліяніемъ и матеріальными средствами, предположили составить общество, на акціяхъ для улучшенія въ С.-Петербургъ помъщеній рабочаго населенія и вообще людей недостаточнаго состоянія. Лица сій суть: вдова полковника А. К. Карамзина, гофмейстерь сенаторь Хрущовь. С.-Петербургскій губерискій предводитель дворянства графъ Шуваловь, членъ Совета Общества желёзныхъ дорогь въ Россіи Абаза, флигель-адъютантъ графъ Бобринскій, придворный банкиръ баронъ Штиглицъ и инженеръ-полковникъ Палибинъ.

«Главное попечительство надъ будущимъ обществомъ принялъ на себя Его Великогерцогское Высочество Герцогъ Георгій Мекленбургъ-Стрелицкій, Супругъ Государыни Великой Княгини Екатерины Михаиловны.

«Государь Императоръ, по докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ о семъ предположенін, изволилъ вполнѣ оное одобрить и Высочайше повелѣть, согласно ходатайству Его Великогерцогскаго Высочества, предоставить учредителямъ произвести необходимыя предварительныя изысканія и, составивъ для общества проектъ подробнаго устава, представить оный въ свое время на утвержденіе въ
установленномъ порядкѣ.

«О таковомъ Высочайшемъ сонзволенія, со стороны Министерства Внутренняхъ Дѣлъ увѣдомленъ С.-Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, съ тѣмъ, чтобы со стороны городскаго, какъ общественнаго, такъ и полицейскаго управленія, оказываемо было учредителямъ, въ случав надобности, всевозможное содъйствіе.

«Учредители намівреваются прежде всего предложить конкурсь для составленія возможно совершеннаго плана такого дома, который соединяль бы въ себів и всіз удобства будущихъ жильцовъ и выгоды акціонеровъ, возможную дешевизну постройки со всіми условіями поміщенія теплаго, чистаго, світлаго, словомъ, снабженнаго всімъ, что для человіка трудоваго составляеть не роскошь, но лишь справедливую потребность.

«Объ условіях» и требованіях конкурса будеть объявлено особо въ публичных вёдомостях».

«Въ этомъ важномъ для общественнаго блага двлв, Правительству остается желать полнаго и скораго успъха просвъщеннымъ учредителямъ столь полезнаго и давно ожидаемаго предпріятія».

## «ВРЕМЯ», журналь политическій и литературный, № 1.

Изъ новыхъ періодическихъ изданій, которыя должны были вознивнуть съ начала нынъшняго года, особенное ожидание возбуждадось тремя: «Русскою Рачью», «Вакомъ» и «Временемъ». «Вакъ» и «Русская Рычь» — еженедыльныя газеты; чтобы оцынить ихъ надлежащимъ образомъ, надобно подождать, пока дадуть они по нъскольку нумеровъ, судить о нихъ теперь было бы слишкомъ опрометчиво. Можно сказать съ уверенностію лишь одно (что было впрочемъ извъстно и до появленія первыхъ нумеровъ): объ газеты должны быть гораздо лучше техъ изданій, которыя были прежде распространены въ обширномъ кругу читателей, находящемъ толстые наши журналы слишкомъ тяжелыми или по цене, или по содержанію. Объ онъ принадлежать въ той части нашей литературы, которая имъетъ своем цълью облагорожение, а не опошление понятій общества. Въ дешевихъ изданіяхъ такого рода быль у насъ до нынашняго года недостатокъ. Правда, существоваль уже почти два года «Московскій В'естникъ», достойный полной похвалы по своему направленію; но онъ быль слишкомъ мало распространень въ публикъ, конечно по собственной винъ: онъ не умълъ привлечь къ себъ разнообразіемъ, не умълъ придать себъ газетную живость. Съ новаго года онъ, какъ мы слышали, пріобрель больше средствъ. Отлагая до одной изъ следующихъ книжекъ речь, о преобразованномъ «Московскомъ Вестникв» и новыхъ еженедельныхъ газетахъ, мы надвемся, что будемъ иметь тогда достаточные матеріалы сказать, что русская публика получила три хорошія еженедільныя газеты.

Но о «Времени» можемъ сказать мы уже и теперь, что это изданіе заслуживаеть вниманія публики. Толстая книга журнала.

выходящаго разъ въ мъсяцъ, представляетъ столько матеріала, что по одному нумеру новаго журнала не трудно бываеть опредвлять его направление и количество силь, какимъ онъ располагаеть для исполненія своей задачи. «Время» ставить однимь изъ главныхъ своихъ достоинствъ-независимость отъ литературнаго кумовства, дающую ему просторъ прямо и рёзко высказывать свои мивнія о другихъ періодическихъ изданіяхъ и тёхъ писателяхъ, откровенно разсуждать о которыхъ часто стёснялись другіе журналы. Нельзя не сознаться, что у каждаго изъ старыхъ журналовъ, пользующихся хорошею репутацією, действительно образовались самою сплою времени тесныя отношенія къ темъ или другимъ писателямъ, такъ что новый журналь не совствь несправедливо присванваетъ себъ въ этомъ случаъ преимущество. Но мы надъемся доказать «Времени» этою статьею, что и для насъ дитературное кумовство не имъетъ особенной драгопънности и уже никакъ не мъщаетъ намъ хвалить то, что заслуживаеть похвалы,—не мешаеть намъ ставить прямодушную правду выше всякихъ авторитетовъ.

Въ объявлении о своемъ журналъ редакция «Времени» говорила довольно безцеремоннымъ образомъ, что не намфрена церемониться съ авторитетами. Этимъ объщаніемъ она возбуждала хорошія надежды, но вивств съ темъ возбуждала во многихъ и ивкоторое сомивніе. Что такое «авторитеть?» Если «авторитетомъ» называть тыхъ писателей, превосходство которыхъ признано всыми, до того, что трудно и прочесть этимъ писателямъ въ порядочныхъ изданіяхъ різкую правду о своихъ произведеніяхъ, — въ нашей литературъ только два авторитета; г. Тургеневъ и г. Гончаровъ. Всемъ другимъ очень часто приходится читать о себв не только голую, а даже и разукращенную браннымъ тономъ правду. Основывать журналь для безпристрастной оценки повестей и романовь гг. Тургенева и Гончарова конечно было бы ужь слишкомъ много. Очевидно было, что слова редакціи «Времени» следуеть понимать въ другомъ смыслѣ; подъ «авторитетами» разумѣла она вообще вськъ писателей, пользующихся извъстностью, — отъ г. Авдъева до г. Фета. А въ такомъ случав будеть ли она имвть столько литературныхъ силъ, чтобы порядочно вести журналъ? Въдь извъстно, какъ обидчивы у насъ писатели; вотъ, напримъръ, мы кажется всего два-три слова сказали какъ-то о г. Ржевскомъ, авторъ знаменитаго трактата о средствахъ къ увеличенію числа пролетаріевъ, да

и то сказали вскользь,—а теперь мы увёрены, вздумай мы просить у г. Ржевскаго для своего журнала статьи, онъ ни за что не дасть. «Время» какъ будто отрекалось отъ сотрудничества писателей, пользующихся извёстностью. Это подтверждалось и тёмъ, что не было въ объявленіи списка сотрудниковъ съ громкими именами,—ничего, подобнаго извлеченію изъ блистательнаго сонма знаменитыхъ рукоприкладчиковъ великаго гражданскаго подвига въ защиту евреевъ: не хвалилось «Время» именами, равносильными именамъ гг. Безобразова, Галахова, Громеко, Розенгейма и т. д. и т. д.,—именами, составлявшими такія великольпныя созвёздія въ другихъ объявленіяхъ.

Не знаемъ, сходится ли публика съ мивніемъ литературныхъ кружковъ, но въ литературныхъ кругахъ близкія связи редакціи съ сонмомъ свётилъ, яркихъ въ глазахъ этихъ кружковъ, считаются необходимыми для хорошаго веденія журнала. Правда, сами литературные круги какъ будто замічаютъ, что самыми скучными статьями въ журналахъ бываютъ статьи, украшенныя именами многихъ очень уважаемыхъ писателей. Но все-таки какъ-то лучше съ ними. Что будетъ ділать «Время» безъ нихъ?

Судя по первому нумеру никакого особеннаго ущерба не принесла «Времени» слабость его хлопоть о пріобретеніи именитыхъ сотрудниковъ. Противъ нашего ожиданія мы даже увидели на оберткъ одинъ ингредіенть съ именитою подписью: «Легенда объ испанской инквизиціи. Поэма. Часть первая. Испов'ядь королевы. А. Н. Майкова». Выражать свое мивніе о степени драгоцвиности этого ингредіента было бы противно правиламъ «Современника», который преклоняется предъ «авторитетами», да и не деликатно относительно публики, которая въ прошлую и нынъшнюю зиму изорвада не одну дюжину перчатокъ, френетически апплодируя г. Майкову на чтеніяхъ въ Пассажт и другихъ публичныхъ залахъ. Г. Плещеева, который даль вы первую книжку «Времени» очень милое стихотвореніе «Облака», мы не причисляемъ къ авторитетамъ; онъ не болве, какъ писатель, двятельность котораго безукоризненна и подезна; онъ лишенъ качества, необходимаго для авторитетности. онъ не зараженъ литературнымъ тщеславіемъ. «Солимская Гетера» — стихотвореніе В. Крестовскаго, должно назваться превосходнымъ, потому что оно ни мало не уступаетъ дучшимъ стихотвореніямъ въ подобномъ родів г. Майкова, которыя мы всегда призна-

вали превосходными по нашему принципу преклоненія предъ авторитетами. Въ прозв мы находимъ статью г. Страхова со жителяхъ планеть», написанную очень популярно; переводъ трехъ разсказовъ Эдгара Поэ, разсказъ г. В. Крестовскаго «Погибшее, но милое созданіе»; эпизодъ изъ мемуаровъ Казановы, — отрывокъ, въ которомъ онъ разсказываеть свое знаменитое бъгство изъ венеціанской тюрьмы, --- выборъ очень удачный: исторія этого действительнаго событія имъетъ всю занимательность эффективнияго романа. Но изъ всъхъ статей, находящихся въ первомъ отделе журнала, самая важная по своему достоинству конечно романъ г. О. Достоевскаго «Униженные и Оскорбленные». Романъ будетъ иметь четыре части; изъ нихъ въ первой книжко помощена только одна. Нельзя угадать, какъ разовьется содержаніе въ следующихъ частяхъ, потому скажемъ теперь только, что первая часть возбуждаеть сильный интересь ознакомиться съ дальнейшимъ ходомъ отношеній между тремя главными дъйствующими лицами: юношею, отъ имени котораго ведется разсказъ (романъ имъетъ форму автобіографіи), дъвушкою, которую онъ горячо любиль, которая и сама ценить его благородство, но отдалась другому, очаровательному и безхарактерному человъку. Личность этого счастиваго любовника задумана очень хорощо и если авторъ успесть выдержать психологическую верность въ отношеніяхъ между нимъ и отдавшеюся ему дівушкою, романь его будеть однимъ изъ лучшихъ, какіе являлись у насъ въ последніе годы. Въ первой части, по нашему мивнію, разсказь имветь правдивость; это соединение гордости и силы въ женщинъ съ готовностию переносить отъ любимаго человъка жесточайшія оскорбленія, одного изъ которыхъ было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью, --- это странное соединение въ дъйствительности встръчается у женщинъ очень часто. Наташа съ самаго начала предчувствуеть, что человъкъ, которому отдается она, не стоить ея; предчувствуеть, что онь готовь бросить ее, -- и всетаки не отталкиваеть его, — напротивь, бросаеть для него свою семью, чтобы удержать его любовь къ себъ, поселившись виъстъ съ нимъ. Она очень ревнива, а онъ, пользуясь любовью милой дъвушки, находить еще въ себъ охоту кутить съ разными камеліями, --- она знаетъ это и все-таки продолжаетъ любить его. Наконецъ у него является невъста, на которой онъ уже почти ръшился жениться. — и Наташа все еще не отталкиваеть этого дряннаго человъка. Тъ изъ мужчинъ, которымъ не случалось всматриваться въ драмы, происходящія около нихъ, или которые слишкомъ рано загрубъли, назовутъ такую исторію невозможной или цинически скажутъ, что у Наташи были свои расчеты, что загадка разъясняется вовсе не къ чести Наташи. Къ несчастію слишкомъ многія изъ благороднъйшихъ женщинъ могутъ припомнить въ собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить какъ минувшую, уже чуждую ихъ настоящаго исторію.

Мы заговорились о первомъ отделе журнала, между темъ какъ вовсе не иммали останавливаться на немъ. начавъ нашу статью съ намъреніемъ обратить вниманіе только на второй отдель книжки, только на статьи, собственно такъ называемыя журнальныя, ---критическія, библіографическія и т. д. Преимущественно ими опредівляется направленіе журнала, и судя по всему, преимущественно ими должно держаться «Время». Въ первой книжкъ оно выдерживаетъ свою программу: туть полная независимость оть всёхъ прежнихъ литературныхъ кружковъ, одинаковая прямота мифий о всъхъ и обо всемъ. Въ чисяв другихъ порядкомъ достается и намъ; еслибы была у насъ наклонность претендовать, когда кто судить о насъ такъ же резко, какъ мы часто судимъ о другихъ, мы могли бы обидеться (какъ безъ всякаго сомивнія уже обидвансь многіе иные). Но это обстоятельство нисколько не уменьшаеть нашей наклонности поддержать «Время» на томъ пути прямыхъ и смѣлыхъ сужденій, которымъ думаеть оно идти. Еслибы вздумалось намъ поспорить съ «Временемъ», мы заметили бы, что ошибается оно, когда говорить о статьяхъ, подписанныхъ буквами- боез, какъ будто объ имвющихъ притязаніе на авторитетность. Каждому кажется, что его взглядь справедливъ; разумвется, такъ думаетъ о своемъ взглядв и-бою; но вивств съ темъ онъ думаетъ, что въ его взгляде нетъ ничего особенно головоломнаго, что подобнымъ образомъ смотрятъ на вещи сотни и тысячи людей, быть можеть и не подозрѣвающихъ, что существуеть на свете не только-бою, но и самый журналь, печатающій статьи —бова. Взглядъ этотъ развивается въ людяхъ самою жизнью, независимо отъ какихъ нибудь статей, и навязать его своими статьями -- боез никому не надвется: кто самъ по себв не дошель до такого взгляда, даже и не понимаеть статей — бова, какъ доказано было знаменитымъ примъромъ человъколюбиваго назиданія, даннагобоеу газетою, чрезвычайно авторитетною. Куда же туть имыть притязаніе на авторитетность! Довольно того, если—*бов*у удаєтся высказать иногда то, что думалось и безъ него очень иногими, только не высказывалось въ печати нашими критическими авторитетами.

Впрочемъ, это все еще нейдеть въ делу, -- а дело наше въ томъ, чтобы несколько познакомить читателя съ направлениемъ «Времене». Достигнуть этой пели можно бы двумя способами: во-первыхъ. можно было бы пересмотреть все содержание втораго отдела книжки, коснуться всёхъ главныхъ мыслей, развиваемыхъ въ немъ; но это было бы слишкомъ длинно. Лучше будеть взять въ примъръ одинъ вопросъ, по взгляду на который легко будеть отгадать характеръ «Времени». Мы беремъ для этой пробы — понятіе о гласности. Ее, несчастную, стараются колотить (по обычаю г. Козляннова въ обращени съ слабыми существами), не только посторонніе, а даже близкіе къ ней люди, журналисты и публицисты (відь извъстно, что у насъ есть даже публицисты, не только всякіе другіе хорошіе писатели). Мы не хотимъ приводить приміровъ; но лишь о немногихъ журналахъ можно сказать, что они никогда не нарушали своей обязанности въ этомъ отношении, ни разу не поддавались желанію обратить то или другое литературное дело въ нарушеніе полицейскихъ или уголовныхъ законовъ. Бывали случан еще гораздо хуже частныхъ обвиненій того или другаго изданія, того нии другаго писателя въ чрезмърной вольности сужденій по какому нибудь частному случаю: увлекаемые личною досадою, авторы подобныхъ статей изливались даже въ общихъ порицаніяхъ всей литературы за мнимое злоупотребление гласностью. «Время» думаетъ объ этихъ мнимыхъ злоупотребленияхъ иначе: оно доказываетъ, что если какая нибудь статья или строка непріятны для нась, то мы еще не инвемъ права кричать будто бы она — злоупотребление и преступленіе; а еслибъ и встрічались нівкоторыя ошибки, то изъ-за этихъ малочисленныхъ и ничтожныхъ ощибокъ не следуетъ набрасывать твнь на двло, требующее дружеской поддержки отъ всвяъ насъ, пишущихъ людей.

"Стало возможными осмінвать нікоторыя лица или всіми надойвшія или злоупотребившія законь и власть имъ предоставленную или наконець такія, какъ напримірь господнить Козлянновь, которые нівть-нівть да и отдують німку. Вмістів съ куплетами на этихъ господь, віроятно по ошибкі написали нісколько куплетовь и на васъ. Ну, чтожь что написали—велика важность! Неужели жь изъ этого, что гласность разь ошиблась,—долой ее? Нівть, милостивый госу-

дарь, если вы дюбите гласность, извиняйте и уклоненія ея. Вы конечно не оскорбитесь, если и поставлю дорда Пальмерстона на одну доску съ вамионь человать почтенный во всехь отношенияхь-что жь? онь не обяжается, когда его продернуть иногда въ двадцата или традцати оппозиціонныхъ журналахъ, да осибють въ десятвахъ шугочныхъ, да обругаютъ на чёмъ свёть стоить въ сотняхъ иностранныхъ-французскихъ, ивмецкихъ, американскихъ. Поварьте, что посла всего этого продергаванія онь купасть съ своимъ обыкновеннымъ апцетитомъ, и ночью, когда говорить въ палать, голосъ его не дрожить и не ваволновань нисколько. И никогда на умъ ему не вспадеть желать **УНЕЧТОЖЕНІЯ ГЛАСНОСТИ. И ЗА КОГО ВЫ СТОИТЕ, ЗА БОГО ВЫ РАТУЕТЕ, МЕДОСТИВЫЙ** государь? За господъ Гуснямуъ, Сорокнимуъ, Коллянновмуъ, Аскоченскихъ, потому что если не считать васъ, милостивый государь, васъ, котораго вадели можеть быть по недоразумению, ведь куплеты писались только на подобныя леца. Стало быть все, что вы писали о гласности, всё ваши воззванія въ ней вся ваща жажда ея-все это были слова, слова и слова?... Стало быть пусть пашуть про другихь, им будень можчать и посивенся еще съпріятелями надъ осменными дипами, только бы насъ-то не трогали? Нетъ, милостивый государь, ваше повольніе (я старивъ, совскиъ старивъ, у меня и ноги ужь не ходять, и потому я не принадзежу въ вашему поколенію) и бель того ужь много нградо словами. Можетъ быть историческая родь его была играть словами, но явъ этихъ словъ ростеть теперь новое поводеніе, для котораго слово и діло, можеть быть, будуть синонимами и которое понимаеть гласность нёсколько шире, чёмъ вы понимаете ее. Я согласенъ, что вамъ все это крайне непріятно; понимаю, еще разъ понимаю, какъ вамъ все это непріятно, но что жь ділать? укрвинтесь. Нельзя же вдругь вычеркнуть изъ жизни прежие либеральные годы, прежнія вірованія."

Мы выбросили изъ этого отрывка насколько строкъ, прямо относящихся къ далу и лицу, по поводу которыхъ высказываются «Временемъ» общія замачанія: мы не хотимъ, чтобы наша статья могла показаться направленною противъ кого нибудь, или для кого нибудь обидной. Мы собственно желаемъ только показать читателю взглядъ «Времени» на вопросъ, въ которомъ такъ часто сбивались съ добраго пути столь многіе. Вотъ еще небольшой отрывокъ изъ другой статьи.

«Можеть быть, не возникло бы и половины тёхъ общихъ и частныхъ, спеціальнымъ вопросовъ, которыхъ теперь и не перечесть съ разу, если бы не явилась иъ намъ, способствовать нашему пробужденію, дорогая и прежде незнакомая намъ гостья, прозванная «благодётельной» гласностью. Ни одна новизна, кажется, не потерпила у насъ такихъ перемёнъ въ положеніи, какъ эта желанная гостья. Сначала она вступила иъ намъ какъ-то робко, заговорила занивась и съёдая половину словъ. Съ перваго взгляда заинтересовались ею, по причинё той же юношеской пылкости; но скоро замітивъ ся робость и ис-

ловкость, подняли бедную, какъ говорится, на зубокъ; насмещка не пощадила ея новаго положенія въ обществе; стали ловить ее на каждомъ шагу, где случалось ей обмоденться; особенно же въ этомъ глотань словъ нашли что-то очень сившное. Она разсвазываеть намъ, говорили насившники, что-то и про кого-то; но о какихъ именно странахъ, и о какихъ существахъ лепечетъ онапонять невозможно. Что какой нибудь чиновникь береть взятки, это мы и безъ нея знаемъ; что какой мибудь смотретель заведенія чинить въ свою пользу безгръщную экономію, -- тоже очень хорошо знаемъ; зачъмъ же говорить она намъ это? Цели нетъ! Изъ ся речей мы не можемъ сделать никакого употребленія: мы хотіль бы знать, на кого она жалуется, чтобы поразить того нашимъ отлученіемъ; но відь нельзя же отлучать поголовно всіхъ чиновниковъ в всёхъ смотрителей; мы бы и безъ нея это сдёлали, если бы туть была какая нибудь справединвость. Произнесн она намъ имя,--им бы предали это имя стыду и общему презрѣню, и вышло бы то, что со временемъ существование подобныхъ вменъ сдёлалось бы у насъ невозможнымъ, по крайней мёрё крайне неудобнымъ; потому что нельзя спокойно существовать въ обществъ подъ карою стыда и общаго презранія... Воть тогда была бы цаль!

«Такъ говорили насмѣшники и недовольные. Гостья прислушалась, поняла въ чемъ дѣло, оправилась и вотъ — оставляетъ она свои робкія движенія и замѣняетъ ихъ смѣлою осанкой, становится сама насмѣшницею. Послышались въ устахъ ея и имена собственныя, и уже немалое число ихъ произнесла она...

«Но... в туть бёда! Нашинсь щекотивные господа, которые стали обвжаться; стали говорить, что наша «благодётельная» гостья слишкомъ вдается въ частности, ваглядываеть туда, гдё ея не спрашивають,—не уважаеть, дескать, человёческаго достоинства!..»

Мы и здёсь выбросили выраженія, которыя могли бы показаться особенною укоризною для какого нибудь изданія. Мы хотёли этими выписками не выставлять на видъ чужіе промахи, а только познакомить читателя съ миёніемъ «Времени» о томъ, что такое гласность, и можно ли у насъ порицать ее за какую-то мнимую неумёренность. «Время» справедливо находить, что разоблачать передъ публикою общія черты нашихъ общественныхъ недостатковъ литература не можеть, если не станеть указывать на частные факты, которыми обнаруживаются общіе недостатки; а касаясь частныхъ фактовь, она по необходимости должна выставлять и лица, въ нихъ участвовавшія; что съ каждымъ дёломъ не разлучны нёкоторыя случайныя ошибки; но что неприлично благородному человёку или разсудительному изданію дёлать возгласы противъ самаго дёла по неудовольствію на мелкія частности его; что если бы когда и подверглось неосновательному порицанію лицо, бывшее правымъ, то

сама литература не замедлила бы показать факть въ истинномъ видъ и дать несправедливо оскорбленному къмъ нибудь политишее удовлетвореніе, и т. д. Этотъ благородный и справедливый взглядъ проведень черезъ всю собственно журнальную часть перваго нумера «Времени» съ послъдовательностію, которой не слишкомъ много примъровъ представляють наши изданія и которая тъмъ больше чести приносить новому журналу.

Сколько мы можемъ судеть по первому нумеру, «Время» расходится съ «Современникомъ» въ понятіяхъ о многихъ изъ числа техъ вопросовъ, по которымъ можеть быть разница мевній въ хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, «Время» такъ же мало намърено быть сколкомъ съ «Современника», какъ и съ «Русскаго Въстника». Стало быть, нашъ отзывъ о немъ не продиктованъ пристрастіемъ. Мы желаемъ ему усивха потому, что всегда съ радостію привътствовали появленіе каждаго новаго журнала, который объщаль быть представителемъ честнаго и независимаго мивнія, какъ бы ни различествовало оно отъ нашего образа мыслей. Читатель вспомнить, какъ радовались мы появленію «Русской Бесёды», хотя впередъ знали, что почти на всв спорные вопросы она будеть, иметь возгрение, прямо противоположное нашему; читатель вспомнить, съ какимъ сочувствіемъ встрівчали мы появленіе «Русскаго Вістника», съ которымъ въ спорныхъ вопросахъ сходимся развъ немногимъ больше, чвиъ съ «Русскою Бесвдою». Ничвиъ инымъ, кромв чувства, заставлявшаго насъ желать «Русской Беседе» того успеха, котораго достигла бы она при меньшемъ пристрастіи въ разнымъ слишкомъ непопулярнымъ элементамъ, и желать «Русскому Въстнику» того же успёха, котораго онъ достигь совершенно заслуженно и съ большою пользою для нашего общественнаго развитія, — ничвиъ инымъ, кромъ этого чувства, не будеть объяснять публика и въ нынъшній разъ нашего желанія, чтобы успаль привлечь къ себъ ея вниманіе журналь, иміжющій направленіе, достойное симпатіи.

# НОВЫЯ ПОВВОТИ. Разсказы для дътей, Москва. 1854 \*).

Книжка эта сама по себѣ не интересна. «Новыя повѣсти» едва ли не хуже всѣхъ старыхъ и разсказаны самымъ неправильнымъ языкомъ. Но—какія странныя событія могуть иногда возникать отъ самыхъ незначительныхъ причинъ!—книжка эта послужила поводомъ къ слѣдующему случаю.

Одна почтенная тетушка, имъвшая пятерыхъ племянниковъ в племянницъ—если угодно, я даже могу ихъ назвать по именамъ: старшаго племянника звали Петруша, ему было тринадцать лътъ; двухъ младшихъ братьевъ звали Боринькою и Ваничкою; сестрицъ ихъ—старшую Анетою, младшую Полиною—эта почтенная тетушка купила «Новыя повъсти» и начала читать ихъ съ дътьми. Много было прекрасныхъ нравоученій въ книжкъ; но всего болье обратило на себя вниманіе тетушки правило, высказанное въ концъ одной изъ повъстей: «Не должно быть неблагодарнымъ; ибо неблагодарность есть порокъ».—слышите, mes enfants, прибавила тетушка: нехорошо быть неблагодарнымъ; это очень нехорошо.

- А чтожь это называется: неблагодарный? спросиль Ваничка.
- Неблагодарнымъ называють, мой другь, того человъка, которому сдълали какую нибудь услугу, а онъ самъ потомъ не хочеть сдълать такой же услуги своему благодътелю.
  - А благодарные люди какъ же делають? спросила Полина.

Примъчание издателя.

<sup>\*)</sup> Эта рецензія, гді авторь въ шутивой формі указываеть дітскую мелочность многахь явленій тогдашней интературы-беллетристики и "художественной" критики, въ свое время очень раздражила противъ автора нікоторыхъ изъ тогдашнихъ писателей-беллетристовъ, которые почувствовали себя задітыми. Статья любопытна какъ одинъ изъ первыхъ признаковъ приближавшагося оживленія литературы—со второй половины пятидесятыхъ годовъ.

- Они ділають такъ: положимъ, я тебів доставила удовольствіе; и ты миї старайся сділать удовольствіе; тогда и будешь благодарна. Ты видишь, что я стараюсь вамъ доставить удовольствіе; и ты лілай такъ же.
- Ма tante, въдь вы доставляете намъ удовольствіе, когда читаете намъ эту книжку? спросилъ опять Ваничка.
  - Конечно, мой дружокъ.

Этотъ разговоръ происходилъ после обеда. Вечеромъ пріёхали гости; сели играть въ карты, дети остались один въ своей комнате.

- Messieurs et mesdames, знаете ли, что я вамъ скажу—закричалъ Петруша, вскочивъ со стула:—тетушка говорила, что надобно платить услугою за услугу. Такъ ли?
- Разумъется, такъ; нечего и спрашивать, отвъчали ему всъ въ одинъ голосъ.
  - Я вздумаль, что мы неблагодарные.
  - Отчего жь это? спросила Анета.
- Какъ отчего? Ты ужь большая (Анетъ было 11 лътъ); тебъ пора понимать; ты не такая маленькая, какъ Полина.
- Я прежде была маленькая, а теперь я все поинмаю, обидъвшись возразила осъмилътняя Полина.
- Слушай же, если понимаешь. Большіе пишуть намъ, дітямъ, пов'єсти для нашего удовольствія; стало быть и мы должны писать для большихъ пов'єсти. А если не пишемъ, значить мы неблагодарные.

Петруша быль одарень замѣчательною силою ума, какъ вы, читатель, видите изъ этого. Уличенные въ неблагодарности, слушатели его готовились ужь заплакать—но онъ, не останавливаясь, продолжаль свои умозаключенія:

- Messieurs et mesdames, давайте же писать пов'всти.
- Давайте писать, давайте писать, подтвердили хоромъ убъжденные логичностью его выводовъ Messieurs и Mesdames. Побъжали въ классную комнату, вынули свои тетрадки, и принялись писать. Черезъ полтора часа, когда добрая тетушка пришла напомнить дътямъ, что пора ложиться спать, птенцы бросились обнимать ее, крича: «мы благодарные! мы благодарные!» и поднимали какъ можно выше, стараясь приблизить къ ея глазамъ, свои тетрадки. Сначала тетушка не могла понять ничего; но скоро Пе-

труша, отличавшійся, какъ ужь изв'єстно, даромъ слова, объяснихъ ей, въ чемъ діло, и восторгнувшись душою, тетушка повела писателей и писательниць въ гостиную, разсказала всімъ присутствующимъ свою радость и просила послушать пов'єсти ея питомцевъ. Иные гости поморщились; другіе выказали непритворное винманіе—они, по своему добродушію, и не подозр'євали, что пов'єсть—не дітская игрушка.

Чтеніе началось, по очереди, съ произведенія младшей писательницы, Полины. Пов'єсть Полины называлась

### «пять лёть».

Надежда Владиміровна Бронская, когда была еще Nadine Иванешева, возбуждала общій восторгь своею красотою. У ней были сотни поклонниковь; она отичала между ними блестящаго барона Гаугвица. Онъ являлся повсюду, гда не была она. Онъ быль ея танью. Оне знале, что любять другь друга. Однажды-этотъ вечеръ быль восхитителень: ярко освёщенная зала Большаго Театра была наполнена избранивишимъ обществомъ Петербурга, Надина въ упоснів внимала дивнымъ звукамъ Россиви. Она была чудно хороша въ ту менуту. Съ восторгомъ смотрелъ Гаугвицъ на ея одушевленное лицо, и безвозвратное слово любви трепетало на его губахъ. — «Баронъ, Приклонская справедливо ревнуеть васъ къ этой девочке, меннула ему на ухо кузина Надины, в баронъ вздрогнулъ. Онъ боялся насмёшевъ Приклонской, его какъ молнія поразвла мысль: «Неужели Приклонская, эта неприступная, непобъдвиая красавеца, можеть ревновать меня?» Мужчены любять суетно; ихъ любовь-тщеславіе, по крайней мірі дюбовь таких мужчинь, какъ баронь. Мысль о томъ, что Приклонская интересуется имъ, не давала ему покоя. На другой день, на баль у графини  $Z^{***}$ , баронъ быль, хотя тамъ не было Надины: онъ зналь, что встретить тамъ Приклонскую.

Пропускаемъ нѣсколько главъ изъ повѣсти Полины; конецъ, какъ читатели догадываются, слѣдующій:

Надена уже Надежда Владвијровна Бронская: она три года замужемъ; она говорить барону: «Теперь я могу сказать, что я васъ любила, потому что теперь я увѣрена въ себъ. Я не жалѣю о прошломъ, я люблю своего мужа, который и т. д. Прощайте же; помните или забудьте меня, для меня все равно. Но для васъ лучше забыть меня, потому что я искренно жалѣю васъ. Ахъ, зачѣмъ не любять насъ тогда, когда мы такъ готовы любить!»

— Какой прекрасный слоть! Какіе ніжные, тонкіе штрихи! Каків візрно понять, каків художественно воспроизведень характерь Надины! Послідняя сцена безукоризненно художественна! — Таковь быль общій голось гостей. Нікоторые прибавляли однако, что во повізсти мало непосредственности; что рефлексія вредить

таланту, и что даровитая Полина должна более заботиться о непосредственности и-если можно такъ выразиться, - девственной свъжести образовъ; что иначе рефлексія сгубить ся таланть. Одна дама даже находила въ повъсти Полины тенденцію, затаенную мысль, и была этимъ очень недовольна. Другая соглашалась съ нею, что въ повъсти есть мысль, но была въ восторгъ оть этой мысли. Многіе мужчины уверяли, что характерь барона неверень природъ или исключителенъ; потому что мужчина способенъ также самоотверженно любить, какъ и женщина; утрировку характера барона многіе нзъ нихъ объясняли личною антипатіею Полины къ мужчинамъ; другіе возражали: неть, это просто следствіе того, что авторъ — женщина; есть мужскіе характеры, которыхъ не можеть понять женщина: но видеть въ повести Полины филиппику противъ мужчинъ — верхъ нелепости; талантъ Полины отличается объективностью; въ ея произведеніяхъ неть и следа субъективныхъ симпатій и антипатій; лучшее доказательство того — прекрасная благородная роль, какую даеть она мужу своей Надины. Несмотря на эти разноречія, всё были согласны, что у Полины много рефлексін, еще согласиве были въ томъ, что она одарена замвчательнымъ талантомъ. Я, также присутствовавшій на этоть разъ въ числъ гостей, не могь не сказать, что «Пять лътъ» — прекрасная повъсть. Следовательно, это дъло решеное, и вамъ, читатель, не принесеть пользы нивакое упорство. Лучше согласитесь съ нами.

За восьмильтнею Полиною началь читать девятильтній Ваничка, «разсказь»:

#### СТАРЫЙ ВОРОВЕЙ.

Сюжеть его, если хотите, быль ивсколько похожь на сюжеть «Пяти лвть».

Свирцевъ, un homme blasé, не обращаетъ вниманія на Catherine Будинсскую, но когда робкая в небогатая дівушка стала Катериною Васильевною Неворцевой, блестящею в смілою дамою, онъ почель ее достойною дать занятіе его утомленному, скучающему воображенію. Она, ловко доведя его до формальнаго объясненія, расхохоталась ему въ глаза «самымъ непринужденнымъ, веселымъ звонкимъ, ребяческимъ хохотомъ, и Свирцову показалось, что передънимъ стоить не М-те Невзорцева, а Catherine Будинская, и стыдно стало ему, и горько приноминлось ему въ ту минуту его натянутое невниманіе, его изученная холодность» и т. д. «Останемся же друзьями, мой милый, добрый Мг. Свирцовъ», продолжая хохотать, сказала ему М-те Невзорцева и протянула ему руку: «вы совсёмъ не такъ злы, какъ мий казалось когда-то».

Всв нашли, что характеръ Свирцова нарисованъ мастерскою рукою; нізкоторые даже прибавили: «воть истинный герой жашего времени, разоблаченный отъ фальшивой Лермонтовской драпировки». Нашлись даже господа, которые решили, что по развитію мысли — въ художественномъ отношеніи они не сравнивають, обращая вниманіе преимущественно на мысль, которая душа повъсти — что по развитію мысли Ваничка стоить выше Лермонтова; они хотали было прибавить, что это не доказываеть еще превосходства Ваничкина таланта надъ талантомъ Лермонтова, а только то, что наше время далеко ушло впередъ отъ Лермонтовской эпохи; но этихъ словъ ужь почти нельзя было разслушать: едва послышалось выраженіе «мысль есть душа произведенія», какъ двадцать голосовъ закричали: «а художественность? Она главное. Вы забываете художественность; мысль безъ художественностя инчего не значить. Художественностью произведенія дается ему мысль» и т. д; въ азартъ даже не замътили защитники художественности, что та мысль, о которой дерзнули заикнуться ихъ противники, чрезвычайно пустовата, такъ что обращать внимание на ея присутствіе или ея отсутствіе рішительно не стоить. Защита художественности не могла умолкнуть въ теченіе десяти минуть, и потому повъсть Ванички осталась не обсужденною; только вообще было высказано, что у Ванички несколько утомленный взглядъ на жизнь и что онъ, конечно, много испыталъ, или по выраженію одного изъ гостей, «его таланть возмужаль въ испытаніяхъ жизни». Теперь была очередь Бориньки, и онъ прочиталъ:

Черная Долина (La Vallée Noire).

Oh! que j'aime cette vie calme et douce. George Sand.

У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечеромъ, стирая бълье на живописной ръчкъ (см. «Jeanne» романъ Жоржа Занла), слышить подлъ себя вздохъ—это Оедоръ, который служить батракомъ на сосъднемъ пчельникъ; Оедоръ подходить къ ней, и почесывая въ затылкъ, изподлобья смотрить на нее.

- Чаво ня видаль, глаза-те уставиль? не безъ наивнаго кокетства спрашиваетъ Марья, слегка красивя.
- Эхъ, Машутка, больно тея полюбелъ-то! Ужь во-какъ оно легко, ажно вотъ какъ коломъ стоитъ въ сердцё-то!
  - Исправды? Не пустое ли башь, Оедька?
  - Эхъ, ка-бы въ душу-то мев заглянула! Воть бы все на честоту уви-

дала, безъ прилыгу! Да чаво тећ свазать? Во, бывало сижу на пчельникъ ти пчелокъ слушаю, какъ жужжать-то: больно хорошо таково, гармоніи бы не слушаль (см. Maitres Sonneurs, par George Sand). Таперча и къ пчеламъ охота отпала, а вёдь пчелка наша кормилица! Все сижу, да плачу; во оно каково, мить-то; а ты башь, обманываю!

- A коли любешь, что сватовъ не засылаешь? говорить насмъщиво Марья.
- Али не знашь? Бідность одоліла; во, постой полтинникь зашибу сватьбу справимъ, и т. д.

Дело кончается темъ, что Оедотъ, хозянеть пчельника, узнавъ причину тоски своего батрака, даетъ ему впередъ три целковыхъ жалованья, на которыя справляется богатая свадьба. Оедоръ благодаритъ Оедота:

- Ужь такъ возблагодетельствоваль меня, пуще отца родимаго.
- Это что, нечаво; всё люди должны суть пособлять дружка дружка, чтобы, знашь, рука руку мыла, какъ стары люди говаривали, отвачаеть Оедоть, разчувствовавшись: у меня на душё таково сладимо: воть, значеть, чувство есть; потому: человёкъ есть: добро дёло сдёлаль, съ меня и довольно».

По окончаніи Боринькиной пов'єсти быль довольно жаркій споръ о томъ, можеть ли простонародный быть дать содержаніе для художественнаго произведенія. Нікоторые говорили: не можеть; имъ возражали: можеть, и представляли, какъ неопровержимый примерь, только-что прочитанную повесть; но, прибавляли почти всь защитники, только высокая художественность, до которой возвышается Боринька, только она и маскируеть внутреннюю бъдность содержанія; иные, впрочемъ, не допускали «такихъ узкихъ понятій» и предполагали, что для двухъ-трехъ пов'естей простонародная жизнь можеть дать содержаніе, не смотря на свое однообразіе и даже пустоту. Одинъ голосъ, напротивъ того, утверждаль, что только простонародный быть и можеть дать истинное содержаніе для русскаго таланта, потому что только въ оренбургскомъ крав сохранились русскіе элементы въ неподдальномъ видъ. Но всв были согласны въ высокомъ, художественномъ достоинствв Боринькиной повъсти и до чрезвычайности восхищались удивительно глубокому знакомству Бориньки съ простонародной жизнью и дивному его искусству владеть народнымъ языкомъ. Последнее не подлежало спору, потому что многія фразы его героевъ были непоняты слушателями, и Боринька должень быль объяснять, что «ня, башь, тея, безъ прилыгу», значить: «не, баешь или говорищь,

тебя, безъ всякой лжи». Находили одинъ только недостатокъ: Боринька позабылъ украсить свою повъсть многими въ высшей степени характеристичными народными словами: «малышь, касатка и махонькій». За то, говорили, съ какой върностью воспроизвелъ онъ характеры и бытъ! Оедоръ, почесывающій въ затылкъ, объясняясь въ любви — несравненный типъ; еще върнъе подмъчена черта наивнаго кокетства въ Марьъ, говорящей: «а коли любишь, чаво же сватовъ не засылаешь» и съ скромно-насмъщивымъ кокетствомъ спращивающей: «чаво не видалъ, глаза-те уставилъ». Высокая самобытность таланта Бориньки, его неподдъльная народность были признаны неоспоримыми.

Теперь была очередь читать одиннадцатильтней Анеть; но скромная дъвочка стыдилась, чувствуя, что ея повъсть слаба сравнительно съ прочитанными, а быть можеть и понявъ, что дъти вообще едва ли могуть писать повъсти. Петруша, досадуя на замедленіе, нетерпъливо желая похвастаться своимъ произведеніемъ, закричалъ: «если не хочешь читать, та sоецг, и не читай; не заставляйте ее, позвольте читать мив». Слушатели согласились, и Петруша началъ:

## Мой знакомецъ.

Иванъ Андреевичъ Загибинъ, котораго Петруша саркастически называлъ своимъ знакомцемъ, намекая на многочисленность людей подобнаго рода, былъ тщеславенъ, любилъ прилгнуть, любилъ порою понграть въ карты, порою поволочиться или покутить. Эти пороки выставлялись Петрушею въ самомъ яркомъ свътъ и вся повъсть была пропитана самою троніею. Вокругь Загибина группировались его пріятели, франтъ, любившій выказывать свое умънье говорить по французски, другой молодой человъкъ, щеголявшій своею любовью къ итальянской оперт и тонкимъ знаніемъ музыки, но смешвавшій Донизетти съ Беллини; наконецъ, третій молодой человъкъ, любившій блеснуть своею начитанностью, высшими взглядами и остроуміемъ. Петруша неумолимо разилъ и эти важные пороки. Другія лица были менте замітны, но столь же тако осмітяны, напримітръ, Иванъ Федостевичъ, хваставшійся своник знатными друзьями.

Повъсть Петруши нашла восторженныхъ поклонниковъ, хвалившихъ автора за то, что онъ «нелицепріятно разоблачаеть недостатки общества»; нашлись, однако, многіе, порицавшіе Петрушу за эту безпощадность, и говорившіе, что сатира должна быть осторожна и что не на все должно смотрёть съ такой мрачной стороны, что жизнь представляеть много отрадныхъ явленій и что направленіе Петруши слишкомъ ёдко. Впрочемъ, о повёсти Петруши говорили не такъ много, какъ о предъидущихъ. Согласны были всё только въ томъ, что юморъ Петруши глубокъ и бичуетъ самыя мрачныя явленія современности, потому имветъ необыкновенно важное значеніе. Согласились также, что не должно слишкомъ распространяться объ этомъ, и что лучше обратиться къ другимъ предметамъ разговора, которые безъ сомивнія будуть доставлены кроткимъ, примирительнымъ міросозерцаніемъ Анеты; потому всё снова стали упрашивать ее, чтобы она прочитала свою повёсть. Анета продолжала отказываться; но тетушка сказала строгимъ тономъ: Lisez, Annette; и Анета начала читать:

#### **ӨЕДИНЬКА И ПЕТИНЬКА.**

Оединька не любиль учиться. а Петинька любиль учиться; Оединька говориль: я самъ все знаю; а Петинька говориль: ежели я не стану учиться, то ничего не буду знать. Когда они выросли большіе, Оединька ничего не зналь, а Петинька сталь умнымъ человівкомъ.

Всё нашли, что повёсть Анеты слишкомъ суха и тривіальна, и что едва ли даже не переведена она съ нёмецкаго или какого нибудь другого языка; потому не стали о ней говорить и разошлись въ пріятной увёренности, что слышали четыре замічательныя произведенія и что были свидітелями возникновенія четырехъ литературныхъ направленій. Кромів того, всё гости были увёрены, что вечеръ быль проведенъ очень поучительно, и что если съ одной стороны было прочитано четыре прекрасныя и глубокія прочизведенія, то съ другой стороны было высказано очень много дільныхъ замічаній и очень важныхъ мыслей. Двіз или три изъ этихъ мыслей были даже сказаны мною; потому я остаюсь въ пріятномъ уб'єжденіи, что вечеръ быль пріятенъ, занимателенъ и вообще прошель не безполезно.

Но одинъ изъ гостей, не участвовавшій въ нашихъ разсужденіяхъ, идя со мною по дорогѣ, сказалъ, будто бы мы сами себя обманываемъ; будто бы прекрасныя повѣсти, нами слышанныя, были совершенно ничтожны и будто бы о нихъ не стоило говорить. — Почему же онѣ ничтожны? — спросилъ я его обидѣвшись. Но онъ, по какому-то странному капризу, заговорилъ о погодѣ, не отвѣчая на вопросъ, что мнѣ показалось вовсе неучтиво.

## СОЧИНЕНІЯ Т. Н. ГРАНОВОКАГО. Томг первый.

### Москва. 1856.

Когда, по смерти вамечательного ученого или поэта, даются его друзьями и почитателями объщанія издать полное собраніе его сочиненій, публика не обольщается надеждою, что слова эти непремънно будутъ исполнены; а тому, чтобы объщания исполнились скоро и удовлетворительно, она решительно не веритъ. И нельзя не сказать, что такая недовърчивость основательна: публика была слешкомъ часто обманываема подобными объщаніями. Лътъ пять заставили ее ждать дополнетельныхъ томовъ къ первому посмертному изданію твореній Пушкина (1841 года), и-Воже!-каково было это изданіе! Любители курьезныхъ книгь должны дорожить имъ, какъ дивомъ небрежности и неряшества вившняго п внутренняго, какъ редкостью, достойною занимать место на ряду съ темъ знаменитымъ изданіемъ Виргилія, въ которомъ списокъ типографскихъ и другихъ погрешностей наполниль въ полтора раза. болье страниць, нежели самый тексть. Относительно русской поэзіи довольно этого примъра. Наука наша еще несчастиве на посмертныя изданія. Укажемъ одинъ случай: Прейсъ, одинъ изъ первыхъ славянистовъ Европы, оставиль много сочиненій; но почти всё они хранились еще въ рукописи, когда постигла его слишкомъ ранняя смерть. Напечатаны имъ при жизни были только немногія и небольшія по объему статьи, удивляющія ученостью и глубокомысліемъ. Важность оставшихся въ рукописи трудовъ его была несомевена. Несколько леть мы постоянно слышали, что рукописы Прейса приготовляются къ изданію... вотъ прошло десять лѣтъ, а еще ни одна строка изъ нихъ не явилась въ печати, да и самые слухи объ изданіи совершенно замолкли: довольно, должно быть, того, что поговорили о немъ. Такихъ фактовъ можно было бы припомнить десятки. Не удивительно послѣ того, что публика мало надъется на посмертныя изданія.

Темъ более чести друзьямъ покойнаго Грановскаго, которые принятую ими на себя священную обязанность исполняють, какъ видимъ, ревностно и честно. Первый томъ объщаннаго изданія уже въ рукахъ публики; второй явится черезъ два или три мъсяца, и, такимъ образомъ, еще до истеченія года со времени тяжелой потери, нанесенной не только нашей наукъ, но и обществу русскому смертью автора, друзья его исполнять ту часть своего долга, совершеніе которой зависить исключительно оть ихъ усердія: два тома эти соединяють въ себв все, что было напечатано Грановскимъ при жизни. Остается другая, еще болбе важная половина двла: напечатать по рукописи Грановского составленную имъ часть учебника всеобщей исторія, и, по запискамъ его слушателей, знаменитые его университетскіе курсы. Ревность, уже доказанная издателями, ручается за то, что и туть они сделають все, зависящее отъ нихъ, для удовлетворенія ожиданіямъ публики. Надобно надвяться, что имъ удастся дать намъ полные курсы Грановскаго.

Внѣшній видъ изданія совершенно удовлетворителенъ. Цѣна назначена очень ужѣренная—три рубля за два большіе тома: очевидно, издатели заботятся о томъ, чтобы дешевизна книги позволяла большинству небогатыхъ читателей пріобрѣтать изданіе. Прекрасный примѣръ, котораго не должны были бы дожидаться другіе издатели, возбуждающіе противъ себя справедливый ропоть за то, что слишкомъ высокою пѣною препятствуютъ должному распространенію въ массѣ публики книгъ нанболѣе любимыхъ, и необходимыхъ каждому образованному человѣку. Г. Кудрявцевъ, на которомъ лежатъ главные труды по изданію, какъ видно изъ предисловія, и г. Соловьевъ, раздѣлявшій съ нимъ заботы по редакціи, пріобрѣтаютъ этимъ прекраснымъ дѣломъ новое право на признательность публики.

Характеръ предисловія, приложеннаго къ первому тому, заставляєть насъ сділать догадку, въ справедливости которой нельзя сомнівваться, принимая во вниманіе энергію, съ какою друзья Гранов-

скаго заботятся о его памяти. «Извёстіе о литературныхъ трудахъ Грановскаго», написанное г. Кудрявцевымъ, занимается
исключительно характеристикою литературныхъ пріемовъ и привычекъ покойнаго историка, нисколько не касаясь его біографіи.
Это заставляетъ думать, что жизнеописаніе его составляетъ
предметъ отдёльнаго и обширнаго труда. Въ плантъ изданія,
объясняемомъ г. Кудрявцевымъ, не упоминается о выборть изъ корреспонденціи Грановскаго, безъ сомитнія, очень важной для его
біографіи, да и вообще для исторіи нашей литературы: это служитъ
новымъ подтвержденіемъ выраженной выше догадки. Итакъ, есть
основанія думать, что жизнь Грановскаго будетъ намъ разсказана
со всею возможною въ настоящее время полнотою. Съ живтыщимъ
интересомъ будемъ ожидать этой біографіи, а пока воспользуемся
тёми св'ёд'вніями, какія сообщаетъ предисловіе, для характеристики
привычекъ Грановскаго, какъ литератора.

Грановскій писаль гораздо менве, нежели должно было желать. Чвить объяснить это? Ужели только нелюбовью къ механическому труду, соединенному съ изложеніемъ мыслей на бумагв? Такъ думали иные. Г. Кудрявцевъ находить это слишкомъ поверхностное объясненіе неудовлетворительнымъ и приводитъ другія, гораздо вфривійшія.

«Въ Грановскомъ (говорить онъ) соединялись два качества, которыя не часто встречаются виесте: умъ его быль столько же ясный и живой, сколько и основательный. Его не удовлетворяло поверхностное знаніе предмета, первое знакомство съ нимъ. Его не пугали самыя трудныя задачи начки: онъ любыть брать ихъ «съ боя» (какъ самъ же онъ выразвися въ одной своей статьв), но не довольствовался своею первою побъдою. Не останавливаясь на первомъ полученномъ успъхъ, онъ находилъ въ немъ лишь новыя побужденія къ тому, чтобы усилить занятія предметомъ. Чёмъ больше знакомился онъ съ вопросомъ, темъ больше дюбыть углубляться въ него. Однажды выработанная мысль не принимала въ немъ навсегда неподвежную форму, закрытую для всякаго дальнейшаго развитія. Каждое новое изследованіе, соприкасающееся съ предметомъ его занятій, наводило его на новыя соображенія. Оттого нерыдко случалось, что Грановскій, уже обдумавши свой собственный планъ, или отказыванся отъ него, или отлагаль на неопределенное время его исполнение, находя, что онъ еще не довольно соответствоваль современным требованіямь науки. Время, между темъ, наводило нашего ученаго на другія вопросы и возбужденная ими любознательность вызывала его на новыя занятія. Такимъ образомъ, несколько общирныхъ плановъ, задуманныхъ имъ еще во время пребыванія за гранецею, осталесь неесполненными, хотя для вахъ что заготовлено было много матеріала..... Съ необывновенною живостью переходя отъ одного вопроса науки въ другому, Грановскій никогда, впрочемъ, не теряль изь виду прежнихь задачь: напротивь, онь часто возвращался кь нимь съ новымъ воодущевленіемъ, — но за то и съ большею взыскательностью къ самому себъ. Не довольно было, чтобы мысль много занимала его; онъ не прежде првступаль нь литературной обработий ея, какъ давши ей созрыть въ себи, и достигнувъ яснаго пониманія ея въ самыхъ подробностяхъ.... Грановскій быль вовсе чуждь того литературнаго легкомыслія, которое співпить всякую случайно навернувшуюся мысль тотчасъ передать публикъ.... Говоря о Грановскомъ, какъ о песатель, не надобно также забывать его въ высоков степене симпатическую природу, постоянно обращенную ко всемъ живымъ явленіямъ въ современности. Можно сказать, что не одно замічательное явленіе въ умственномъ мірь и въ общественномъ быту не ускользало отъ его внеманія. Мысль его устремыялась всюду, где только находила следь человеческой деятельности.... Нівкоторые читатели были очень изумлены, увидівь напечатанное въ одномъ журналь, съ именемъ Грановскаго, чтеніе «Объ Океанін и ся жителяхъ»: съ вакой стати было ему говорить объ Океаніи? Какимъ образомъ мысль историка могла быть завлечена въ такую неисторическую страну? Діло, однако, объясняется очень просто. Гдё только находилось какое нибудь людское общество, тамъ непременно хотела присутствовать и неутомимая мысль нашего ученаго... До насъ дошло лешь одно такое чтеніе; но читатель можеть судеть по немъ, какое общирное изучение предмета авторъ обывновенно полагалъ въ основаніе своихъ выводовъ.—Если дальній и малонавівстный свить такъ много занималь нашего ученаго, то можно себе представить, съ какимъ живымъ интересомъ следиль онъ за всемъ темъ, что делалось и происходило вокругъ него. Современныя общественныя явленія не им'вли между нами бол'єє воспріничиваго органа для себя. Все, что было въ нихъ отраднаго, такъ и горькаго, - все это находило самый искренній и горячій отзывъ въ его душь... Понятно, что, при такой чувствительности въ современному, вопросы, предлагаемые наукою о прошлой жизни, нерідко уходили на задній планъ. Это не значить, конечно, чтобы Грановскій теряль ихь изь виду; но передъ лицомъ великих современных событій они нерідко теряли тоть животрепещущій интересъ, который тотчасъ вщеть себь выхода въ летературу.... Къ тому же, сообщительный отъ природы, любя более всего живое, свободное слово, онъ часто довольствовался этимъ средствомъ сообщенія своихъ мыслей... Оттого-то, между прочимъ, Грановскій предпочиталь столько любимую имъ форму публичныхъ чтеній всякому другому способу наложенія своихъ мыслей».

Прибавимъ къ этому другія обстоятельства, на которыя намекаетъ г. Кудрявцевъ, — между прочимъ, что литературная форма у насъ очень узка, если можно такъ выразиться; что Грановскій былъ доволенъ своимъ сочиненіемъ только тогда, когда успѣвалъ сообщить мысли совершенно художественную форму, подъ которою, конечно, надобно понимать не только внѣшнюю обработку слога, но также полноту и ясность развитія мысли, —и намъ не будеть казаться страннымъ, что Грановскій писаль мало. Это было следствіемъ того, что онъ вірно понималь свое положеніе и обязанности. У насъ въ дълъ науки почти совершенно нътъ раздъленія работъ, потому что мало людей, приготовленныхъ къ ученому труду. Ученый, одаренный способностями, которыя ставять его выше толпы, до сихъ поръ еще находится въ положении, отчасти сходномъ съ положениемъ Ломоносова: не одно дело, а десять, двадцать дель должень брать онь въ свои руки, если хочеть быть истинно полезенъ. Въ Германіи, въ Англін историкъ можеть спокойно обработывать избранный предметь, не развлекаясь ничемъонъ служитель науки, и только; весь долгь его ограничивается твиъ, чтобы быть трудодюбивымъ спеціалистомъ-остальнымъ потребностямъ общества удовлетворяють другіе люди. У насъ положеніе истиннаго ученаго, какимъ быль Грановскій, еще не таково. До сихъ поръ онъ служитель не столько своей частной науки, сколько просвищенія вообще-задача, несравненно болие обширная. Известно, что западные ученые почти всегда избирають предпочтительнымъ предметомъ своихъ занятій одну какую нибудь часть исторіи: иной трудится почти исключительно надъ разработкою греческой исторіи, другой римской, третій-исторіи Италіи или Германіи, да и то не во всемъ ся объемъ, а преимущественно или въ средніе віка, или въ эпоху возрожденія, или въ новое время. Кром'в этого небольшаго участка, всв остальные народы и времена уже не развлекають его сыль и вниманія: то особенные участки, о воторыхъ нечего заботиться, потому что они обработываются другими дъятелями. У насъ не то: дъятелей такъ мало, что они еще не могуть ограничиваться разработкою отдельных частей науки-наче большая часть ея останется еще совершенно чуждою, невъдомою нашему обществу; они даже не могутъ сосредоточеть своего вниманія на избранной ими спеціальной наукть,--потому что другія, сродныя съ нею, необходимыя для ея успъховъ, отрасли знанія не находять еще себі воздільвателей; ученый, понимающій свое отношеніе въ потребностямъ публики, все еще чувствуеть у насъ слишкомъ сильную потребность быть не столько сцеціалистомъ, сколько энциклопедистомъ. Не трудное и почетное въ ученомъ смысле дело-заняться разработкою эпохи феодализма или реформаціи, греческой или намецкой исторіи—туть можно

создать творенія капитальныя, которыми данный вопросъ двинется впередъ для науки, и ученая слава наградить труженика. Но то ли у насъ нужно? Прежде, нежели заботиться о движеніи впередъ науки, надобно позаботиться о томъ, чтобы усвоить ее нашему обществу-подвигь вовсе не блестящій, въ научномъ смыслів, подвигь не спеціалиста, увънчиваемаго музою Кліо, а просвътителя своей націи, за отреченіе оть обольщеній личной славы вознаграждаемаго только сознаніемъ, что онъ дізлаетъ полезное для общества дізло. Есть люди, которые думають, будто наше общество уже достаточно ознакомилось съ наукою въ современномъ ея состояніи, которые даже удивляются богатству и основательности знаній въ нашемъ обществъ. «Познанія у насъ, русскихъ, такъ разнообразны и обширны (восклицають эти люди, слишкомъ довърчивые въ своему), умственныя способности такъ развиты, ясность и быстрота понятій доведены до такой высокой степени, что изумищься поневоль!» («Моск. Сборн.» 1846 г., статья г. Хомякова: «Мивніе русскихъ объ иностранцахъ» стр. 151). Но въ этомъ изумленіи отъ нашихъ чрезвычайныхъ умственныхъ богатствъ гораздо больше субъективныхъ, нежели объективныхъ основаній, или, пожалуй, больше доброй воли, нежели основательности. На самомъ дёль, у насъ очень мало людей, которые следили бы за наукою,—темъ больше, разумвется, чести немногимъ, дъйствительно слъдящимъ за нею. Но обязанность ихъ совершенно не та у насъ, какъ на Западъ, потому что они должны действовать въ обществе, находящемся не на той степени умственнаго развитія, какъ западное общество. Тамъ прогрессъ состоить въ дальнейшей разработке самой науки, у насъ до сихъ поръ еще въ томъ, чтобы поливе усвоивать результаты, которыхъ уже достигна наука; тамъ на первомъ планъ стоятъ потребности науки, у насъ-потребности просвъщенія.

Грановскій понимать это и служиль не личной своей ученой славів, а обществу. Этимъ объясняется весь характерь его діятельности. Спеціальная наука его была исторія. Чего недостаєть намъ въ настоящее время по этой важной отрасли знанія? Чівмъ мучится наше общество? Тівмъ ли, что многіе очень важные вопросы въ этой науків еще не разрішены? Нимало; оно даже не предчувствуєть существованія этихъ неразрішенныхъ вопросовъ и если слышить, что въ науків еще не все сділано, то наивно предпола-

гаетъ нерѣшенными именно тѣ вопросы, которые уже давно объяснены \*).

Возможность подобныхъ недоразумений ясно указываеть на то.

<sup>\*)</sup> До какой степене простерается эта ошибка, можно видёть, напримёрь изъ статьи "Московскаго Сборника", о которой упомянули мы выше. Авторъ, безспорно принадлежащій въ числу просв'ященный шихъ людей у насъ, говорять, между прочимъ, что наши учепые должны рёшить тё важивёшіе вопросы въ исторіи, которые не рішены западною наукою, и сітуеть на нашихъ историковъ за то, что не двинули этихъ вопросовъ впередъ, не сказали о нихъ ничего новаго. Каковы же задачи, неразъясненныя, по мизнію автора, наукою? Воть она: "Догадались ле мы, что каждый народь представляеть такое же живое лицо, какъ и каждый человъкъ, и что внутренияя его жизнь есть ничто иное, какъ развитіе какого нибудь нравственнаго или умственнаго начала, осуществляемаго обществомъ?" (Объ этомъ давно всё твердять съ голоса Гегеля; трудно найти историческую книгу за последнія двадцать леть, въ которой бы дёло это излагалось неудовлетворительно; въ настоящее время свучно уже и говорить о подобныхъ вещахъ). "Самыя важныя явленія въ жизни человъчества остались незамъченными. Такъ, напримъръ, критика историческая не замётила, что многое утратилось и обмелёло въ мысляхъ и повнаніяхъ человъческихъ, при переходь изъ Эдлады въ Римъ и отъ Рима къ романивированнымъ племенамъ Запада". (Съ того времени, какъ принялись ва изучение греческихъ классиковъ, каждому извёстно, что греки въ наукъ и поэвіи были выше римлянъ, что Гомеръ выше Виргилія, передъ Платономъ и Арестотелемъ ничтоженъ Пицеронъ, какъ философъ, и т. д.; а то, что латинскіе влассики неизм'яримо выше среднев'яковых в писателей, было всёмъ извъстно даже въ средніе въка). "Такъ раздъленіе Имперіи на двъ половины послъ Діоклетіана, и Константина является постоянно дёломъ грубой случайности, между тёмъ, какъ очевилно оно происходило отъ разницы между просвъщеніемъ элинскимъ и римскимъ". (Да у какого же исторяка представляется оно деломъ грубой случайности? И какой историвъ не понимаеть и не объясняеть, что деленіе произошло оть разности между цивилизаціей греческаго и римскаго міра, Восточной и Западной имперів? и т. д., смотр. "Московскій Сборнякъ" 1846 г., статья г. Хомякова, стр. 157 — 160). Въ исторія очень много неразрішенных вопросовъ; но къ немъ немало не принадлежать задачи, на которыя указываеть русскому историку авторъ: о предметахъ, имъ исчисляемыхъ, на русскій, на нізмецкій, на французскій историкъ не можетъ сказать начего существенно новаго, потому что оня объяснены очень удовлетворительно. Говоря о нихъ что нибудь различное отъ настоящихъ рашеній, давно данныхъ наукою, можно разва только повторять контраверсистовъ и схоластиковъ, — напримъръ, въ вопросахъ о Византін Адама Церникава (Zernikaw-Зерниковъ? Жернаковъ?)-тутъ будеть еще меньше новаго и самостоятельнаго, нежели въ согласіи съ основательными решеніями современной науки.

въ чемъ состоить истиния потребность нашего общества: въ настоящее время, ему нужно заботиться о томъ, чтобы короче познакомиться съ наукою въ ея современномъ положенін. Оно и само требуеть оть своихъ ученыхъ именно этой, а не какой нибудь другой услуги; они должны быть посреднивами между наукою и обществомъ. Таковъ и былъ Грановскій. Но если мы до сихъ поръ еще слишкомъ мало усвоили себв науку, то главною виною этому въ настоящее время должны считаться не какія небудь вившнія препятствія, какъ то было до Петра Великаго, а равнодушіе самого общества ко всемъ высшимъ интересамъ общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходить изъ круга личныхъ житейскихъ заботъ и личныхъ развлеченій. Это наследство котошихинскихъ временъ, временъ страшной апатіи. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельнымъ лицомъ; темъ медленеве покедаются онв цвлымъ обществомъ. Мы еще очень мало знаемъ не потому, чтобъ у насъ не было дарованій-въ нихъ никто не сомнъвается, - не потому, чтобъ у насъ было мало средствъвеликій народъ имфеть силу дать себф все, чего серьёзно захочетъ,-но потому, что мы до сихъ поръ все еще дремлемъ, отъ слишкомъ долгаго навыка къ сну. Оттого-то существеннъйшая польза, какую можеть принести у насъ обществу отдельный подвижникъ просвъщенія, посредствомъ своей публичной дъятельности, состоить не только въ томъ, что онъ непосредственно сообщаетъ знаніе — такой даровитый народь, какъ нашь, легко пріобретаеть знаніе, лишь бы захотыть — но еще болье въ томъ, что онъ пробуждаеть любознательность, которая у нась еще не достаточно распространена. Въ этомъ смыслъ, дозунгомъ у насъ должны быть слова поэта:

## Ты вставай, во мракв спящій брать!

Наконецъ, на людяхъ, щедро надъленныхъ природою и высоко развитыхъ наукою, есть у насъ еще обязанность, мало развлекающая силы западныхъ ученыхъ. Общество даетъ у насъ мало опоры научнымъ и человъчнымъ стремленіямъ: воспитаніе наше обыкновенно бываетъ неудовлетворительно: оно не полагаетъ твердыхъ основаній нашей будущей дъятельности, не влагаетъ въ насъ никакого сильнаго стремленія, никакого опредъленнаго взгляда на самые простые житейскіе и умственные вопросы. Потому, даже въ лю-

дяхъ наиболье даровитыхъ и развитыхъ, по уму, знанію и положенію имьющихъ презваніе быть двятелями просвыщенія, по большей части не бываеть никакихъ бодрыхъ и решительныхъ стремленій; мысли ихъ колеблются, перепутываются, двятельность не имветь никакой определенной цели; они часто готовы бывають блуждать сами въ смутномъ хаосъ недоумъній, по воль случая направляясь то туда, то сюда, не приходя и сами ни къ чему достойному вниманія, не только не проводя за собою других в какой нибудь возвышенной цели. Для нихъ бываеть нуженъ человекъ, который постоянно возбуждаль бы въ нихъ желаніе искать истинный путь, постоянно указываль бы направление ихъ деятельности, решаль бы ихъ недоумънія, который быль бы для нихъ авторитетомъ и оракуломъ. Вообще, часто бываетъ нужно возставать противъ слъпаго увлеченія авторитетами; быть можеть, настанеть время, когда люди найдуть, что могуть обходиться и безь авторитетовъ: тогда люди будутъ гораздо счастливъе, нежели были до сихъ поръ. Но пока-и это «пока» продолжится еще п'ялые в'яка-сила привычки и апатіи такъ еще сильна, что большинство чувствуеть себя спокойнымъ и увереннымъ только тогда, когда встречаеть объяснение стремленіямъ въка и ободреніе своимъ мыслямъ въ какомъ нибудь авторитетв. Особенно должно сказать это о нашемъ молодомъ обществъ. Оно не можетъ, кажется, шагу ступить безъ поддержки какой нибудь сильной отдельной личности. Явленіе, если говорить правду, само по себь прискорбное; но что жь делать, когда иначе не бываеть въ известныхъ періодахъ развитія? Поневоле надобно признать, что люди, которые были авторитетами добра и истины, заслуживають глубокой благодарности за пользу, которую принесли, за успахи, совершенные подъ ихъ вліяніемъ и пока невозможные безъ нихъ.

Такова была доля Грановскаго въ дѣлѣ нашего развитія. Онъ быль однимъ изъ сильнѣйшихъ посредниковъ между наукою и нашимъ обществомъ; очень немногія лица въ нашей исторіи имѣли такое могущественное вліяніе на пробужденіе у насъ сочувствія къ высшимъ человѣческимъ интересамъ; наконецъ, для очень многихъ людей, которые, отчасти благодаря его вліянію, пріобрѣли право на признательность общества, онъ былъ авторитетомъ добра и истины. Все это, какъ видимъ, не принадлежитъ къ числу тѣхъ спеціальныхъ заслугъ, на которыхъ зиждется слава ученаго. А

между тёмъ, въ нихъ-то именно и должно состоять истинное значение ученаго въ нашемъ обществъ. То, что стало уже второстепеннымъ дёломъ на Западъ, у насъ еще составляетъ существеннъйшій вопросъ жизни; то, чего требуетъ отъ своихъ людей Западъ, еще не требуется нашимъ обществомъ. Люди, которые скорбятъ о томъ, что наше общество, наше просвъщение и т. д. какъ двъ капли воды походятъ на западное общество, западное просвъщение и т. д., оскорбляются фактами, ръшительно созданными ихъ воображениемъ. Еслибъ мы раздълями ихъ понятия, мы, напротивъ, повсюду видъли бы поводъ къ радости: сходства между нами и Западомъ пока еще не замътно ни въ чемъ, если хорошенько вникнемъ въ сущность дъла.

Такъ, напримъръ, и Грановскій быль возможень только у насъ. Человъкъ, по природъ и образованію призванный быть великимъ ученымъ и шедшій во всю жизнь неуклонно и неутомимо по ученой дорогь, не оставиль, однако, по себь сочинений, которыми наука двигалась бы впередъ (единственное средство къ пріобретенію имени великаго ученаго на Западв, —и, между твив, каждый изъ насъ говоритъ, что онъ несомивнио былъ великимъ ученымъ и исполниль все, къ чему призываль его долгь ученаго. Кажется, такого сужденія нельзя обвинять въ подражательности западнымъ примърамъ; мы не знаемъ даже, можно ли его сдълать вразумительнымъ для нъмца или англичанина, не обрусъвшаго въ значительной степени. Такъ и во всемъ: наше общество все мъритъ своимъ аршиномъ, а вовсе не французскимъ метромъ (хотя онъ гораздо удобеће) и не англійскимъ футомъ (хотя онъ и введенъ у насъ, на словахъ). За оригинальность нашу нечего опасаться: сильнее обстоятельствы времени не будеть никто, подчиняется имъ всякій.

Однако, почему же Грановскій писаль мало и не оставиль сочиненій, двигающихъ науку впередъ? Потому, что онъ быль истинный сынъ своей родины, служившій потребностямь ся, а не себѣ. Не знаемъ, сознаваль ли онъ, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискиваетъ, отказываясь отъ своей личной ученой славы. По всей вѣроятности, онъ и не думаль объ этомъ: онъ быль человѣкъ простой и скромный, не мечтавшій о себѣ, не знавпій самолюбія; надобно даже предполагать, что онъ и не приносиль тяжкой для гордости жертвы, отказываясь отъ легко исполнимаго при его силахъ стремленія занять почетное м'єсто въ наук' капитальными трудами. Онъ просто исполняль свой долгь, употребдяя свои силы сообразно требованіямъ занимаемаго имъ положенія въ русскомъ обществъ. Положение было таково, что всъ лежавшия на немъ требованія общества и науки существенно исполнялись живымъ словомъ, — и литературная двятельность была для него только повтореніемъ, только дівломъ досуга и личной, случайной охоты повторить на бумагь то, что уже достигло своей цели посредствомъ живаго слова. Какъ профессоръ Московскаго Университета, безъ всякихъ сравненій значительній шаго изъ ученыхъ учрежденій Россіи по вліянію на жизнь общества и развитіе нашего просвъщенія, Грановскій имъль кругь діятельности, едва ли менье обширный, нежели кругь действія литературы. Непринужденность изложенія, полнота выраженія мысли, какая давалась ему живымъ словомъ, не существуеть въ литературъ. Какое же побуждение могь онъ имъть для повторенія въ искаженномъ видь того, что vже было сообщено публикъ? Онъ не нуждался въ литературъ, какъ посредницъ между нимъ и публикою. Но, однакожь, онъ долженъ быль чувствовать важность литературы, долженъ быль и на нее простирать свое вліяніе? И для этого точно также не имъль онъ надобности писать. Его высокій умъ, общирныя и глубокія познанія, удивительная привлекательность характера сделали его центромъ и душою нашего летературнаго кружка. Всв замвчательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Вліяніе Грановскаго на литературу въ этомъ отношеніи было огромно. Конечно, возможность такого дъйствія чрезъ беседу, чрезъ личныя отношенія, связывающія людей въ одинъ кружокъ, обусловливается малочисленностью нашего литературнаго сословія. Відь если разобрать хорошенько, у нась въ этомъ отношенія и до сихъ поръ существуєть порядокъ вещей, мало чемь отличный оть того, что было во времена «Беседы любителей Русскаго Слова» и «Арзамаса»: всв наши литераторы и ученые наперечеть, каждый изъ нихъ лично знакомъ со всеми остальными; это совершенно не то, что въ Германін, Франціи, Англіи, гдв они считаются сотнями и тысячами, гдв всеобщое знакомство — вещь невозможная. У насъ, если хотите, и вообще наука и литература отчасти семейное дело, и, по патріархальному обычаю, въ ней устными разговорами и тому подобными до-гуттенберговскими средствами ведется многое, что въ какой нибудь Германіи можеть существовать и обнаружить дійствіе только при помощи типографскихъ черниль.

Такимъ образомъ, Грановскій удовлетворяль всёмъ условіямъ своего положенія, обнаруживаль все свое вліяніе, не нуждаясь въ посредствъ литературныхъ трудовъ, которые были для него дъломъ второстепеннымъ. Тъмъ не менъе, литературная его дъятельность вовсе не такъ незначительна по объему, какъ полагали нъкоторые, не думавшіе, чтобъ изъ напечатаннаго Грановскимъ при жизни составились два большіе тома. Что касается важности его сочинененій и особенно духа, проникающаго всё ихъ, туть едва ли можеть быть место спору. Конечно, какъ и о всемъ на свете, объ ученомъ достоинствъ сочиненій Грановскаго существують мивнія, не совершенно согласныя. Одни, изъ благоговенія къ автору, благородная личность и чрезвычайно плодотворная діятельность котораго действительно заслуживають есевозможнаго уваженія, готовы поставить его произведенія во всёхь отношеніяхь слишкомь высоко; другіе, не принимая въ уваженіе особенныхъ требованій русскаго общества отъ науки, находять, что сочиненія Грановскаго не имъють качествъ, необходимо требуемыхъ отъ капитальнаго ученаго труда въ Германіи или Франціи. Но діло въ томъ, что разнорёчіе этихъ, повидимому, противоположныхъ сужденій существуетъ преимущественно только въ тонъ, а не въ самой мысли. Одни, по личнымъ чувствамъ своимъ къ автору, говорять о его сочиненіяхъ голосомъ любви, другіе, также по своимъ чувствамъ къ личности автора, голосомъ недовольства. Но и самые жаркіе поклонники Грановскаго хорошо понимають, что собственио въ европейской наукъ его сочинения не могутъ произвести эпохи, потому что не таково въ настоящее время призвание русскихъ ученыхъ; и самые смълые изъ возстававшихъ противъ Грановскаго признавали въ его сочиненіяхъ, кромѣ мастерскаго изложенія и другихъ литературныхъ достоинствъ, чрезвычайно замъчательную ученость и глубокомысліе \*).

Дъйствительно, сочиненія Грановскаго, напечатанныя при его жизни (сужденіе о его университетскихъ курсахъ мы должны от-

<sup>\*)</sup> Мы говоримъ, конечно, о мићніш дюдей знающихъ въ той и другой партіи, не обращая вниманія на выходии и вкоторыхъ несвёдущихъ дюдей, невёжество которыхъ было тогда же и пвобличаемо.

ложить до того времени, когда они будуть обнародованы), не будучи таковы, чтобъ ими производился перевороть въ наукѣ, какъ производился онъ трудами Гизо, Шлоссера или Нибура, показывають, однако же, въ авторѣ такія качества ума и такое обширное знаніе, что нельзя не признать его однимъ изъ первыхъ историковъ нашего вѣка, ученымъ, который былъ не ниже знаменитѣйшихъ европейскихъ историковъ; что въ Россіи не имѣлъ онъ соперниковъ, это всегда было очевидно для каждаго. Внимательное и строгое разсмотрѣніе собранныхъ нынѣ его статей убѣждаетъ вътомъ. Панегириковъ Грановскому не нужно, и потому разборъ нашъ будетъ совершенно чуждъ хвалебнаго элемента; но чѣмъ онъ безпристрастиѣе, тѣмъ несомнѣннѣе общій выводъ, теперь высказанный.

Издатели распредвлили сочиненія Грановскаго на три отділа:

1) сочиненія общаго историческаго содержанія: «О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи»; «О физіологическихъ признакахъ человіческихъ породъ»; «О родовомъ быті у древнихъ германцевъ». 2) Частныя изслідованія: «Судьбы еврейскаго народа»; «Волинъ, Іомсбургъ и Винета»; «Аббатъ Сугерій»; «Четыре историческія характеристики: Тимуръ, Александръ Великій, Людовикъ ІХ и Бэконъ», «Пісня Эдды о Нифлунгахъ» (оба эти отділа вошли въ составъ перваго тома). 3) Критическія статьи, изъ которыхъ составится второй томъ. Мы не находимъ причинъ отступать отъ этого порядка въ своемъ обозрівніи.

Рѣчь «О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи» была произнесена въ торжественномъ собраніи Московскаго Университета, въ 1852 году. Издатели справедливо почли нужнымъ дать ей первое мѣсто въ первомъ отдѣлѣ, «потому, что въ ней изложены самыя зрѣлыя понятія автора о наукѣ, которая составляла главный предметь его занятій».

Исторія принадлежить къ числу тёхъ наукъ, бъстрымъ усовершенствованіемъ которыхъ гордятся новѣйшія времена. Надобно даже сказать, что исторія, какъ мы нынѣ понимаемъ ее, какъ «изображеніе постепеннаго развитія жизни рода человѣческаго», возникла только въ послѣднія времена. Ни классическій міръ, ни средніе вѣка не знали ее въ этомъ смыслѣ. Тѣ ученые, которые назначаютъ самый древній срокъ возникновенію настоящаго понятія объ исторіи, называють отцомъ ея великаго Вико (въ началѣ

прошедшаго въка), потому что книга Боссковта (въ концъ XVII стольтія), «Трактать о всеобщей исторіи», не имветь значенія, которое хотвли придать ей нъкоторые французскіе историки. Другіе, съ большею основательностью, относять начало всеобщей исторіи къ заслугамъ Монтескье и Гердера. Еще справедливе судять тв, которые говорять, что истинное понятіе о всеобщей исторіи развито преимущественно Кантомъ, его учениками и последователями; но едва ин не бинже всехъ къ истиче то метене, что только нашему въку удалось ясно постичь идею всеобщей исторіи, потому, что только съ Гегеля, Гизо, Нибура, Шлоссера начинается дея--ниве ските сквінеровт в только въ твореніяхъ этихъ велинихъ ученыхъ и ихъ последователей мы находимъ первые значительные опыты дать человъчеству полный и точный разсказъ о его жизни. Но и эти труды, какъ ни колоссальны по своему значенію, все еще далеко не удовлетворительны. Недостатки ихъ заключаются не въ однихъ частныхъ несовершенствахъ исполненія, но еще болье въ недостаточности общаго плана, односторонности и неполноть воззрвнія на жизнь человічества. Жизнь рода человівческаго, какъ и жизнь отдельнаго человека, слагается изъ взаимнаго проникновенія очень многихъ элементовъ: кромѣ внѣшнихъ эффектных событій, кром общественных отношеній, кром науки и искусства, не мееве важны нравы, обычаи, семейныя отношенія, наконець матеріальный быть: жилище, пища, средства добыванія всвхъ техъ вещей и условій, которыми поддерживается существованіе, которыми доставляются житейскія радости или скорби. Изъ этихъ элементовъ только немногіе до сихъ поръ введены въ составъ разсказа о жизни человечества. Такъ называемая политическая исторія, то есть разсказь о войнахь и другихь громкихь событіяхъ, до сихъ поръ преобладаеть въ разсказв историковъ, между темъ, какъ на деле она имееть для жизни рода человеческаго только второстепенную важность. Исторія умственной жизни, да и то только въ тесномъ кругу немногозначительныхъ классовъ, принимающихъ дъятельное участіе въ развитіи наукъ и литературы, одна только разделяеть съ политическою исторіею право на вниманіе автора, — да и только въ немногихъ сочиненіяхъ, до сихъ поръ остающихся редкими исключеніями въ массе историческихъ книгъ: да и тутъ она играетъ второстепенную роль. Исторіи нравовъ обращаеть на себя еще гораздо менье вниманія. О матеріальныхъ условіяхъ быта, играющихъ едва ли не первую роль въ жизни, составляющихъ коренную причину почти всёхъ явленій, и въ другихъ высшихъ сферахъ жизни, едва упоминается, да и то самымъ слабымъ и неудовлетнорительнымъ образомъ, такъ что лучше было бы, еслибъ вовсе не упоминалось. Не говоримъ уже о томъ, что въ сущности вся исторія продолжаетъ быть по преимуществу сборникомъ отдёльныхъ біографій, а не разсказомъ о судьбѣ цёлаго населенія, то есть скорѣе похожа на сборникъ анекдотовъ, прикрываемыхъ научною формою, нежели на науку въ истинномъ смыслѣ слова \*).

Чёмъ ближе вникаемъ мы въ труды, совершенные понынё для исторіи, тёмъ более убеждаемся, что нынё мы имеемъ только идею о томъ, чёмъ должна быть эта наука, но едва еще видимъ первые, односторонніе опыты осуществить эту идею. Не будемъ разсматривать причинъ, по которымъ практика такъ отстала въ этомъ случае отъ теоріи: это завлекло бы насъ слишкомъ далеко; скажемъ только, что, съ одной стороны, затрудненіемъ служать скудость и необработанность матеріаловъ для исторіи тёхъ элементовъ жизни, которые до сихъ поръ упускались изъ виду. Съ другой стороны, едвали не важнёйшимъ еще препятствіемъ надобно считать узкость и отвлеченность обыкновеннаго взгляда на человеческую жизнь.

<sup>\*)</sup> Чтобы указать примёръ того, какъ тёсенъ еще горизонть всеобщей исторіи въ лучшихъ сочиненіяхъ, приводимъ иланъ сочиненія Гизо, который поняль науку шире, нежели кто нибудь изъ другихъ великихъ историковъ. Заключая первый годъ своихъ чтеній объ "Исторіи цивилизаціи", онъ дізлаетъ общій обворъ содержанія своихъ лекцій, и говорить, что предметомъ ниъ была "политическая и церковная исторія, исторія законодательства, философін и литературы". Очевидно, что этою программою, кром'й политической исторіи, занимающей первое м'ясто, обнимается только часть умственной жизни народа, многія сферы которой остались нетронутыми. О матеріальной сторон'в жизни программа и не упоминаетъ. Вообще, Гиво часто повторяетъ, что излагаетъ исторію "внутренней жизни человіна и его отношеній къ другимъ людямъ": объ исторіи отношеній человіна къ природі и не упоминается, а между тъмъ, въ природъ источники человъческой жизни и вся жизнь кореннымъ образомъ опредъляется отношеніями къ природъ. Само собою разумъется, что мы указываемъ на Гизо не за тъмъ, чтобы укорять его за односторонность, а, напротивъ, потому, что онъ въ смыслъ, занимающемъ теперь насъ, стоитъ выше другихъ историковъ нашего времени. Программа Шлоссера, другаго замъчательнъйшаго историка по общирности взгляда на содержаніе своей науки, немногимь отличается отъ программы Гизо.

Антропологія только еще начинаєть утверждать своє господство надъ отвлеченною моралью и одностороннею психологією.

Какъ всв еще не установившіяся науки, исторія часто испытываеть изм'вненія, состоящія въ томь, что вниманіе изслідователей постепенно обращается то на одинь, то на другой изъ элементовъ науки, которые прежде были забываемы. Речь Грановскаго имъеть своимъ главнымъ предметомъ одно изъ значительнъйшихъ пріобретеній, доставленных исторіи союзомъ съ естественными науками, которыхъ прежде не котела она знать. При той чрезвычайной важности, какую играеть въ жизни и должна пріобресть въ исторіи натуральная сторона человіческаго быта, понятно, что вліяніе естественных в наукъ на исторію должно современемъ сдівдаться нензивримо сильнымъ. Въ настоящее время еще очень немногіе историки предчувствують это. Грановскій принадлежаль къ числу ихъ. Въ очеркъ, который могъ быть только плодомъ глубокаго изученія, соединеннаго съ рідкою проницательностью, изобразивъ развитіе идеи всеобщей исторіи до великаго Нибура, давшаго въ первый разъ прочныя основанія исторической критикв, Грановскій сосредоточиваеть мысль на новой эрт, возникающей для науки отъ приложенія къ ней великихъ результатовъ, достигаемыхъ естествознаніемъ. Поводомъ къ этому эпизоду послужилъ ему вопросъ о значении человъческихъ породъ, который раньше другихъ разръшенъ теперь съ некоторою степенью удовлетворительности.

«Заслуга Нибура-говорить Грановскій-не ограничилась введеніемъ новыхъ и точныхъ прісмовъ критики. Еще будучи юношею, въ частной перепискъ своей, онъ высказалъ несколько смелыхъ и плодотворныхъ мыслей о необходимости дать исторіи новыя, заимствованныя изъ остоствознанія основы. Историческое значение человаческих породъ не ускользную отъ его вниманія; но ему не приведось развить вполнів и приложить къ ділу свои предподоженія объ этомъ столь важномъ предметь.... Около того же времене, вопросъ о породахъ началъ занимать пытливые умы вив Германіи. Форісль, братья Тьерри и другіе ученые старались объяснить отношенія различныхъ народностей, преемственно господствовавшихъ на почей Франціи и Англіи. Они озареле яркимъ светомъ начало средневековыхъ народовъ и обществъ, но не решились переступить чрезъ обычныя грани историческихъ взследованій в оставым въ сторонъ физіологическія признаки техъ породъ, которыхъ историчесвія особенности были ими тщательно опреділены. Надобно было, чтобы натуралисть подаль наконець голось противь такого стесненія нашей науки и указаль на связь ее съ физіологіею. Въ 1829 году Эдвардсъ издаль письмо свое въ Амедею Тьерри о физіологическихъ признакахъ человаческихъ по-

родъ и отношеній ихъ въ исторіи. Высказанныя имъ по этому поводу мысли были приняты съ общимъ одобреніемъ, но до сихъ поръ еще не принесли желаемой пользы.... Уступки, сдъланныя историками новымъ требованіямъ, были большею частью вившнія. Дальнівшее упрямство, впрочемь, невозможно, н исторія, по необходимости, должна выступить изъ круга наукъ филолого-воридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на общирное поприще естественных наукъ... Лействуя за одно съ антропологією, она доджна обозначить границы, до которыхь достигали въ развитіи своемъ великія породы человъчества, и показать намъ ихъ отличительныя, данныя природою и проявленныя въ движенія событій, свойства.... Но не одною этою только стороною граничить исторія съ естествознанісиъ. Еще древніе замітили рішительное вліяніе географическихъ условій, климата и природныхъ опреділеній вообще на судьбу народовъ. Монтескьё довель эту мысль до такой крайности, что принесъ ей въ жертву самостоятельную деятельность человеческаго духа. Несмотря на то, отношеніе человіка къ занимаемой имъ почві и ихъ взаимное дійствіе другь на друга еще никогда не были удовлетворительнымъ образомъ объяснены. Великое твореніе Карла Риттера, принимающаго землю за «храмину, устроенную Провиденіемъ для воспитанія рода человеческаго», проложело, конечно, новые NYTH RCTOPHEAM'S HAMIETO BREMENH; HO MHOFIE IN BOCHOLISOBRANCE STRME TRYLными путями и предпочли ихъ прежнимъ, пробитымъ безчисленными предпественниками тропинкамъ? Вошедшій теперь въ употребленіе обычай снабжать историческія сочиненія географическими введеніями, заключающими въ себь характеристику театра событій, показываеть только, что значеніе и успахи сравнительнаго земловидинія обратили на себя вниманію историкови и заставиди ихъ измѣнить нѣсколько форму своихъ произведеній. Самое содержаніе немного вынграло отъ этого нововведенія. Географическіе обзоры, о которыхъ мы упомянули, рідко соединены органически съ дальнійшимъ изложеніемъ. Предпославъ труду своему бёглый очеркъ описываемой страны и ея произведеній, историкъ съ спокойною совистью переходить къ другимъ, болие знакомымъ ему предметамъ и думаетъ, что вполна удовлетворилъ современнымъ требованіямъ науки. Какъ будто дъйствіе природы на человака не есть постоянное, какъ будто оно не видоизмъняется съ каждымъ великимъ шагомъ его на пути образованности? Намъ еще далеко не известны все таниственныя нити, привязывающія народъ къ Земль, на которой онъ вырось и изъ которой заимствуеть не только средства физического существованія, но значительную часть свояхъ нравственныхъ свойствъ. Распределение произведений природы на поверхности земнаго шара находится въ теснейшей связи съ сульбою гражданскихъ обществъ. Одно растеніе условиваетъ иногда цізый быть народа. Исторія Ирландін была бы, безспорно, иная, если бы картофель не составляль главнаго пропитанія для ея жителей...»

Всявдъ затвиъ Грановскій указываеть на важнвишія ивста статьи г. Бэра, одного изъ твхъ ученыхъ, которыми можемъ мы гордиться, «О вліяніи вившней природы на соціальныя отношенія отдвльныхъ народовъ и исторію человічества». Это сочиненіе ке

обратило у насъ на себя того вниманія, какого заслуживаеть. Грановскій и въ этомъ случав, какъ въ очень многихъ другихъ показаль себя человѣкомъ, который далеко превышаеть другихъ знаніемъ всего, что совершается въ наукв, и способностью оцѣнивать по достоинству фазисы ея современнаго развитія. Вообще, даже большая часть людей, стоящихъ у насъ во главв умственнаго движенія, живутъ, по мѣткому житейскому выраженію, еще «заднимъ числомъ» и считають новѣйшимъ то, что въ движеніи науки было новымъ десять или двадцать лѣтъ тому назадъ. Слова Пушкина о русскихъ книгахъ, что въ нихъ «русскій умъ зады твердитъ», остаются справедливыми до сихъ поръ, и сочиненія Грановскаго принадлежатъ къ небольшому числу исключеній изъ этого правила: изъ его словъ дѣйствительно можно «узнавать судьбу земли» \*).

Переходя отъ фактовъ, долженствующихъ служить содержаніемъ исторів, къ основаніямъ общаго воззрѣнія на эти факты или методу науки, Грановскій опять показываетъ, что въ новѣйшее время понятіе объ этомъ вопросѣ также уяснились. Попытки спекулативнаго построенія исторіи, фаталистическое воззрѣніе и, съ другой стороны, стремленіе ограничиться простымъ переложеніемъ лѣтописныхъ сказаній на современный языкъ обнаружили свою неудовлетворительность. Какой же методъ должна принять исторія? Союзъ

<sup>\*)</sup> Сокровища роднаго слова (Замътятъ важные умы) Для лепетанія чужаго Пренебрегли безумно мы. Мы любимъ музъ чужихъ игрушки, Чужихъ нарвчій погремушки, А не читаемъ внигъ своихъ. Да гдв жь онв? давайте ихъ! . . . . . . . . . . . . . И гдв жь мы первыя позванья И мысли первыя нашли? Гдв поввряемъ испытанья, Гдъ узнаемъ судьбу земли? Не въ переводахъ одичалыхъ, Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ, Гдъ русскій умъ и русскій дукъ Зады твердить и лжеть за двухъ. (Отрывки изъ альбома Онъгина).

съ точными науками долженъ помочь ей и въ этомъ дёлё говоритъ Грановскій:

«Ни одно изъ исчесленныхъ нами воззрвній на исторію не могло привести къ точному методу, недостатокъ котораго въ ней такъ очевиденъ. Усовершенствованный, иле лучше сказать, созданный Нибуромъ способъ вритики приносить величайщую пользу при разработий источниковъ извистнаго рода, но отнюдь не удовлетворяеть потребности вы приложимомы къ полному составу науки методъ. Въ этомъ случат, исторія опять должна обратиться въ естествовъдънію и заимствовать у него свойственный ему способъ изследованія. Начало уже сділано въ открытыхъ законахъ исторической аналогіи. Остается идти далве на этомъ пути, раздвигая, по возможности, тесные преділы, въ которыхъ до настоящаго временя заключена была наша наука. У исторін дві стороны: въ одной явияется намъ свободное творчество духа чедовеческаго, въ другой-независимость отъ него. Новый методъ долженъ возневнуть изъ внемательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ яхъ взаимодъйствін. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ основныхъ началь, т. е. до яснаго знанія законовь, опредвіяющихь движеніе исторических событій. Можеть быть, им найдемь тогда вь этомъ движенін правильность, которая теперь ускользаеть оть нашего вниманія. Въ разсматриваемомъ нами вопросъ статистика опередида исторію. «Въ противопо-«ложность принятымъ мизніямъ-говорить Кетле-факты общественные, опре-«дъляемые свободнымъ произволомъ человъка, совершаются съ большею пра-«вильностью, нежели факты, подверженные простому действію физических» «причинъ. Исходя изъ этого основнаго начала, можно сказать, что нравствен-«ная статистика должна отнынь занять мысто вы ряду опытныхы наукь». Мы не въ правъ сказать того же объ исторіи. Пока она не усвоить себъ надлежащаго метода, ее нельзя будеть назвать опытною наукою».

Но къ чему же должна вести человъка исторія? Конечно, наука не можеть быть подчиняема внёшнимъ требованіямъ, ея истины не должны быть искажаемы въ угодность частнымъ и временнымъ интересамъ. Въ этомъ заключается справедливость аксіомы—«цёль науки есть саман наука». Но каждое знаніе обращается во благо человъку, и рвеніе, съ которымъ разработывается та или другая отрасль науки, зависить отъ того, въ какой мъръ удовлетворнеть она той или другой, нравственной или житейской, умственной или матеріальной потребности челевъка. Каждое знаніе оказываеть вліяніе на жизнь, и исторія, наука о жизни человъчества, не должна остаться безъ вліянія на его жизнь; и кто захочеть нынъ трудиться надъ безполезнымъ для человъка?

«Современный намъ историкъ не можеть отказаться оть законной потребности нравственнаго вліянія на своихъ читателей. Вопросъ о томъ, каколо-

рода должно быть это вліяніе, тесно связань съ вопросомь о пользів исторія вообще.... Очевидно, что практическое значение исторіи у древнихъ, основанное на возможности непосредственнаго примъненія ея уроковъ къ жизни, не можеть иметь места при сложномъ организме новыхъ обществъ. Къ тому же, однообразная игра страстей и заблужденій, искажающихъ судьбу народовъ, привела многихъ въ заключенію, что историческіе опыты проходять безплодно, не оставляя поучительного следа въ памяти человеческой.... Темъ не мене, вельзя отрицать въ массахъ навестнаго историческаго смысла, более или менье развитаго на основани сохранившихся преданій о прошедшемъ ... Приведенныя нами выше слова Кетле о статистики со временеми получать приложение н въ нашей наукт. Ей предстоить совершить для міра нравственныхъ явленій тоть же подвегь, какой совершень естествовидиновь въ принадлежащей ему области. Открытія натуралистовъ разсіяли віковые и вредные предразсудки, затићвавшіе взглядь человћка на прероду: знакомый съ ея двиствительными сывами, онъ пересталь принясывать ей несуществующія свойства и не требуеть оть нея невозможныхъ уступокъ. Уясненіе историческихъ законовъ приведеть въ результатамъ такого же рода. Оно положить конецъ несбыточнымъ теоріямъ и стремленіямъ, нарушающимъ правильный ходъ общественной жизни, вбо облачить ихъ противорачіе съ вачными цалями, поставленными человаку Провиденить. Исторія сявлается, въ высшемъ в общиривищемъ смысле, чемъ у древних, наставницею народовъ и отдъльныхъ лицъ и явится намъ, не какъ отрезанное отъ насъ прошедшее, но какъ цельный организмъ жизни, въ которомъ прошедшее, настоящее и будущее находятся въ постоянномъ между собою взаимодъйствін: «Исторія—говорить американець Эмерсонь—не долго «будеть безплодною книгою. Она воплотится въ каждомъ разумномъ и правди-«вомъ человъкъ. Вы не станете болье исчислять заглавія и каталоги прочи-«танных» вами внигь, а дадите мей почувствовать, какіе періоды пережиты «вами. Каждый изъ насъ долженъ обратиться въ полный храмъ славы. Онъ «ДОЛЖЕНЪ НОСЯТЬ ВЪ СЕБЪ ДОПОТОПНЫЙ МІРЪ, ЗОЛОТОЙ ВЪКЪ, ЯБЛОКО ЗНАНІЯ, ШО-«ходъ Аргонавтовъ, призваніе Авраама, построеніе храма, начало христіан-«ства, средній вікъ, возрожденіе наукъ, Реформацію, открытіе новыхъ земель, «возникновеніе новыхъ знаній и новыхъ народовъ. Надобно, однимъ словомъ, чтобы есторія слидсь съ біографією самого читателя, превратилось въ личное **«его** воспоминаніе....»

И за этимъ воззрвніемъ, постигаемомъ еще немногими, но равно принадлежащемъ всякому истинно современному историку, Грановскій тотчасъ же выражаетъ самъ себя, быть можетъ, вовсе не сознавая, что говорить уже о себв, характеризуетъ отгівнокъ воззрівнія, возводимый до просвітленія грустной науки его кроткою и любящею личностью:

«Даже въ настоящемъ, далеко не совершенномъ видъ своемъ, всеобщая всторія, болье чъмъ всякая другая наука, развиваетъ въ насъ върное чувство дъйствительности и ту благородную терпимость, безъ которой нъть истинной оцівни людей. Она показываеть различіе, существующее между візчными, безусловными началами нравственности и ограниченнымъ пониманіемъ этихъ началь въ данный періодъ времени. Только такою, мірою должны мы мірять діла отжившихъ поколіній. Шиллеръ сказаль, что смерть есть великій примиритель. Эти слова могуть быть отнесены къ нашей наукі. При каждомъ историческомъ проступик, она приводить обстоятельства, смягчающія вину преступника, кто бы ни быль онъ—пілый народъ или отдільное лицо. Да будеть намъ позволено сказать, что тоть не историкъ, кто не способенъ перенести въ прошедшее живаго чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отділенномъ отъ него віжами вноплеменникі. Тоть не историкъ, кто не съуміль прочесть въ изучаемыхъ виъ літописяхъ и грамотахъ начертанныя въ нихъ яркими буквами истаны: въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человіства есть искупительныя, видимыя намъ на разстояніи столітій стороны, и на дий самаго грішнаго предъ судомъ современняковъ сердца тактся одно какое нибудь лучшее и чистое чувство...»

Мы такъ долго останавливались на этой рвчи, приводили изъ нея столько отрывковъ не потому только, что она двйствительно принадлежитъ къ числу произведеній, какихъ немного въ цвлой нашей литературв: мы считали также нужнымъ, чтобы читатель имвлъ передъ глазами примвръ, на которомъ могъ бы провврять справедливость сужденія, которое необходимо высказать прямымъ образомъ о собственно ученой сторонв сочиненій Грановскаго. Мы упоминали, что некоторые смотрвли на нее съ недовврчивостью и если не решались, по инстинктивному сознанію своей слабости въ научномъ двлв и своей неправоты, высказывать сомненій открыто, то не упускали случаевъ ввернуть какой нибудь такиственный намекъ объ этомъ предметв. Мы помнимъ даже, что одинъ полубездарный компиляторъ, открывшій,

## Разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ,

что Англія обширнъе Россіи, и тъмъ заставившій иныхъ возъимъть выгодное мнъніе о его знаніяхъ,—помнимъ, что онъ въ какой-то географической или статистической статейкъ дерзнулъ вставить замъчаніе, что Тамерланъ былъ ничтожный человъкъ, котораго могутъ считать достойнымъ вниманія исторіи только тупоумные и безнравственные люди. Вы можетъ быть, и не догадались, что это былъ смертный приговоръ Грановскому, избравшему Тимура предметомъ одной изъ своихъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ 1851 году. Возражать подобнымъ приговорщикамъ, конечно, не стоитъ; но нравственное уродство доходитъ иногда до такой нельшоста.

что интересно бываеть разсмотръть причины, его образованія. Ценители литературныхъ произведеній разделяются на два класса: одни имъютъ настолько ума и знанія, что могутъ судить о предметь по его внутреннимъ качествамъ, понимать сущность дъла, другіе неспособны въ этому, по недостаточному знакомству съ дѣдомъ или по непроницательности взгляда. Что-жь остается дълать последнимъ, когда они одарены такимъ самолюбіемъ, что непременно хотять делать приговоры о вещахъ, сущность которыхъ не доступна ихъ пониманію? Они хватаются за вибшніе признаки и. напримъръ, если дъло идетъ о поэтическомъ произведении, руководятся именемъ автора: прочтите имъ «Бориса Годунова», сказавъ, что эту драму написаль бездарный человъкъ, они ръшать, что драма плоха; прочтите «Таньку, разбойницу Ростокинскую», сказавъ, что романъ этотъ написалъ г. Лажечниковъ, и они скажутъ, что романъ хорошъ. Это люди простые и невзыскательные. Когда ръчь пойдеть объ ученыхъ предметахъ, иные судьи руководствуются болве замысловатыми основаніями: вёдь ученость дело мудреное. За то примъты, по которымъ она узнается непонимающими ее людьми, очень ясны, такъ что ошибка невозможна: непонятный языкъ, тяжелое изложеніе, множество безполезныхъ ссылокъ, заносчивость автора, присвояющаго себв все, что сделано другими. Особенно последнее качество полезно: есть люди, которые поверять вамъ на слово, если вы скажете, что вы первый открыли, что Александръ Македонскій поб'ёдиль персовъ, и жестоко будете изобличать вашихъ предшественниковъ, которые всв ошибались и и не понимали, что Александръ Македонскій быль герой. Вы можете иныхъ увърить даже въ томъ, что не Колумбъ, а вы открыли Америку: въдь увърилъ же въ этомъ очень многихъ Америкъ Веспуцій. Но горе вамъ во мевнім этихъ знатоковъ, если вы не хотите окружать себя ореоломъ педантизма, если вы съ уваженіемъ отзываетесь о другихъ ученыхъ, занимавшихся однимъ съ вами предметомъ, говорите, что истина, ими открытая, дъйствительно есть истина, если вы не выставляете заботливо различія между тімь, что въ вашемъ сочиненіи принадлежить къ прежнимъ пріобрівтеніямъ науки и что принадлежить собственно вамъ, -- тогда знатоки, о которыхъ мы говоримъ, съ перваго же разу поймутъ, въ чемъ дъло, и догадаются, что вы человъкъ неученый, поверхностный, что вы только переписываете чужіе труды, что у вась ніть самостоятельнаго взгляда, и т. д. и т. д., Очень жаль что такимъ знатокамъ не вздумалось оцънить творенія Гизо, Августина Тьерри, Маколея: мы узнали бы, что всь эти писатели были люди малосвъдущіе, поверхностные компиляторы. Да и Шлоссеръ не ущелъ бы отъ этого строгаго, но справедливаго приговора: въдь у него на каждой страницъ встръчается фраза «въ этомъ случать я совершенно согласенъ съ мивніемъ такого-то и лучшаго ничего не умью сказать, какъ повторить его слова», послъ чего слъдуетъ длинная выписка.

Грановскій не напечаталь при жизни такихъ общирныхъ и капитальныхъ сочиненій, которыя могли бы, по своему значенію для начки, быть сравниваемы съ твореніями великихъ писателей, нами названныхъ. Надобно думать, что издание его университетскихъ курсовъ значительно изменить это отношение. Но неть надобности ждать, пока его левцін будуть напечатаны чтобы им'єть полное право признать въ немъ не только ученаго, имфвшаго огромное значеніе для Московскаго Университета, русской литературы, русскаго просвъщенія вообще, признать въ немъ не только перваго изъ немногочистеннаго круга ученыхъ, занимающихся у насъ всеобщею исторією, но и одного изъ замічательній шихъ между современными европейскими учеными по общирности и современности знанія, по широть и върности взгляда и по самобытности воззрвнія. Та небольшая статья, обзоръ которой такъ долго занималь нась, одна можеть доставить достаточныя доказательства тому. Мы нарочно выбрали не другое какое нибудь сочинение, имъющее болье серьёзную внышность, а именно эту рычь, написанную очень легко и популярно, безъ всякихъ вившнихъ признаковъ учености и глубокомыслія, чтобы примеръ быль темъ убъдительные. Если въ форму академической рычи, которая почти всегда остается наборомъ незначительныхъ общихъ фразъ, Грановскій внесъ глубокое и новое содержаніе и самостоятельную идею, то темъ скорве можно убедиться, что въ его трудахъ болье спеціальных эти достоинства были всегда неотъемлемыми качествами. Взглянемъ же на ученое достоинство ръчи, съ содержаніемъ которой тоть, кто не иміль случая прочесть ее прежде, могь ознакомиться чрезъ наши извлеченія.

Читателю, знакомому съ современною историческою литературою, хорошо извъстно, какъ немногіе изъ нынъшнихъ историковъ

успъли понять необходимость того широкаго взгляда, который внесенъ въ науку Шлоссеромъ и Гизо. Творенія Ранке, Прескотта, Маколея отличаются великими достоинствами; быть можеть, въ нъкоторыхъ отношеніяхъ, эти писатели должны быть поставлены выше Гизо и самого Шлоссера. Но по той тесной программе, которою они считають возможнымъ ограничивать науку, они принадлежать прежнему направленію, обращавшему вниманіе почти исключительно на политическую исторію. Самъ Гегель, этотъ столь широкій умъ, въ сущности еще не выходиль изъ ея тесныхъ границъ. После такихъ примеровъ, надобно ли говорить о второстепенныхь ученыхь? Почти всё они продолжають держаться рутины. Слабые признаки того, что программа Гизо и Шлоссера сделается общею программою историческихъ трудовъ, видимъ въ томъ, что уже довольно часто одинь и тоть же человъкъ пишеть равно основательныя сочиненія по политической исторіи и по исторіи литературы: въ примъръ, укажемъ на Маколея и Гервинуса. Но эти дев отрасли одной науки продолжають оставаться для него различными науками, изъ которыхъ одной такъ же мало дъла до другой, какъ летъ тридцать тому назадъ физіологіи мало было дела до химін. И зам'єтимъ, что такая разд'єденность, такъ стесняющая горизонть исторіи, не есть только недостатокъ выполненія, допускаемый этими историками по трудности въ одно время обнять своими изследованіями съ равною полнотою ту и другую отрасль историческихъ матеріаловъ: нътъ, она допускается не слабостью исполнительныхъ силъ автора, а преднамфренно принимается его мыслью, какъ граница полагаемая идеею самой науки: историкъ не то, чтобы не могь — онъ просто не находить побужденія, не хочеть дать своимъ изследованіямъ более широкій объемъ. Рутина еще очень сильна. Грановскій, напротивъ того, видить, что даже и та болве широкая программа науки, которая у Шлоссера и Гизо до сихъ поръ остается смёлымъ нововведеніемъ, должна быть еще расширена присоединеніемъ къ политическому и умственному элементамъ народной жизни натурнаго элемента; мало того, что онъ требуетъ расширенія границъ науки, нынёшняя односторонность которой чувствуется очень немногими, онъ видить, что она должна стать на новомъ, прочномъ основаніи строгаго метода, котораго ей до сихъ поръ недостаетъ. Надобно ли говорить, что этимъ предсказаніемъ обозначается начало совершенно новой эпохи въ наукъ?

Не должно обманываться темь, что Грановскій ссылается въ этихъ случаяхъ на г. Бэра, Кетле, Эмерсона: надобно только присмотреться къ его речи, чтобы увидеть туть нечто совершенно другое, нежели простое заимствование мыслей у того или другаго ученаго. Видно, что мысль крвико принадлежить самому Грановскому, и цитаты имъють цълью только доказать, что не онъ одинъ такъ думаетъ, что мысль, имъ высвазанная, не его личная выдумка, а выводъ изъ нынёшняго положенія науки, ділаемый каждымъ проницательнымъ человъкомъ. Только у людей, которымъ инстинктъ говорить, что, во всякомъ случав, несмотря на всв видимыя уступки своей собственности другимъ, они останутся довольно богаты, бываеть это стремленіе указывать на людей, высказывавшихь ту же самую мысль, которая кажется имъ справедливою. И, действительно, кто вникнеть въ понятія Грановскаго, тоть увидить, что они глубоко самостоятельны и прочувствованы имъ часто гораздо поливе и глубже, нежели теми людьми, на которыхъ онъ ссылается. Примъръ у насъ передъ глазами: для Эмерсона мысль о значени исторін далеко не имветь той важности, какую придаеть ей Грановскій. Надобно еще замітить, что существенныя пріобрітенія наукою делаются не другимъ какимъ либо способомъ, какъ темъ, что къ данной наукъ прилагаются истины, выработанныя другою наукою. Такъ, химія обязана своими успѣхами введенію количественнаго метода, заимствованнаго изъ математики; нравственныя науки нынв подчиняются историческому методу и, безъ сомивнія, много отъ него выиграютъ. Это до такой степени справедливо, что новая эпоха въ наукъ создается чаще всего не спеціалистомъ, который слишкомъ привыкъ къ рутинъ и обыкновенно отличается оть своихъ сотоварищей только большимъ или меньшимъ объемомъ, но не существеннымъ различіемъ въ содержаніи знанія, - преобразователями науки бывають обыкновенно люди, первоначально занимавшіеся другою отраслью знанія; такъ, наприм'връ, Декарть, Лейбницъ, Кантъ были математики, Адамъ Смитъ профессоръ словесности и логики, и т. д. Причина тому очень проста: человекъ, приступающій къ глубокому изследованію съ запасомъ знаній, чуждыхъ другимъ ученымъ, легче замечаетъ въ новомъ предмете стороны, ускользающія отъ ихъ вниманія. Свобода отъ рутины также много значить.

Изъ спеціалистовъ обыкновенно только немногіе обладають этими

качествами, необходимыми для того, чтобы пролагать въ наукѣ новые пути: солидными знаніями въ наукахъ, которыя не поставлены обычаемъ въ число такъ называемыхъ вспомогательныхъ наукъ, и отсутствіемъ рутины. Грановскій принадлежаль къ этимъ немногимъ избранникамъ, и кто внимательно всмотрится въ его сочиненія, которыя, по свидѣтельству всѣхъ знавщихъ его, далеко не могутъ еще назваться полнымъ отраженіемъ его богато одаренной личности,—тотъ убѣдится, что и эти немногіе и небольшіе трактаты даютъ уже несомнѣнное доказательство того, что Грановскій, если бы цѣлью его дѣятельности была личная слава, могъ бы стать на ряду съ такими людьми, какъ Нибуръ, Гизо, Шлоссеръ. Но у него была другая цѣль болѣе близкая къ потребностямъ его родины: служеніе отечественному просвѣщенію, — и благословенна память его, какъ одного изъ могущественнѣйшихъ и благороднѣйшихъ дѣятелей на этомъ священномъ поприщѣ.

Мы не будемъ теперь подробно разбирать остальныхъ сочиненій Грановскаго, пом'єщенных въ первомъ том'є: каждое изъ нихъ было въ свое время основательно разсмотрено нашею ученою критикою, и развъ немногія замьчанія должно было бы прибавить относительно того или другаго въ отдельности къ сказанному уже въ нашихъ журналахъ. Конечно, теперь, когда эти сочиненія возможно обозръвать въ ихъ связи, яснье прежняго становятся идеи, одушевлявшія Грановскаго, какъ ученаго писателя; но для того, чтобы характеристика ихъ духовнаго единства была полна и всесторонна, надобно дождаться появленія втораго тома, или, что будеть еще лучше, изданія его университетскихъ курсовъ. Мы такъ и сдвлаемъ: если, давая намъ второй томъ, издатели выскажутъ, какъ мы ожидаемъ, надежду, что печатаніе университетскихъ курсовъ не замедлится, мы будемъ ждать этихъ курсовъ; если же не выскажется эта увъренность, что за вторымъ томомъ скоро явятся третій и савдующіе, мы должны будемъ ограничиться разсмотръніемъ двухъ изданныхъ томовъ, какъ отдельнаго целаго. Тогда всетаки нашъ обзоръ будетъ полнве, нежели могь бы быть въ настоящее время. Итакъ, теперь мы должны сказать только по нъскольку словъ объ отдъльныхъ статьяхъ, вошедшихъ въ составъ изданнаго тома.

За «Рѣчью о значеніи исторіи» слѣдуеть переводъ письма извістнаго натуралиста Эдвардса къ Августину Тьерри «О физіоло-

гическихъ признакахъ человъческихъ породъ и ихъ отношенія къ исторіи», съ довольно общирными примъчаніями и предисловіемъ самого Грановскаго. Въ настоящемъ изданіи, эта статья представляется какъ бы приложеніемъ къ «Рѣчи объ исторіи», говорящей, между прочимъ, объ ученомъ значеніи письма Эдвардса. Прекрасный разборъ этого труда и вмъстъ «Рѣчи» Грановскаго былъ помъщенъ г. Кудрявцевымъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1853 г., томъ LXXXVII).

Статью «О родовомъ бытв у древнихъ германцевъ» мы недавно имели случай разсматривать, говоря о III-мъ томе «Историко-юридическаго Архива», въ которомъ она была помъщена. Здъсь прибавимъ только, что она дъйствительно составила эпоху въ преніяхъ о родовомъ и общинномъ бытв. Изследователи наши увидели необходимость придать болье точности своимъ понятіямъ объ этомъ важномъ вопросв нашей исторіи и заняться ближайшимъ сравненіемъ формъ нашей общины съ подобными явленіями у другихъ славянскихъ племенъ и другихъ европейскихъ народовъ: тогда только решится, до какой степени надобно считать явленія такъ называемаго родоваго быта спойственными исключительно нашей исторіи, и на сколько въ нихъ общаго съ твиъ, что представляетъ исторія другихъ народовъ; рішится также, которое изъ двухъ различныхъ воззреній на эти явленія ближе къ истине: то ли, которое существованіе родоваго быта признаеть продолжающимся до Владиміра и Ярослава и даже далве, или то, которое утверждаеть, что во времена, съ которыхъ начинаются наши историческія преданія, родовой быть уже распался, выділивь изь себя семью и превратись въ союзъ отдёльныхъ семей, общину. Факты, указанные Грановскимъ, продели много света на это дело и подагаютъ конецъ многимъ ошибочнымъ мнвніямъ о совершенномъ, будто бы, различін славянской общины оть общинь, какія застаеть исторія у германскихъ и кельтскихъ племенъ.

До опредъленія своего профессоромъ исторіи при Московскомъ Университеть, покойный Грановскій, тогда еще ничьмъ неизвъстный молодой человькъ, написалъ нъсколько статей для «Библіотеки для Чтенія». Каждый знастъ, какимъ передълкамъ редакція этого журнала подвергала печатаемыя въ немъ сочиненія, и издатели поступили очень благоразумно, рышившись не вносить въ собраніе сочиненій Грановскаго его статей, помыщенныхъ въ «Библіо-

текъ для Чтенія», «не будучи въ состояніи отдълить отъ нихъ чужаго нароста и отличить тъ измъненія, которыя сдъланы въ нихъ самою редакцією журнала». Они перепечатали только первую изънихъ: «Судьбы еврейскаго народа», чтобы дать примъръ начальныхъ трудовъ Грановскаго по наукъ, лучшимъ представителемъ которой былъ онъ у насъ впослъдствіи времени.

Два изследованія: «Волинъ, Іомсбургъ и Винета» и «Аббатъ Сугерій», писанныя для полученія ученыхъ степеней, имъють много общаго: оба они, въ угодность обычаю, облечены формою спеціализма, которой не любилъ Грановскій, и могутъ совершенно удовлетворить строгихъ ценителей внешнихъ признаковъ учености. Оба одинаково имъютъ предметомъ спеціальные вопросы всеобщей исторіи, обработку которыхъ Грановскій вообще не считаль дімомъ. долженствующимъ лежать на русскомъ ученомъ, занимающемся всеобщею исторіею. Онъ выражался объ этомъ такъ: «Одно изъ «главных» препятствій, мізшающих» благотворному дізйствію исто- крін, заключается въ пренебреженін, какое историки оказываютъ «обыкновенно въ большинству читателей. Они, повидимому, пишутъ «только для ученых», какъ будто исторія можеть допустить такое «ограниченіе, какъ будто она по самому существу своему не есть «самая популярная изъ всёхъ наукъ, призывающая къ себё «всъхъ и каждаго. Къ счастію, узкія понятія о мнимомъ достони-«ствъ науки, унижающей себя исканіемъ изящной формы и обще-«доступнаго изложенія, возникшія въ удушливой атмосферъ ив-«мецкихъ ученыхъ кабинетовъ, несвойственны русскому уму, лю-«бящему свъть и просторъ. Цъховая, гордая своею исключительностью наука не вправъ разсчитывать на его сочувствіе». Оффиціальная цізль, съ которою написаны оба изслідованія, поставила Грановскаго въ необходимость сделать уступку обычнымъ требованіямъ, и, сохранивъ общедоступность и интересность въ наложеніи, давъ своимъ частнымъ темамъ такое значеніе, что онъ получили непосредственное отношение къ историческимъ вопросамъ дъйствительной важности, онъ снабдиль ихъ аппаратомъ спеціальной учености въ разныхъ эпизодическихъ отступленіяхъ и многочисленныхъ примъчаніяхъ. Рутинисты не могли указать никакого недостатка въ этомъ отношеніи, хотя и старались найти его, зная мижніе Грановскаго о рутинь. Они были побъждены собственнымъ оружіемъ, и когда одинъ изъ ихъ аколитовъ отважился было-въроятно, безъ совъта старъйшинъ—выступить гверильясомъ противъ «Аббата Сугерія», воображая, что разбирать ученыя сочиненія такъ же легко, какъ переписывать чужія лекціи, г. Бабстъ обнаружилъ крайнюю несостоятельность внушеній, которымъ поддался этотъ отважный ученый.

«Четыре историческія характеристики», публичныя лекців, читанныя въ 1851 году, были приняты публикою съ обычнымъ восторгомъ. Въ самомъ дёлё, онё соединяють вёрность ученаго пониманія съ увлекательнымъ изложеніемъ; особенно лекція объ Александрё Македонскомъ возвышается до истинной поэзіи: едва ли кто нибудь изобразилъ личность геніальнаго юнощи съ такою вёрностью и такимъ блескомъ, какъ Грановскій.

Лекціямъ о Тимурѣ, Александрѣ Македонскомъ, Людовикѣ IX и Бэконѣ не уступаетъ достоинствомъ статья, заключающая первый томъ: «Пѣсни Эдды о Нифлунгахъ». Г. Кудрявцевъ справедливо называетъ этотъ очеркъ «мастерскимъ» и указываетъ на него, какъ на «образчикъ того, съ какою любовью и съ какимъ зна-«ніемъ дѣла занимался профессоръ изученіемъ литературныхъ па-«мятниковъ въ связи съ исторіею».

# полемическія красоты.

### коллекція первая.

КРАСОТЫ, СОВРАННЫЯ ИЗЪ

## "РУССКАГО ВЪСТНИКА".

Гитарь, богиня, восной Ахиллеса. Иліада, переводъ Гитанча. Півсия І., ст. 1.

I.

«Современникъ» распался на партін, несогласныя между собою почти что ни въ чемъ. Наши собратья по литературъ давно намекали объ этомъ, уличая одну статью нашего журнала въ противорвчім съ другою. Недоставало только собственнаго признанья. Явилось и оно. Безъименный авторъ статей, занявшійся съ нынёшняго года отделомъ «Внутренняго Обозренія» въ нашемъ журнале, публично объявиль, что ему неть никакого дела до мивній другихъ сотрудниковъ «Современника», что они пусть противоречать ему, сколько хотять, въ своихъ статьяхъ, а онъ, не стесняясь, станеть противоречить имъ въ своихъ. Факть прискорбный, но должны мы сознаться, естественный въ журналь, нестыдящемся являться въ одной оберткъ съ «Свисткомъ». (Кстати мы имъемъ надежду, что «Свистокъ» скоро возвратится къ «Современнику» изъ ваграничной отлучки: нигдв не нашель онъ климата лучше петербургскаго, тишины и довольства, отраднейшихъ, чемъ въ любезномъ отечествъ, и спъшить онь снова наслаждаться сладкимъ и пріятнымъ дымомъ его). Да, говоримъ мы, какъ ни прискорбно это признаніе, но воротить его нельзя. Всёмъ теперь извёстно, что между сотрудниками «Современника» нётъ никакого согласія въ образё мыслей. Мы можемъ только негодовать на сотоварища нашего по журналу, столь неосторожно разоблачившаго наши домашнія слабости (это негодованіе и выразилось язвительнымъ эпитетомъ «безъименный»). Но если ужь признаніе сдёлано, то и будемъ поступать сообразно тому. Пусть каждый изъ насъ пишеть, нимало не справляясь съ тёмъ, одобрится ли его взглядъ и тонъ другими сотрудниками и редакцією.

Эта решимость, обладеншая мною, однимь изъ сотрудниковъ «Современника», и открыла мив возможность заняться подборомъ полемическихъ красоть изъ многочисленныхъ статей и статескь, глубокомисленныхъ взобличеній и милыхъ выходокъ, печатающихся противъ «Современника». До сихъ поръ никакъ нельзя мив было этимъ заняться по самой простой причинъ: я не читалъ, кромъ «Современника» (да и то въ корректурахъ), решительно никакихъ русскихъ журналовъ вотъ уже болье четырехъ льтъ. Почему не читаль? Между прочимъ вотъ почему: у меня чрезвычайно нетвердый умъ (какъ и было доказано много разъ въ разныхъ журналахъ въ то время когда еще я читаль ихъ; доказывается и теперь, какъ вижу по журналамъ нынъшняго года; отсюда по аналогіи заключаю, что доказывалось и въ длинный промежугокъ, когда я не читалъжурналовъ). При такой шаткости ума, какъ только что я прочитаю, съ твиъ и соглашаюсь. А сверхъ всвхъ другихъ недостатковъ ума и характера, одаренъ я еще болтливостью: ръшительно ни о чемъ не могу смолчать. Представьте же, какое было бы мое положеніе, еслибъ я совершенно не бросилъ лать пять тому назадъ читать всв журналы, кром'в «Современника». Встрівчается мнів въ «Русскомъ Въстникъ» или «Отеч. Запискахъ», «Московск. Въдомостяхъ» или «С.-Петербургскихъ Вёдомостяхъ» какая-нибудь статья противъ «Современника» Прочелъ я ее и, по шаткости своего ума, соглашаюсь, что она вполнъ справедлива. Сажусь къ рабочему столутакъ и тянетъ меня написать: «въ такомъ-то нумеръ такого-то журнала или газеты прочли мы статью, уличающую нашъ журналь за то-то и за то-то въ невъжественности или легкомыслін, въ злонамъренности или безвкусіи. Мы находимъ это обвиненіе совершенно справедливымъ и «Современникъ» кругомъ виноватъ». Но какъ я могь напечатать это? Вѣдь я считаль нужнымъ, чтобы журналь сохраняль единство направленія; а я противорѣчиль бы ему на каждомъ шагу. Согласитесь, непріятно возбуждаться въ мыслямъ, которыя не можешь высказывать. Такъ я и бросиль читать журналы.

Теперь дело другое. Даровитый писатель, взявшій въ нынешнемъ году на себя отдель «Внутренняго Обозренія» въ «Современникъ», вывелъ меня изъ затрудненія, погружавшаго меня столь долго въ такое прискорбное незнаніе о деяніяхъ русской журналистики, ея успъхахъ въ сильномъ и прямомъ обсуждении важнъйшихъ вопросовъ общественной и государственной жизни нашего отечества, и въ прочемъ всемъ остальномъ. (Замъчаете, шаткость моя уже и выказалась: я уязвиль сотоварища эпитетомъ «безъименный», а воть и льщу ему эпитетомъ «даровитый»), Теперь я не связанъ нивакими соображеніями о соблюденіи единства въ направленіи и тонъ журнала. Когда мнъ покажется, что другіе бранять «Современникъ» справедливо, умно, остроумно, мило (а мит ръшительно каждый разъ будеть это казаться), я могу въ «Современникъ же и печатать, что вотъ какъ хорошо и дельно изобличенъ «Современникъ» такимъ-то журналомъ, такою-то газетою. Недъли двъ тому назадъ, я дошелъ до этого ръшенія, -- и, о восторгъ наслажденія, котораго лишаль себя столь много літь!--я принялся читать русскіе журналы.

Я пропустиль безъ чтенія журналы эти за столько лёть, что не могь и помыслить о прочтеніи или хотя бы легкомъ пересмотр'в всей нев'йдомой мні массы ихъ за эти годы. Надобно было опреділить какую-нибудь достижимую человіческимъ силамъ границу возвращенія моего назадъ къ сокровищамъ прошлой нашей журналистики. Я поставиль себъ этою границею 1 января настоящаго года. Только при крайней надобности, когда попадется въ этомъ моемъ чтеніи развіз ужь очень интересная ссылка на какую-нибудь статью прежнихъ годовъ, я доставлю себі роскошное наслажденіе прочесть эту драгоцінность.

Уже и за одинъ нынѣшній годъ какую груду приходится миѣ пересматривать! Вѣдь мое рѣшеніе было принято 7 іюня (день—приснопамятный для меня, день моего возвращенія въ сладчайшую жизнь читателя русскихъ журналовъ)!—я пропустиль болье пяти

мъсяцевъ, и сколько прекраснъйшаго чтенія приготовила для меня русская журналистика въ эти пять мъсяцевъ!

Какъ голодный, прямо бросающійся на самое сытное блюдо, я началь свое чтеніе, разумьется, съ «Русскаго Выстника», лучшаго изъ нашихъ журналовъ. Общая молва о его достоинствахъ не обманула меня. Много, много замъчательнаго нашель я въ немъ,-напр., въ 1-мъ же нумеръ превосходную, утыканную шпильками статью г. Леонтьева «О судьбъ земледъльческихъ классовъ въ древнемъ Римъ» и восхитительную по своей невинной наивности статью г. Сухомдинова «Ломоносовъ-студентъ марбургскаго университета». а въ «Современной Летописи» несравненныя статьи г. Ржевскаго, равно замъчательного ученостью, скромностью и глубокомысліемъ. Но болье всего заняли меня полемическія статьи (по шаткости ума и слабости характера, при первомъ сопривосновеніи съ полемикою пробудилась во мив страстишка къ полемикв, спавшая непробуднымъ сномъ нъсколько льтъ). По естественной слабости въ журналу, въ которомъ участвуешь, разумъется, больше всего заинтересовался я полемикою противъ «Современника» и она такъ очаровала меня, что на этотъ разъ не могу я говорить ни о чемъ, кромъ нея. Какъ измънила она мой взглядъ на многое въ «Современникъ, сколько недостатковъ его раскрыла, сколько промаховъ разоблачило! Они такъ грубы, неприличны, что прежде всего я долженъ назвать совершенно заслуженнымъ со стороны «Современника» тонъ этой полемики. Вотъ образцы его. Первымъ образцомъ можетъ служить первая полемическая статья нынашняго года: «Насколько словъ вмѣсто современной лѣтописи». Она такъ хороша, что мы представимъ довольно большія извлеченія изъ нея. Статья начинается темъ, что съ нынешняго года открывается въ «Русскомъ Въстникъ» постоянный отдълъ «Литературное обозръніе и замътки». Въ другихъ журналахъ соответствующій тому отдель давно существуеть, но ведется совсемь не такъ, какъ следуеть.

«Читатели, въроятно, еще помнять, какъ лёть пять или шесть тому назадъ, ежегодно передъ открытіемъ подписки возгоралась литературная брань между журналами: Соеременникъ доказываль, что Отечественныя Записки никуда не годятся; Отечественныя Записки съ неменьшею убъдительностью доказывали то же самое о Соеременникъ. Въ первый годъ существованія Русскаю Въстника мы указывали на эту черту нашихъ литературныхъ нравовъ, на этоть процвётавшій тогда въ журналахъ обычай, подъ видомъ литературныхъ обозрѣній зазывать из сеой публику. Обычай этоть тогда же прекратился; но не надолго: натура взяла свое. Брань возвратилась, только уже не литературная: сброшенную маску литературных вобъясненій поднять было совістно, и раздались объясненія боліве обыкновенныя, пряміве идущія из ділу, отирылись балаганы съ піснями и безъ пісенъ, со свистомъ и даже съ визгомъ, какъ выразвлся недавно одинъ изъ этихъ свистуновъ».

Это я называю скромностью: до «Русскаго Вестника» журналы держали себя неприлично; явился «Русскій Въстникъ», указаль имъ что это дурно, и неприличный «обычай тогда же прекратился» [ Со стороны другихъ журналовъ похвально такое послушаніе справедливымъ внушеніямъ «Русскаго Въстника»: если сами они дурны. хорошо уже хоть то, что слушаются указаній оть лучшаго журнала. Но, — но очень они уже дурны: и желали исправиться, да не могуть: «обычай прекратился, но не надолго, натура взяла свое: брань возвратилась». Какая дурная натура! Самая площадная натура. Нравится мив вдкость выраженія: «открылись балаганы съ пъснями и безъ пъсенъ, со свистомъ и даже съ визгомъ, какъ выразился недавно одинъ изъ этихъ свистуновъ». Чтобы не оставить читателя въ недоразумъніи, сдълана при этихъ словахъ выноска. указывающая на № 1-й «Современника» за нынъшній годъ. Острота-очень хорошая; ея пріятности не мізшаеть даже то, что она повторена изъ статейки «Московскихъ Въдомостей» и со словъ почтеннаго нашего публициста г. Погодина, достойно завершившаго свою громкую славу недавними статьями по крестьянскому вопросу. Такъ вотъ, критическій отділь въ другихъ журналахъ неприличенъ; конечно въ «Русскомъ Въстникъ» онъ будетъ несравненно приличнъе. Но къ счастію мы видимъ, что это не мъщаеть ему употребдять, какъ и следуеть, сильныя выраженія противь журналовь и писателей дряннаго сорта. Воть, напримърь, выдержки со следующей страницы.

"Мы не будемъ заниматься искусствомъ для искусства, какъ занимаются имъ именно тѣ изъ нашихъ литературныхъ критиковъ, которые съ свирёнымъ безсмысліемъ протестуютъ противъ искусства для искусства. Только праздные и больные умы занимаются сами собой; только хилое искусство превращается въ эстетическіе курсы; только лишенная производительности, безжизненная и безсильная литература роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго міра, и вмёсто живаго дёла занимается толченіемъ воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями. Намъ ставили въ укоръ отсутствіе литературныхъ разсужденій въ нашемъ изданіи именно тѣ журналы, гдѣ съ тупымъ доктринерствомъ или съ мальчищескимъ забіячествомъ про-

повъдывалась теорія, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью всё литературные авторитеты, у Пушкина отчималось право на названіе національнаго поэта, а Гоголю оказывалось синсхожденіе только за его сомнительное свойство обличителя; гдё современные писатели, отличающієся какимъ-либо художественнымъ достоинствомъ, потому только осыпались льстивыми похвалами, что успёхъ ихъ въ публикі быль выгодень для этихъ журналовъ, поміщавшихъ у себя ихъ произведенія, но гді немедленно измінялся тонъ отзывовъ, съ прекращеніемъ разсчета на сотрудничество".

Какая благопристойность тона, не лишеннаго однакожь рёзкой силы: «балаганы», «свистуны», «свирёное безсмысліе», «мальчишеское забіячество», упрекъ за «забрасываніе грязью всёхъ литературныхъ авторитетовъ», наконецъ, что лучше всего, указаніе на «льстивыя похвалы» писателямъ, успёхъ которыхъ выгоденъ для журнала, пока эти писатели поміщаютъ въ немъ свои произведенія, и прибавка, что «тонъ отзывовъ немедленно измінялся съ прекращеніемъ разсчета на сотрудничество». Чтобы читатель не оставался въ недоразумівнія, къ этимъ же словамъ сдёлана и выноска слідующаго содержанія:

"Такъ измѣнялся тонъ Современника о нѣкоторыхъ писателяхъ, въ честь которыхъ еще такъ недавно пламенѣли жертвенники въ этомъ журналѣ. Въ послѣднемъ нумерѣ его напечатано между прочимъ влегическое стихотвореніе, въ которомъ изливаются скороныя сѣтованія на дороговизну произведеній г. Тургенева".

Я никакъ не нахожу, что этотъ оборотъ изложенія имѣетъ нѣкоторое сходство съ «домашними счетами, мелкими интригами и
сплетнями». Я прочелъ, что «Русскій Вѣстникъ» порицаетъ ихъ, и
знаю, что онъ никогда до нихъ не унизится. Выписанныя мною
слова я называю просто благороднымъ изобличеніемъ низости «Современника». Какъ я благодаренъ «Русскому Вѣстнику», что раскрылись у меня теперь глаза на эту низость. Прежде дѣло представлялось мнѣ въ иномъ видѣ. Послушайте, какъ грубо я ошибался.

Мить казалось, что было время, когда не замъчали между собой разницы во взглядахъ люди, далеко разошедшіеся нынть. Выло время, когда г. Катковъ писалъ въ «Отечественн. Запискахъ» вмъстъ съ авторомъ «Писемъ объ изученіи природы». Нткоторыя статьи г. Каткова приписывались Бълинскому (мы не полагаемъ, чтобы сказали этимъ что нибудь оскорбительное для г. Каткова). Теперь на сколько партій раздълились эти люди, составлявшіе нткогда одну партію, въ которой рядомъ стояли г. Катковъ и покойный К. Акса-

ковъ? Отчего же разошинсь эти люди? Отчего иногіе изъ нихъ стали даже враждебны другъ-другу по образу мыслей? Намъ казалось, что визкими разсчетами не следуеть объяснять ни этого прежняго союза, ни этого последующаго разрыва. Намъ казалось, что какъ ни жалко состояніе нашей литературы, но все-таки управляли въ ней симпатіями и антипатіями силы болье широкія и болье благородныя, чень денежный разсчеть. Намъ казалось, что развивалась національная мысль, определенные становились убъжденія, и оть этого оказывалась надобность разойтись людямъ, стоявшимъ рука объ руку, поселялось несогласіе въ понятіяхъ, а вследъ за немъ возникала и борьба между людьми, думавшими и действовавшими за-одно, когда вопросовъ было не такъ много, вопросы были поставлены не такъ опредъленно и отвъты на нихъ не могли быть такъ разнородны, какъ сдълались при дальнъйшемъ развити общественной жизни. Эти разлуки бывале иногда тяжелы для сердца разстающихся, - по крайней міріз для нівкоторых з нахъ. Сощлемся на опыть каждаго, кто действоваль въ литературе благородно: кому изъ нихъ не случалось нівсколько разъ говорить себів то о томъ, то о другомъ, близкомъ прежде, соучастникъ трудовъ и стремленій: «Мы перестаемъ понимать другъ-друга; мы стали чужды другъ-другу по убъжденію, мы должны повинуть другь-друга во имя чувствь, еще болье чистыхъ и дорогихъ намъ, чёмъ наши взаимныя чувства». Тотъ, кто пишеть эти строки, началь свою литературную деятельность позднее почтеннаго редактора «Русскаго Въстника»; но и ему пришлось уже испытать не одну такую потерю. Онъ можетъ сказать не шутя, что не совстви легко было ему убъдиться итсколько леть тому назадъ, что онъ и редакція «Русскаго Въстника» по мизніямъ своимъ о нткоторыхъ слищкомъ важныхъ вопросахъ не могутъ сочувствовать другь-другу. Что мив быль г. Катковь? Я его тогда не зналь вы лицо, онъ меня такъ же. Я никогда не разсчитываль быть его сотрудникомъ; онъ вероятно еще меньше могь бы согласиться принять меня въ свои сотрудники. Ничего подобнаго личнымъ отношеніямъ или интригамъ тутъ быть не могло. Но было время, когда мив пріятно было думать: «а мы можемъ дъйствовать за-одно»; разсчеть ди денежнаго выигрыша быль туть? И пришло потомъ время, когда мив тажело было думать: «по вопросу, который теперь стоить впереди всего, мы не можемъ дъйствовать за-одно», -- что же въ самомъ дъль, денежную ин потерю и чувствоваль такъ горько? И если и теперь думаю: «можеть придти очередь другихъ вопросовъ, въ которыхъ мы можемъ сойдтись»,—развѣ денежныя выгоды или другія дрязги заставляютъ меня желать этого? Пусть судьей будеть самъ «Русскій Вѣстникъ».

Нѣть, я не умѣю писать. Къ чему этоть искренній тонъ, этоть порывъ чувства, которое сильнѣе и выше всѣхъ журнальныхъ дрязгь? Къ чему этотъ неумѣстный паеосъ въ статъѣ, начатой съ насмѣшливой мыслью и, правду сказать, съ презрительной мыслью? И какъ теперь изъ этой сферы мыслей, хоть иѣсколько достойныхъ честнаго гражданина, перейдти къ журнальной полемикѣ? Нѣтъ, лучше остановлюсь здѣсь; полемика пусть будеть отложена до другого раза. А первый отрывокъ пусть и будеть законченъ надеждой на близость лучшаго развитія нашей литературной дѣятельности.

Но эта пора еще не наступила, и уже шевелится въ моей головъ мелкій вопросъ о дрязгахъ: «что же подумаеть «Русскій Въстникъ», что же подумаеть публика? Вызовъ ля это на литературное примиреніе? не робость ли это? не подобострастіе ли?» Нътъ; въ чемъ другомъ, а въ литературной трусости едва ли самый «Русскій Въстникъ» заподозрить пишущаго эти строки. Въ чемъ другомъ еще какъ случится, а въ литературной полемикъ онъ не слишкомъ боится за себя. И примиренія по вопросамъ, о которыхъ можеть она идти, онъ не ждеть ни у «Русскаго Въстника» съ «Современникомъ», ни у какого журнала съ «Русскимъ Въстникомъ» или «Современникомъ». Да-съ, послъ отъ нечего дълать пошутимъ, посмъемся, изобличимъ, вознегодуемъ, «втопчемъ въ грязь» «завизжимъ», а теперь—какъ-то случилось разговориться такъ, что не то на умъ.

Думалъ я подписывать оти статьи какимъ-нибудь задорно-шуточнымъ псевдонимомъ; но судя по нынѣшнему, не одно шутовство въ нихъ будетъ, и потому стану подписывать подъ ними свою фамилію.

II.

А вотъ пришло и другое расиоложение духа.

Такъ какъ же, по низкому разсчету льстилъ «Современникъ» г. Тургеневу, по низкому разсчету теперь ругаетъ его?

Мы полагаемъ, что самъ г. Тургеневъ понимаеть дъло иначе;

очень можеть быть, что и «Рускому Вестнику» можно иначе понять его.

Почему г. Чичеринъ съ своими друзьями отдёлился отъ «Русскаго Вёстника?» Въ платё за статьи они не сошлись? Изв'естно литературному кругу, что разрывъ между ними произошелъ совс'ямъ не по этой причинт. Сначала имъ казалось, что они сходятся въ уб'ежденіяхъ; потомъ они увидёли, что расходятся,—и разошлись.

Нашъ образъ мыслей прояснился для г. Тургенева на столько, что онъ пересталъ одобрять его. Намъ стало казаться, что последнія повести г. Тургенева не такъ близко соответствують нашему взгляду на вещи, какъ прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ-ли? Ссылаемся на самого г. Тургенева.

Мы льстили ему!—Пусть укажуть хотя одно слово лести, написанное хотя къмъ нибудь изъ нынъшнихъ сотрудниковъ «Современника». Ни «Русскій Въстникъ», ни кто не въ состояніи указать этого. Или пусть укажуть хотя одно такое слово къмъ бы то ни было написанное въ «Современникъ» съ той поры, когда русскіе журналы стали сколько нибудь похожи на журналы. Этого также нельзя указать. Да и такой ли человъкъ г. Тургеневъ, чтобы не различить лести отъ искренняго тона и не оскорбиться лестью? Онъ не такого дурнаго тона и не такой неразборчивый человъкъ. Льстить ему было бы не выгодно, если бы и была бы охота льстить.

Съ другой стороны—когда это были оскорбленія ему въ «Современникъ»? Любопытно было бы, если бы кто указаль, гдв и въчемъ они были.

Что же такое было? Измѣнился нашъ взглядъ на положеніе, принадлежащее повѣстямъ г. Тургенева въ русской литературѣ. Это такъ. Но кто скажетъ, что это положеніе не измѣнилось? Развѣ не измѣнилась сама русская литература? Что же, намъ слѣдовало бы теперь повторять то, что думали прежде, при другомъ положеніи литературы, и чего уже не могли думать теперь?

А что за обороть—придавать дурной видь шуткѣ, которая относилась вовсе не къ г. Тургеневу, а къ журналисту, да и не къ какому-инбудь журналисту въ отдѣльности, а ко всѣмъ журналистамъ, — шуткѣ, имѣвшей тоть смыслъ, что теперь авторъ хорошихъ повѣстей или статей береть за свой трудъ хорошія деньги, и нельзя журналисту держать его на антоніевской пищѣ, какъ дѣлалось когда-то?

Туть было не одно имя г. Тургенева; туть говорилось о несколькихъ писателяхъ, которыми наиболе дорожатъ журналы,—говорилось о г. Гончарове, г. Костомарове. Что туть обиднаго?

Или г. Тургеневъ разошелся съ «Современникомъ» изъ-за того, что «Современникъ не согласился заплатить ему за какую-нибудь повъсть столько, сколько онъ хотълъ, или потому, что другой журналъ далъ дороже?—Въдь этотъ намекъ вы дълаете? А вы бы подумали лестевъ ли, пріятенъ ли такой намекъ—не для «Современника», а для самого г. Тургенева. И въдь вамъ, да и каждому журналисту очень хорошо извъстно было, что намекъ этотъ совершенно лишенъ всякаго основанія.—Г. Тургеневъ помъщаетъ свои произведенія тамъ, гдъ ему пріятнъе, а не тамъ, гдъ ему больше даютъ,—развъ кто нибудь торговался когда съ г. Тургеневымъ? Сколько мы его знаемъ, мы не полагаемъ, чтобы это было кому нибудь возможно, по характеру г. Тургенева. Онъ не изъ тъхъ писателей, которые любятъ, или съ которыми нужно торговаться.

Къ чему жь была эта выходка? Развѣ къ тому, чтобы замѣшать г. Тургенева въ журнальныя дрязги? «Русскій Вѣстникъ» однажды ужь дѣлалъ это. Но полезно ли повторять неловкость, которая и въ первый разъ не была хороша?

Вотъ, что значитъ гитвная неразборчивость: хотвли пощипать «мальчишевъ свистуновъ», а по неловкости ущипнули г. Тургенева, человъка совершенно посторонняго и ничтить не заслужившаго вашихъ, непреднамъренно задъвшихъ его шпилевъ.

### III.

Въ № 1 «Русскій Вістникъ» такъ лишь слегка пошалилъ (п какъ мило пошалилъ), а въ февральской книжкі онъ помістняъ капитальную статью противъ насъ, подъ названіемъ «Старые боги и новые боги».—Это заглавіе обозначаеть, что мы, по врожденному намъ подобострастію, не можемъ не валяться на коліняхъ передъ какими-нибудь кумирами, и потому, низвергая прежнихъ, мы становимъ новыхъ, которые чуть ли ни хуже прежнихъ, и провозглашаемъ слівпое поклоненіе имъ. Что жь, обороть придуманъ очень ловкій—мы всегда рады отдавать справедливость «Русск. Вістнику»; онъ вздумалъ повести діло такъ, чтобы явиться защитникомъ правъ

человъческаго разума на свободу противъ насъ, порабощающихъ разумъ новому суевърію въ замънъ старыхъ предразсудковъ. Только одно изъ условій остроумія не соблюдено: въдь нужно, чтобы выдумка имъла видъ правдоподобія,—безъ того она не будеть остроумна, какъ бы ни была замысловата. А та часть публики, которая несогласна съ нами, видя въ насъ множество недостатковъ, никакъ не думала находить, чтобы мы воздвигали кумировъ. Оттого статья «Русскаго Въстника» и выходить—не больше, какъ забавна для той части публики, которая сочувствуеть, намъ,—неудачно выбранъ пунктъ обвиненій. Мы воздвигаемъ кумировъ!—сдълайте одолженіе, вините насъ въ этомъ почаще и побольше. Это хорошо.

Но посмотримъ на статью, истинно радующую насъ искуснымъ выборомъ темы для обвиненій. Начинается она порицаніемъ за то, что мы говоримъ иногда уклончиво, стороною о разныхъ предметахъ, о которыхъ можно говорить прямо.

«Къ чему лукаво подмегивать, коварно намекать, завертываться въ алисторію, расточать провію, сыпать побасенками, когда діло просто, и ність ни малійшей надобности прибігать ко всімъ этимъ военнымъ хитростямъ»?

Хорошо. А зачёмъ вся статья, начинающаяся этимъ порицаніемъ, написана именно тою самою манерою, которую порицаетъ за ея ненужность? зачёмъ вся она до того «завертывается» въ разныя уловки, что многіе даже вообразнии, будто ее надобно понимать въ прямомъ, а не въ ироническомъ смыслё, будто «Русскій Вёстникъ» въ самомъ дёлё защищаетъ противъ насъ матеріализмъ? Къчему же порицать другихъ за то, что приходится дёлать и вамъ самимъ?

Далѣе слѣдуетъ очень милая «побасенка» объ Иванѣ Яковлевичѣ,—сильно, впрочемъ, отзывающаяся подражаніемъ статьѣ «Современника» о книжъѣ г. Прыжова. Зачѣмъ подражать тому, налъкъты смѣещься? Или, можетъ быть, это не подражаніе, а только иронія?

Дѣло сводится къ тому, что мы за наше безсмысліе сравниваемся съ Иваномъ Яковлевичемъ,—очень мило и граціозно; только зачёмъ же заимствовать свое остроуміе у такихъ безсмысленныхъ людей, какъ мы? А что мы безсмысленны, вотъ вамъ доказательство:

«Женится ли X.?» спрашиваль кто-то у Ивана Яковлевича. «Безъ працы не бендзе кололацы», таковъ быль отвътъ. Кололацы» мудреное слово, но вопрошавшій быль віроятно удовлетворень имъ, не добирайсь до смысла. *Кололацы*—сдово безъ смысла. А прислушайтесь: эти *кололацы* встрітятся вамъ такъ часто, что вы не поставите ихъ въ упрекъ біздному обитателю сумащедшаго дома.

«Кололацы! Кололацы! А развѣ многое взъ того, что преподается и печатается—не кололацы? Развѣ философскія статьи, которыя помѣщаются иногда въ нашихъ журналахъ,—не кололацы?

«Діло не въ томъ, что вы говорите или пишите, во что вы віруете или не віруете, что полагаете или что отрицаете: діло не въ томъ, какія истивы котите вы проповідывать, суровыя или ніжныя; а въ томъ, понимаете ли вы сами что говорите, способны ли вы мыслить или способны только вязать слова, которыя для людей немыслящихъ могутъ показаться очень эффектными, но которыя въ сущности не что нное, какъ кололяци Ивана Яковлевича».

Мило, очень мило. «Колодацы бѣднаго обитателя сумашедшаго дома»,—какая деликатная полемика! Далѣе слѣдуеть, все въ примѣненіе къ намъ же: «желтый домъ», «безсмысленный», «раболѣпство»,—«фанатическое поклоненіе идоламъ, которые созданы нашимъ невѣжествомъ»,—«оскверненіе мысли въ ея источникахъ»,—
«возмутительно», — это на одной 894 сграницѣ; — разочтите же,
сколько такихъ красотъ на 12 страницахъ статьи. Это значить, что
другіе журналы не умѣютъ держать себя прилично, а Р. В. умѣютъ.

Послѣ этого начинается разборъ статьи г. Антоновича о «Философскомъ словарѣ»,—г. Антоновичъ ни мало не нуждается въ томъ, чтобы его защищали другіе, и оставляя эту часть статьи на доброе сердце г. Антоновича, приведу отрывки изъ конца ея, обращеннаго ко мнѣ.

Прочитавъ длинное назидание г. Антоновичу, Р. В. рекомендуетъ ему «одну статью, напечатанную въ трудахъ Киевской Духовной Академии».

"Статья эта, подъ заглавіемъ: Изъ науки о человическомъ духи, составляеть довольно общирное сочиненіе. Авторъ ея,—профессоръ Кіевской академін, г. Юркевичъ. Сочиненіе это вызвано нѣкоторыми статьями о философскихъ предметахъ, появившимися въ Соеременники. Г. Юркевичъ разоблачаетъ наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философію, и разоблачаетъ такъ, что даже взыскательный г. Антоновичъ можетъ остаться доволенъ. Нѣтъ худа безъ добра; спасибо шарлатанству по крайней мѣрѣ за то, что оно послужило поводомъ къ появленію этого превосходнаго философскаго труда. Статья г. Юркевича не простое отрицаніе или обличеніе; но исполнена положительнаго интереса, и рѣдко случалось намъ читать по-русски о философскихъ предметахъ что-нибудь въ такой степени зрѣлое. Впрочемъ о статьѣ г. Юркевича мы не хотимъ говорить мимоходомъ. Въ слѣдующемъ нумерѣ Руссказо

Въстичиса ны представнить общерныя выдержив изъ этого трантата, который отличается всими признаками зрилаго самостоятельнаго, вполий владиощаго собою мышленія

"Будемъ надъяться, что философскія понятія господъ, пишущихъ въ Современниям, мало-по малу прояснятся, и что они найдуть наконець возмож.
ность обходиться безъ шариатанства. И теперь ужь по нъкоторымъ частямъ
замѣтенъ вначительный прогрессъ. Г. Чернышевскій, повидимому главний
вождь этой дружины, начинаетъ уже говорить человѣческимъ языкомъ по предметамъ политической экономін. Il s' humanise, се monsieur. Въ послѣднихъ
нумерахъ этого журнала мы съ удовольствіемъ прочли статьи за его подписью;
въ нихъ уже нѣтъ тѣхъ безсимслицъ, которыя выдавалъ онъ прежде за глубокую мудрость, почерпаемую со дна таинственнаго кладязя. Онъ судить здраво
и согласно съ началами политической экономін, такъ что ему нѣтъ теперь
надобности отдѣлять себя отъ экономистовъ, которыхъ онъ бывало называль
узколобыми бъдъяками. Такимъ является онъ теперь и самъ въ статьяхъ, полписанныхъ его именемъ. Надобно отдать ему справедливость; онъ хорошо пользуется уроками и не даромъ проводить время въ предварительной школѣ.

"Но если прежняя дичь остерегается заглядывать въ тѣ статьи г. Чернышевскаго, которыя подписаны его именемъ, то она еще отзывается въ другихъ, имъ не подписаныхъ. Тамъ еще тономъ шардатанской ироніи говорится
о великилъ русскихъ экономахъ, гг. Вернадскомъ, Бунге, Ржевскомъ, Везобразовѣ, къ которымъ причисляется г. де-Молинари, а наконецъ Каре (или
какъ у насъ пишутъ Кери) и Бастіа. Статейка, о которой мы сейчасъ уноминали, очень курьезная статейка; это рецензія недавно вышедшей книги Каре
Письма къ президенту Соединенныхъ Штатовъ. Въ ней есть одно замѣчательное
мѣсто".—(Пересказывается изъ этой статьи отрывокъ о драмѣ "Юднеь", закиючающійся словами: "Историческій путь не тротуаръ Невскаго проспекта, онъ
идетъ цѣликомъ черезъ поля, то пыльныя, то грязныя, то черезъ болота, то
черезъ дебри. Кто бонтся быть покрытъ пылью и выпачкать сапоги, тотъ не
принимайся за общественную дѣятельность").

"Послів этого очаровательнаго эпизода, въ которомъ такъ и слышится скорбный ввдохъ "Юдиен", осквернившей себя для спасенія родины, рецензенть снова обращается къ тарифу и свободной торговлів. Не могла бы эта прелестная поэзія ворваться сама собою въ такой сухой и прозаическій предметь, еслибъ ея не призвало само сердце писавшаго. Она могла сказаться только изъ глубины души, она могла прорваться только неудержимою силой невольнаго откровенія. Столько слезъ и ніжности въ этомъ разсказів, который янился неожиданнымъ оазисомъ среди пустыни протекціонныхъ пошлинъ, гдів вість совсімъ иной духъ, сухой и суровый!

"Дъйствительно, не есть ли и шарлатанство въкотораго рода оскверненіе? Не великую ли жертву приносять тъ доблестные общественные дъятели, кото рыхъ неразумная чернь зоветь шарлатанами? Но, о, новыя "Юдиеи"! повъдайте намъ, ради какихъ великихъ благъ пятнаете вы свою непорочную чистоту, "какой другой не видывали люди"?

"О, господа, не пятнайте себя понапрасну! Не приносите ненужныхъ

жертвъ! Не оправдывайте себя подвигомъ: некакого подвига не вивется. Вы п себя обольщаете, в обманываете другихъ. Вы сами не знаете, вы сами не чувствуете, какая вы вредная задержка посреди этого общества съ неустановившимися силами, съ неокръпшею жизнію. Тъмъ хуже, если вы люди способные. Современемъ, можетъ-быть, вы откажетесь отъ шарлатанства; ваши понятія станутъ яснье (начиваютъ же разъясняться мало-по-малу экономическія понятія г. Чернышевскаго, а это добрый задатокъ); послів вы хватитесь, но будетъ поздно. Съ презрівніемъ оглянетесь вы на свое прошедшее, и можетъ быть глубоко пожальете о шутовской роли, которую вы играете теперь".

Эпизодъ о «Юдиои» дъйствительно годился для того, чтобы посмъяться надъ нимъ; и примънение его въ моему «шардатанству» сделано мило, -- этотъ отрывокъ статейки, нешутя, очень игривъ и ловобъ. Отъ души сменось вместе съ «Русскимъ Вестникомъ» надъ твиъ, какъ я уподобляюсь Юдион величіемъ жертвы, приносимой мною для спасенія родины. Это очень забавно вышло; туть насмішка вполнъ удалась «Русскому Въстнику». Да и патетическій тонъ эпизода о Юлиен лействительно очень забавенъ своимъ не со всемъ удобнымъ помъщеніемъ въ статейкі о сухомъ предметі, тарифі и Кери. Это отличная насмешка. Да, ведь разумется само собою, что эту статейку писаль я,—«Русскій Візстникь» на то и намекаеть. Онъ не ошибся. Но я боюсь, что ошибся «Русскій Вістникъ» въ предположени, будто мои экономическія мевнія исправляются. Это я считаю за знакъ доброты ко мев, не больше; благодарю, но принять не могу. Дъло объясняется иначе. До прошлаго года, я писаль политико-экономическія статьи объ отдільных вопросахъ, наиболіве интересовавшихъ меня, — разумвется, это были вопросы, которые мет казались особенно плохо излагаемыми у писателей господствующей экономической школы. Потому въ этихъ статьяхъ не было почти ничего, кром'в споровъ противъ господствующей теоріи, кром'в изложенія мыслей, не успівших попасть въ нее по своей новости нии отвергаемыхъ ею за ихъ направление. Въ началъ прошлаго года показалось мнъ полезно дать русской публикъ систематическій трактать о экономичекой наукт во всемь ся объемь. Я сталь переводить Милля и дълать къ нему дополненія. У самого Милля излагаются большею частью вопросы безспорные; мои дополненія часто должны были относиться также къ такимъ вопросамъ. Вотъ отъ чего разница впечатленія, производимаго монии прежними статьями и моимъ изданіемъ Милля. Тогда я говориль: буду излагать лишь то, въ чемъ я съ вами не согласенъ; въ переводъ Милля имъю цълью изложить все, что надобно думать о предметь, — и то, въ чемъ я не согласенъ, и то, въ чемъ согласенъ съ вами. Не дъластъ чести проницательности «Русскаго Въстника», что онъ не догадался объ этой главной причинъ разницы въ своемъ впечатлъніи. Сказать ли другую причину? Упоминать о нихъ миъ самому довольно щекотливо, но я не поцеремонюсь, потому что не очень-то боюсь ни чъмъ насмъщекъ, когда знаю, что говорю правду. Вотъ еще объяснение тому, что «Русскій Въстникъ» сталъ находить статьи, подписанныя монмъ именемъ, менъе «дикими». Моя репутація увеличивается— говорю это, не прикидываясь скромнымъ, потому что не слишкомъто горжусь своей литературной дъятельностью. Почему же такъ? — Самъ «Русскій Въстникъ» говорить:

«Жалкая литература! Мы находимся на школьномъ положеніи. Мысль наша не им'веть къ себ'в уваженія, и ей трудно уважать себя. Она прячется, роеть норки; въ ней развиваются вс'в рабскія свойства» (Р. В.», марть. Литер. Обозр. стр. 21).

Послѣ этого объясненія, нечего мнѣ церемониться ни съ собою, ни съ другими. У многихъ это чувство смягчается нѣкоторымъ самодовольствомъ, не лишеннымъ справедливости. Каково бы ни было ихъ положеніе, но они въ немъ все-таки остаются честными людьми. Это ихъ нѣсколько утѣшаетъ. Я, какъ литераторъ, такъ же честенъ; но меня это нисколько не утѣшаетъ, и мое чувство къ литературѣ, въ томъ числѣ и къ моей долѣ въ ней, имѣетъ жосткость, ничѣмъ не смягченную. Кому угодно, тотъ можетъ сдѣлать это объясненіе предметомъ насмѣшки: я самъ знаю, что оно очень удобно можетъ быть обращено въ насмѣшку надо мной. Но смѣйтесь и бранитесь какъ хотите; а вы сами знаете, что я тутъ правъ, и я знаю, что вы согласны со мной въ очень значительной степени.

Такъ вотъ я мертвъ поэтому къ похвалв и къ порицанію тому, что я пишу. Я самъ судья, произнестій и себв въ числв другихъ приговоръ, который не поправить и не испортить ничвиъ. И на то, какъ думаетъ обо мив публика, я смотрю точно такъ же, какъ на толки о какой-нибудь m-lle Ригольботъ. Умна ли она, глупа ли она, хорота ли она, дурна ли она—все равно, она ведетъ такой образъ жизни, что никакими комплиментами не исправить мивнія о ней.

Есть люди другаго рода: они чувствують робость передъ извістностью. Таковъ «Русскій Вістникъ». Прежде онъ осміливался находить, что въ монхъ статьяхъ ніть ничего, кромів дичи; теперь онъ робіеть высказывать это. Только и всего. Удовлетворены ли вы этимъ объясненіемъ, «Русскій Вістникъ»? Если ніть, я, пожалуй, объяснюсь пообстоятельній: себя я не слишкомъ-то жалівю, а другихъ,—напримітръ, коть васъ,—разумітется, не больше, чіть себя. Слідовательно, объясненій со мной вамъ не выдержать,—не потому, чтобъ я быль умніве васъ или владіль перомъ искусніте васъ, а потому, что у меня языкъ развязанъ коть въ этомъ отношеніи, а у васъ и въ немъ онъ связанъ.

Но я не все сказаль, сказавь, что къ своей литературной репутацін я мертвъ. Къ себъ, какъ къ человъку, я не могу быть мертвъ. Я знаю, что будутъ лучшія времена, литературной діятельности, когда будеть она приносить обществу действительную пользу и будеть действительно заслуживать доброе имя тоть, у бого есть силы. И воть я думаю: сохранится ли во мив въ тому времени способность служить обществу, какъ следуеть? Для этого нужна свъжесть силь, свъжесть убъжденій. А я вижу, что уже начинаю входить въ число «уважаемых» \*) писателей, то есть писателей истаскавшихся, отстающихъ отъ движенія общественныхъ потребностей. Это горько. Но что дълать? Лета беруть свое. Дважды молодъ не будешь. Я могу только чувствовать зависть къ людямъ, которые моложе и свежей меня. Напримеръ, къ г. Антоновичу. Что жь? развъ я стану скрывать, что дъйствительно завидую имъ, завидую съ оттвикомъ оскорбляемаго ихъ свежестью самолюбія, съ досадою опережаемаго?

Не угодно ли получить объясненіе и относительно того, какую пользу моему исправленію принесъ «Русскій Вістникъ»? Извольте. И туть скажу правду. Я просматриваль «Русскій Вістникъ» при

<sup>\*)</sup> Изъ всего этого можно будеть «Русскому Въстнику» извлечь очень насмъщивым замъчанія противъ меня: «г. Чернышевскій думаеть, что его репутація увеличивается,—какое пріятное самообольщеніе!»—«г. Чернышевскій изъ Юднен обращается въ m-lle Ригольбошъ» (развить парадлель между нимъ и m-lle Ригольбошъ»). — «Онъ скорбить о томъ, что онъ уважаемый писатель—пусть онъ не горюеть объ этомъ, его никто не уважаеть» и т. д. и т. д. — Всй эти насмъщки могутъ быть тадки и забавны, если написаны будутъ умно и живо.

началь его изданія. Не припомню теперь хорошенько, до 17 или до 18 № перваго года изданія. Послів того до конца перваго года мит случилось прочесть еще двт или три статьи въ следующихъ книжкахъ, потому что въ тотъ годъ приносили «Русскій Вістникъ» изъ магазина въ мою квартиру. На второй годъ я сказалъ, чтобъ этого не двлали. И съ той поры до начала нынфиняго месяна я формально не читаль въ «Русскомъ Въстникъ» ничего, за исключенісмъ четырехъ вещей, которыя всё и перечислю. Въ редакцію «Современника» была доставлена біографія Радищева со многими, по словамъ лица, ее передавшаго, важными дополненіями противъ того, что было напечатано въ «Русскомъ Въстникъ». Случилось такъ, что заняться сличеніемъ некому было, кромв меня. Я взяль книжку «Русскаго Въстника» и сличилъ съ нею рукопись. Оказалось, что прибавленія неважны, и печатать ихъ не стоить. Лівтомъ прошлаго года я прочель полемическія статьи по поводу г-жи Свівчиной, вздумавъ написать объ этомъ казуст статейку, за неимъніемъ другаго матеріала для журнала. Въ одномъ изъ нумеровъ «Русскаго Въстника», гдъ была эта стръльба по г-жъ Туръ, напечатана статья г. Малиновского (если не ощибаюсь) о пороховыхъ взрывахъ, кажется. Она какъ-то развернулась, и я прочелъ ивсколько страницъ. Наконецъ, сидя однажды у постели больнаго, я прочель для него нескслько страниць изъ повести г-жи Кохановской; заглавія пов'єсти не помню, а знаю только, что въ ней разсказъ ведется отъ лица женщины, часто вставляющей въ свою исторію отрывки изъ народныхъ песенъ.

Довольны вы, «Русскій Въстникъ», этимъ объясненіемъ? Или можетъ быть вамъ любопытно будетъ узнать, отчего я не читалъ васъ? На первый разъ скажу: отъ глубокаго равнодушія. Если же угодно будетъ знать больше, я скажу и больше,—миѣ все равно.

А теперь воть я началь читать. — Скучныя времена, глупыя времена, дай, думаю, поразвлекусь полемикою, на которую, какъ я слышу, напрашивается «Русскій Въстникъ». Воть, и развлекаюсь. Плохое развлеченіе, а все же лучше, чъмъ запить съ тоски. Надоъсть — брошу, что бы вы тамъ ни писали обо мит или о «Современникъ». А пока еще не надоъло, развлекаюсь, какъ видите.

### IV.

Въ № 3 «Русскаго Въстника» литературное обозрѣне начинается статьею съ очень заманчивымъ заглавіемъ: «Нашъ языкъ и что такое свистуны». — По цитатамъ, приведеннымъ изъ № 1, мы знали, что подъ этимъ именемъ «свистуновъ» «Русскій Въстникъ» разумѣетъ сотрудниковъ «Современника», и ждали, что вся статья будетъ посвящена ему. Нѣтъ, о «Современникѣ» и «Свисткѣ» говорится въ ней лишь мимоходомъ, а главное содержаніе статьи совсѣмъ не то: идетъ споръ съ «Основой» о томъ, способенъ ли малорусскій языкъ къ литературному развитію, потомъ споръ съ «Временемъ» объ историко-литературныхъ и эстетическихъ вопросахъ, наконецъ подробная диссертація о г-жѣ Толмачевой, доказывающая, что Камень-Виногоровъ былъ въ сущности правъ, а лишь неосторожно выразился.

Такое непредвидимое разнообразіе «свистуновъ» объясняется на стр. 20 словами: «всё мы (т. е. русскіе журналы и журналисты) болёе или менёе свистуны»—воть, какъ! ужь и самого себя «Русскій Вёстникъ» не исключаеть изъ «свистуновъ»—за что же гнёвъ на насъ? Самое замёчательное мёсто въ цёлой статъё—слёдующее разсужденіе о правахъ женщины и объ эманципаціи:

"Права женщины! Но кто же отнималь у ней эти права, или какихъ еще правъ ей надобно? Въ гражданскомъ положеніи она, вменно у насъ, ничамъ не уступаетъ мужчинъ, она не подлежитъ опекъ и совершенно самостоятельна. Въ дом' она козяйка, въ салон она царица; въ интератури, въ искусстви, даже въ наукъ, ей вездъ есть мъсто, быль бы только талантъ и охота. Правда у насъ нътъ амазонскихъ полковъ и женскихъ департаментовъ. Но неужели женщина этого хочеть? Неужеле это ей нужно? Наконець осли между министрами не бываеть дамъ, то намъ извистно, что полъ женщины не лишаеть ея правъ на верховную власть. У насъ были знаменитыя императрицы, на англійскомъ престолів возсідаеть теперь королева, на испанскомъ тоже. Какихъ же это правъ еще ей нужно? Въ обществи она окружена почетомъ; въка рыцарства выработали до ндеальной тонкости отношенія мужчины къ женщина въ образованномъ общества. Тутъ личность женщины, не утратившей своего достоинства, есть начто неприкосновенное и священное. Чего же можеть хотыть женщина? Неужели того, чтобъ быть эмандипированною во вскхъ тыхъ отношеніяхъ, въ какихъ считаеть себя эманципированнымъ мужчина? Но хорошо ли, что мужчина считаетъ себя эманципированнымъ во всехъ отношеніяхъ? Пріятно да будеть ей самой сравниться съ нимь во всёхъ отношеніяхъ?

А если пріятно, такъ что жь мішаєть и женщині пользоваться тіми же праваме? Увы-какъ много женщенъ, которыя име пользовались и пользуютсяне слыхавъ на о какой эманципаціи, и безъ помощи особыхъ доктринъ о своихъ правахъ! Для этого не нужно образованія, не нужно развитія умственнаго ние нравственнаго, эта благодать достается сама собою, и лешь высшее нравственное развитіе, вкореняя въ душу чувство долга, спасаеть, какъ мужчину, такъ в женщину, отъ этой даровой и всемъ легко доступной эманципацін. Можеть быть женщень не достаеть накоторых удобствь эманципаціи, кото рыми пользуется мужчина? Но стоить ли толковать о такихъ мелочахъ, тамъ болве, что женщина можетъ иметь своего рода удобства, какихъ не иметъ мужчина? Какъ бы то ни было однако, представимъ себе женщину эманципированную на равић съ мужчиной. Пользуясь совершенно одинаковымъ съ мужчиной положениет, женщина тыть самымъ отказывается отъ вскую особенностей собственно-женского положения. Она уже не должна хотеть и не можеть требовать отъ мужчины того особаго уваженія, той деликатности, на которыя имъетъ право женщина, оставаясь въ своемъ положения, высшемъ и привилегированномъ, котораго никто у ней не оспориваетъ, которымъ, напротивъ, всв дорожать, которое всв охраняють, удаляя оть женщины эманципаторовь съ грязными руками".

Напрасно «Русскій Вістникъ» печатаеть такія вещи. Говоримъ ему это въ предостережение. Какую роль тутъ онъ принимаетъ на себя? Стремленіе женщины бъ эманципаціи онъ смішиваеть съ желаніемъ развратничать. Это не хорошо. Это — обскурантизмъ. Если «Русскій Въстникъ» станеть выказывать себя съ такой стороны, ему придется плохо. Дальше чтобы отвратить женщину отъ желанія сравняться съ мужчиной, «Русскій Вестникь», выставляеть, что она лишится чрезъ это особенныхъ выгодъ своего нынвшняго положенія: мужчины ужь не будуть ей, какъ равной себъ, оказывать «того особаго уваженія, той деликатности, на которыя имъсть она право, оставаясь въ своемъ положеніи, высшемъ и привилетированномъ», — о чемъ это вы говорите? О комплиментахъ, галантерейностихъ, о томъ, что женщина-царица общества, воздушное существо? о томъ, что ей привозять въ подарокъ конфеты? Да відь это «особое уваженіе, эта деликатность» необыкновенно пошлы; ими унижается женщина; ими тяготится каждая не то, что эманципированная, а каждая женщина, имфющая отъ природы умъ и чувствующая свое человъческое достоинство. Въдь все отзывается средневъковымъ взглядомъ на женщину, какъ на «даму сердца», то есть куклу, обязанную сидеть на балконе и раздавать шарфы побъдителямъ, а иногда и служить наградой побъдителю. Въдь

этимъ женщина ставится въ положение ребенка, на котораго не смотрять серьёзно, съ которымъ только шалять по снисходительной любезности. Или вы думаете о другомъ? Можетъ бы думаете, что признавъ женщину равной себъ, отбросивъ приторныя деликатессы въ обращении съ нею, мужчина станетъ толкать ее на улицъ? Но, въроятно, въдь и другъ-друга мужчины перестанутъ толкать на улицахъ. -- А лучше всего начало выписаннаго отрывка: «Права женщины! Но кто же отнималь эти права, или какихъ еще правъ ей надобно»? И черезъ нъсколько строкъ повтореніе: «какихъ же это правъ еще ей нужно ?-Потрудитесь прочесть помъщенную въ «Современникъ» нынъшняго года статью г. Филиппова «о гражданскихъ законахъ», вотъ вы и увидите, какихъ правъ не достаеть женщинъ даже по гражданскимъ законамъ (не говоря уже о политическихъ правахъ и экономическихъ правахъ), тогда вы и не скажете, что «въ гражданскомъ положеніи женщина, именно у насъ ничемъ не уступаетъ мужчине. Да, надобно еще упомянуть объ одномъ: «Русскій Вістникъ» находить, что въ оскорбленіи женщины «Современникъ» гораздо болве виновать, чвиъ кто нибудь: г. Михайловъ, говорить «Русскій Вестинкъ», явился истителемъ за честь женщины, когда Камень- Виногоровъ «сказалъ два грубыя слова,--

"А гдѣ онъ быль, когда въ томъ самомъ журналѣ, въ которомъ онъ печатаетъ свои эманципаціонныя статьи, предавалась самому ужасному поруганію тоже женщина, в при томъ женщина, которая пріобрѣла себѣ имя въ русской литературѣ? Мы говоримъ о тѣхъ критическихъ статьяхъ, которыя нѣсколько лѣтъ тому назадъ являлись въ "Современникѣ", по поводу сочиненій графини Растопчиной. Далѣо поруганіе идти не можетъ, еслибъ и хотѣло. Передъ этимъ поруганіемъ ничто, совершенно ничто, —камешки, брошенные г. Камнемъ-Виногоровымъ, —камешки, которые никуда бы не долетѣли и которыхъ никто бы не замѣтилъ, если бы не гаркнула вся эта стая, спущенная г-мъ Михайловымъ. Пусть эти менады, растерзавшія Камня-Виногорова, припомнять тѣ статьи".

Вотъ видите ли, что: была нѣкоторая разница между нашими статьями о графинѣ Ростопчиной и случаемъ, о которомъ вы разсуждаете. То, что говорила г-жа Толмачева, находятъ справедливымъ и благороднымъ почти всѣ просвѣщенные люди (за исключеніемъ васъ, чего мы не ждали); а то, за что мы осуждали г-жу Ростопчину, заслуживало строжайшаго осужденія по мнѣнію самыхъ крайнихъ эманципаторовъ;—графиня Растопчина писала воща въ

духв «Фоблаза», прямо противоположномъ идеямъ эманципаторовъ, которые освобождение женщины считають двломъ столь же мало положимъ на развратъ, или ведущимъ къ разврату, какъ освобождение крвпостныхъ крестьянъ. Не знать этого-—стыдно, а притворяться незнающимъ—еще стыднъе.

Что «Русскій Въстникъ» недаромъ причислиль себя къ свистунамъ, доказывается следующею статьею, о книге Гильдебранда,по тону своему она явно усилевается быть сколкомъ съ нашихъ библіографических статей, какъ и начало статьи «Старые боги и новые боги» явно навъяно статьею «Современника» о житіи Ивана. Яковлевича: та же шутливость, тв же пріемы, та же манера не церемониться съ иностранными знаменитостями-какъ это дозволяетъ себъ «Русскій Въстникъ» «топтать въ грязь авторитеты!» И зачыть бранить техъ, кому подражаешь? Хотя бы ту предосторожность взяли, чтобы нашими любимыми выраженіями не заимствоваться, придумать свои какія нибудь, — а то, напримітрь, для обозначенія людей, пробавляющихся свёденіями изъ вторыхъ рукъ, употребляеть «Русскій Вістникъ» выраженіе: «привыкшіе почерцать свои данныя изъ французскихъ книжекъ --- ай, ай, ай!--- откуда это вы-раженіе «французскія книжки?»—Это ужь очень плохо, когда подражаніе доходить до заимствованія словъ.

٧.

Въ № 4 «Русскаго Въстника» отдълъ литературнаго обозрвнія и замътокъ доходить до такого совершенства въ наивности, что трудно будетъ даже при всей основательности «Русскаго Въстника» удержаться этому отдълу на подобной высотъ.

Прежде всего отмътимъ длинную статью почтеннаго нашего ученаго г. Лонгинова въ защиту юбилея князя Вяземскаго съ обильными доказательствами, что князь Вяземскій одаренъ высокимъ поэтическимъ талантомъ. Оно должно быть такъ; надобно только сказать, что предметъ для апологіи выбранъ очень удачно. Русская литература будетъ помнить покровительство, какимъ она пользовалась отъ князя Вяземскаго, когда онъ находился прямымъ ея начальникомъ въ званіи товарища министра народнаго просвещенія. Да, она будетъ помнить съ надлежащей признательностью. Впро-

чемъ, и изложение мыслей у почтеннаго нашего библіографа также не дурно: образцомъ можетъ служить хоть следующее невинное мъсто: «безпрерывныя утраты мелыхъ людей, безпрестанныя испытанія освобождають его (князя Вяземскаго) вполні оть тіхь обмановъ, которые тревожать и увлекають пламенную молодость». Это относится въ 1846 году, а биязь Вяземскій родился въ прошломъ стольтін, да и то еще не въ самомъ конць стольтія, такъ что ему въ 1846 г. было или подъ 60 леть, или за 60 леть. Ну, въ эти годы можно освободиться отъ пламенной молодости и безъ всякихъ испытаній. Туть приличнів бы вспомнить слова псалмопівца: «дніе льть нашихь...» и т. д. — За апологією юбилея и панегирикомъ поэтическому таланту кн. Вяземскаго следуеть статья о книжев, изданной поль редакціею г. Лонгинова, не сына и не отца и не брата предыдущаго Лонгинова, а того же самаго. Дело идеть о письмахъ Карамзина къ Малиновскому, и «Русскій Вестникъ» гиввается за нашу непочтительность къ Карамзину. Наивности и тутъ очень много. Примъромъ пусть послужать хоть следующія строки: «недавно кто-то, разбирая эти письма въ «Современникъ» (говоритъ «Русскій Вістникъ»), отозвался съ большимъ презрівніемъ и о нихъ, и о самомъ Карамзинъ». — «Насъ удивило (продолжаетъ «Русскій Въстникъ на той же страницъ), что рецензенть, приводя разные отрывки изъ писемъ Карамзина, выбралъ самыя незначительныя, могущія служить къ оправданію любимой (рецензентомъ или «Современникомъ») точки зрвнія». — Вотъ удивительно-то въ самомъ деле: приводить человекь изъ книги такія места, которыми бы подтверждалось его мивніе о ней! Спросимъ теперь редакцію «Русскаго Въстника», какъ она по правдъ думаетъ: можно ли вести «Литературное Обозрвніе» съ сотрудниками столь наивными? Мистеръ Тутсъ въ «Домби и сынъ» Диккенса, тоже очень любившій писать, быль человекь благороднейшей души, прекраснейшаго трудолюбія; но могь ли онь быть рецензентомъ?

Иметь ли и впредь сотрудниками въ «Литературномъ Обозрени» предыдущихъ мистеровъ Тутсовъ, это мы совершение предоставляемъ усмотрению самого «Русскаго Вестника», не выражая своего мнения о томъ. Но вотъ по поводу следующей статейки нельзя ужь намъ будетъ оставить «Русскаго Вестника» безъ добраго совета.

Эта следующая статейка— «Два слова объ Академіи Наукъ» Я. Грота. Г. Я. Гроть—академикъ (по отделенію русскаго языка)

и защищаеть Академію, особенно отдівленіе русскаго языка и словесности, это насъ не удивляеть. Но какъ онъ защищаеть это отдівленіе! прелесть! Воть образчикъ. Ті, которые нападають на отдівленіе русскаго языка и словесности не хотять (говорить г. Я. Гроть) соображать разныя обстоятельства въ организаціи Академіи отъ членовъ ея независящія:

«Извыстно ин, напримъръ, публикъ, что II отдълене, занимающееся русскимъ языкомъ и литературой, существуетъ на совершенно другихъ основаніяхъ, нежеля І физико-математическое и ІІІ историко-филологическое? Въ послъднихъ двухъ члены состоятъ на жалованьъ и многіе изъ нихъ получаютъ въ зданіяхъ академіи казенныя квартиры. Члены отдъленія русскаго языка не имъютъ ни жалованья ни квартирь, и посвящаютъ себя академическимъ трудамъ изъ чести. Они получаютъ умъренную плату только за самую несущественную часть своей академической дъятельности, то есть за присутствіе въ засъданіяхъ, да въ случав печатанія трудовъ своихъ въ изданіяхъ отдъленія—имъютъ право на скудный гонорарій».

Вотъ наивность-то. Ученому содружеству говорятъ, что труды его изъ-рукъ-вонъ плохи; а членъ ученаго содружества плачется передъ публикою, что мало даютъ имъ награды за труды:

«Подайте мальчику на хлёбъ,— Онъ Велизарія питаеть».

Дайте, дайте намъ по 1500 руб. жалованья съ казенною квартирою, — вёдь мы русскій народъ питаемъ лексиконами, грамматиками и другими прекрасными трудами. Нёть туть наивность переступаеть уже предёлы приличія. Каждый встрічный, по прочтеній статейки г. Я. Грота, удостовірить редакцію «Русскаго Вістника», что мы даемъ ей чистосердечный, доброжелательный и совершенно вірный совіть, совітуя ей отныні и во віки віковъ не печатать статей г. Я Грота. Онь быть можеть полезнійшій члень отділенія русскаго языка и словесности; онь безъ всякаго сомнінія — добродітельнійшій человікь (только добродітельные возвышаются до такой трогательной простоты душевной), — только, воля ваша, статьи его неприличны.

#### VI.

Но вотъ капитальнъйшая статья полемическаго отдъла IV книжки «Русскаго Въстника»: «Изъ науки о человъческомъ духъ, П. Юртъвича. Труды Кіевской Духовной Академіи. 1860». Въ «Старыхъ

богахъ и новыхъ богахъ» «Русскій Вѣстникъ» объщалъ напечатать обширное извлеченіе изъ образцовой статьи г. Юркевича, мыслителя глубокаго, превосходнаго. Теперь онъ исполняеть свое объщаніе. Въ IV книжкъ онъ помъстиль начало извлеченія, а въ V хочеть представить конецъ. Извлеченію предшествуеть предисловіе отъ самого «Русскаго Вѣстника», — я это предисловіе прочель и тъмъ удовольствовался. Дѣло для меня уже ясно изъ одного предисловія.

Статья г. Юркевича написана, какъ оказывается, въ опроверженіе моей статьи объ антропологическомъ принципѣ». Это опроверженіе помѣщено въ журналѣ, издаваемомъ кіевскою духовною академіею, а самъ г. Юркевичъ—профессоръ этой академіи.

Я самъ—семинаристь. Я знаю по опыту положеніе людей, воспитывающихся, какъ воспитывался г. Юркевичь. Я видёль людей, занимающихъ такое положеніе, какъ онъ. Потому см'яться надъ нимъ мніз тяжело: это значило бы см'яться надъ невозможностью им'ять въ рукахъ порядочныя книги, надъ совершенною безпомощностью въ дёліз своего развитія, надъ положеніемъ, невообразимо стісненнымъ во вс'яхъ возможныхъ отношеніяхъ.

Я не знаю, какихъ лѣтъ г. Юркевичъ; если онъ уже не молодой человѣкъ, заботиться о немъ поздно. Но если онъ еще молодъ, я съ удовольствіемъ предлагаю ему тотъ небольшой запасъ книгъ, какимъ располагаю.

О г. Юркевичь я кончиль этимъ. Но «Русскій Въстникъ»—о немъ я еще не кончилъ, потому что долженъ сказать ему, что онъ (конечно, непреднамъренно) поступилъ съ г. Юркевичемъ не хорошо. Всв мы, семинаристы, писали точно то же, что написаль г. Юркевичъ. Если угодно, я могу доставить въ редакцію «Русскаго Въстника» такъ-называемыя на семинарскомъ языкъ «задачи», то есть сочиненія, маленькія диссертаціи, писанныя мною, когда я учился въ философскомъ классв Саратовской семинаріи. Редакція можеть удостовериться, что въ этихъ «задачахъ» написано то же самое, что должно быть написано въ статъв г. Юркевича, -- да, я увъренъ, что въ ней написано то же самое, хотя я еще не читалъ ея, и не прочту ея, не прочту и всего извлеченія, напечатаннаго въ «Русскомъ Вестникъ», а прочту въ корректуре тотъ отрывокъ изъ извлеченія, который отмітиль я для вставки въ эту статью. Я впередъ знаю все, что я прочту въ немъ, все до последняго слова, и очень многое помню наизусть. Известно какъ пишутся эти вещи, и что пишется въ этихъ вещахъ,—то есть извъстно это намъ, семинаристамъ. Другіе могутъ считать это новымъ,—могутъ, пожалуй, считать хорошимъ, какъ имъ угодно. А мы знаемъ, что это такое.

Если положеніе г. Юркевича изм'єнится, то очень скоро ему станеть непріятно вспоминать о своей стать в. Но еслибь она осталась только въ «Трудахъ», она осталась бы неизв'єстна публикъ. «Русскій В'єстникъ», своимъ извлеченіемъ компрометируеть его передъ публикой.

Мий хотилось бы не приводить отрывковъ изъ этого несчастнаго извлечения. Но я обязанъ передъ «Русскимъ Вистникомъ» сдилать это: видь ему кажется, что я опровергнуть статьею г. Юркевича; я не въ прави скрывать отъ своихъ читателей эту статью, опровергнувшую меня, по увирению «Русскаго Вистника»

Я не имъю права перепечатывать больше, какъ третью часть статьи. Я вполнъ долженъ воспользоваться своимъ правомъ. Статья имъетъ 27 страницъ. Я перепечатываю изъ нихъ 9, начиная съ того мъста, гдъ ръчь обращается отъ общихъ разсужденій прямо ко мнъ. Пришлось такъ, что послъднія строки послъдней страницы, до конца которой доходитъ мое право перепечатки, не заключаютъ въ себъ полнаго періода, и въ концъ послъдней строки стоитъ только половина слова, другая половина котораго переносится на слъдующую страницу. Что дълать, брать со слъдующей страницы я не имъю уже права, а до конца этой страницы я обязанъ воспользоваться вполнъ своимъ правомъ, чтобы не лишить читателя ни одной буквы изъ той части побъдоноснаго опроверженія моихъ мыслей, которую могу сообщить ему.

«Гдв рубка, тамъ летятъ щенки (говорить «Русскій Вѣстникъ»); гдт горячо и живо идетъ работа, тамъ возникаютъ и односторонности и ошибки, которыя не мѣшаютъ однако дѣлу подвигаться впередъ. Въ горячей работъ часто некогда бываетъ осмотрѣться вокругъ, подвергнутъ должной критикъ свою мысль, и мы часто видемъ людей, заслуживающихъ полнаго уваженія, дѣльныхъ ученыхъ и испытателей, открывающихъ въ своей наукъ новые горязонты, съ смутвыми понятіями о собственномъ дѣль, съ теоріями, не выдерживающими никакой критики; но нельпости, въ которыя они впадаютъ, поучительны и интересны. Эти нельпости—въ то же время факты, образующіеся взъ извъстныхъ условій и любопытные для психологическаго наблюденія. Фохту, Молешотту позволительно до нѣкоторой степени не отдавать себъ должнаго отчета въ собственной точкъ зрѣнія: занятые дѣломъ, которое въ ихъ рукахъ ъдютворно и полезно, они не находять въ своемъ умѣ ни времени, ни мъста

анализировать свои понятія. Но весьма жалко видёть людей, которые были бы способны къ чему нибудь лучшему, но которые вчужё нахватывають отовсюду все, что только есть односторонняго, фальшиваго и нелёпаго, и въ этомъ полагають всю мудрость, послёднее слово знанія и мысли. Кто не помнить изъ времень своей школьной жизни, съ какою жадностью дётскіе умы хватаются именно за то, въ чемъ нёть никакого смысла, но что плёняеть ихъ своею рёзкостію? Что естественно въ дётскомъ возрасть, то жалко въ зрёломъ; что у мёста въ школь, то нелёпо въ литературь.

«Сочиненіе г. Юркевича вызвано нівоторыми статьями, появлявшимися въ нашихъ журналахъ по вопросамъ антропологическимъ. У насъ нівть ни психологіи, ни физіологіи, но есть литературныя мечтанія о томъ в о другомъ; точно такъ же, какъ у насъ нівть политической экономів, а есть литературныя мечтанія о наилучшемъ устройстві человіческаго общества; точно такъ же, какъ у насъ нівть ни политическихь наукъ, ни политической жизни, но за то, появляются корреспонденцій о госорильняхъ, весьма похожія по своему грубому цинизму на донесенія нашихъ старинныхъ русаковъ, ізжавшихъ за-границу съ двпломатическими порученіями, хотя безъ ихъ простодушной наивности, а взамінь того съ фанфаронствомъ фиаго ума, ни въ чемъ неповинаго, но вообразившаго себі, что онъ все испыталь, все извідаль, утомился подъ бременемъ знанія и опыта, и во всемъ видить суету суетствій.

«Влижайшимъ поводомъ къ труду г. Юркевича послужили статьи, напечатанныя въ № 4 и 5 «Современника», за 1860 годъ, подъ заглавјемъ: Антропологическій принципь философіи. Замічательный трудь г. Юркевича, несмотря на свой полемическій поводь, представляєть самостоятельный интересь и полемическій поводь послужня ввтору только въ тому, чтобы высказаться опредълительные и явственные. Въ своей полемикъ авторъ обнаруживаетъ очевь тонкій такть. Онъ не прибъгаеть ни къ какимъ постороннимъ топикамъ; онъ не взводить никакихъ обвиненій, онъ береть мысль и судить ее по законамъ мысли; разбирая теорію, онъ виветь въ виду только опредвлеть, объясняеть ли она то, что объщаеть объяснеть. Съ благородною деликатностью онъ тщательно устраняеть в предупреждаеть все, что могло бы быть истолковано въ невыгодъ разбираемыхъ статей съ какихъ либо точевъ зрвиія, кром'в чисто научныхъ. «Статьи: Антропологический принципъ философіи, говореть онь, какь бы обращаясь къ своемь слушателямь въ духовной академін, Относятся къ философін реализма, которая сділала въ наше время такъ много открытій въ области душевной жизни, подарила насъ такими точными анализами явленій человіческаго духа, что, по всей віроятности, это направленіе, рано или поздно, должно представить большіе интересы для самого богословія. Мы увърены, что науки богословскія особенно нуждаются въ точныхъ психодогическихъ наблюденіяхъ и вірныхъ теоріяхъ душевной жизни. Въ этомъ отношенів, повторяємъ, современный философскій реализмъ есть явленіе, мимо котораго богословъ не можетъ проходить равнодушно: онъ долженъ изучать эту философію опыта, если онъ хочеть успаха своему собственному далу».

«Но разбирая упомянутыя статьи съ точки зрвнія логики и науки г. Юркевичь изобличаеть всю фальшь, заключающуюся въ основе этихь фразь, човторяемыхъ съ чужаго голоса; полемическій тонъ его возвышается по мірів взложенія діла, я переходить къ концу въ безпощадный, но вполив мотивированный приговоръ.

«Такого рода труды, какъ г. Юркевнча, большая рѣдкость въ нашей интературь. Статья эта нензвѣстна публикѣ, потому что напечатана въ нзданів, почти не обращающемся въ ней. А потому мы думаемъ оказать услугу нашимъ читателямъ, если представимъ сколь можно болѣе общирныя выписки изъ этого труда. Сначала мы ограничнися лишь первымъ отдѣломъ его, гдѣ рѣчь идетъ о томъ вопросѣ, котораго вкратцѣ коснулись мы въ нашихъ вступительныхъ строкахъ: и чтобы не утомлять читателей, не привыкшихъ въ развитію подобныхъ вопросовъ, мы отложимъ выдержки изъ другой его половины до слѣдующей книжки нашего журнала.

«Свазавъ нѣсколько вступительных» словъ и объяснявъ поводъ своего труда, г. Юркевичъ продолжаетъ:

«Психологія не можеть получать своего матеріала ни откуда, кромі внутренняго опыта. Ощущенія или представленія, чувствованія и стремленія суть такой матеріадъ, котораго вы ниги не отыщете во вишнемъ опыть, и слыдовательно ни въ какой области естествознанія. Правда, что психологія не можеть решить своей задачи безъ пособія физіологіи и даже механической физики, потому что условія для опреділенных изміненій душевных явленій лежать первае всего въ наменениять живаго тула: въ этомъ отношения она пользуется результатами физіологіи, сравниваеть явленія физіологическія съ душевными и, определяеть такимъ образомъ ихъ взаимную зависимость. Если это означаеть, что она получаеть свой матеріаль изъ области физіологіи, то справедливо сказать, что и физіологія получаеть свой матеріаль изъ психопогін въ такомъ же смысій: эти двё науки взаимно вліяють одна на другую, и успахи въ одной изъ нихъ поведутъ къ успахамъ въ другой. Тамъ не менъе каждая изъ нихъ имъетъ свой собственный материалъ и увеличиваетъ этоть матеріаль изъ области только ей доступной. Предметь психологів дань во внутреннемъ самовоззрѣнів, естественныя науки не могуть дать ей этого предмета, не могуть уведвчивать этого матеріада. Такъ, напримъръ, оптика, развитая математически, изъясняеть только положение рисунка въ нашемъ глазь и различныя направленія глазныхъ осей во время видьнія; но она ничего не знасть объ этомъ виденіи, для нея глазъ есть зеркало, отражающее предметы, а не органъ виденія. Только психологь, наблюдающій внутренно, можеть сказать, что въ то время, какъ оптекъ замёчаеть на тыв глаза изображенія опреділенной величины и видить, что самое тіло глаза получило определенное направление, душа представляеть такой-то предметь, въ такомъто цветь, на такомъ-то разстоянін и т. д. Также точно для акустики, которая развита математически, ухо есть только телесный снарядь, приходящій въ правильныя сотрясенія, когда ударяють на него волны воздуха; но что душа слышить, по поволу сотрясенія этого снаряда, бой барабана или музыкальную мелодію, объ этомъ акустика ничего не знаеть. Это ясное и понятное разлівленіе между предметами, изв'єстными изъ опыта внутренвяго, я предметами взвъстныме изъ опыта вившняго, совершенно выпущено изъ виду сочинатедемъ разбираемыхъ нами статей, и вотъ почему онъ говорить такъ безусловно о матеріалахъ, которые представляють естественныя науки для ръшенія вопросовъ правственныхъ. «Физіологія, говорить сочинитель — «разділяетъ многосложный процессъ, происходящій въ живомъ человъческомъ организмѣ, на нѣ сколько частей, изъ которыхъ самыя замѣтныя: дыханіе, питаніе, кровообращеніе, движеніе, ощущеніе».

«Кто некогда не быль въ анатомическомъ театръ, тотъ, на основани этихъ словъ, можетъ вообразить, что тамъ профессоръ анатомии показываетъ простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительныхъ органовъ, кишекъ, нервовъ и систему ощущеній, слъдовательно систему представленій и мыслей, страланій и радостей, мечтаній и надеждъ. Въ приведенныхъ словахъ сочинитель, кажется, ясно говорить, что ощущеніе есть предметъ, такъ же данный для визшняго физіологическаго опыта, какъ сжатіе и растяженіе мускуловъ, движеніе крови, химическая переработка пищи въ желудка и т. д.

«Такимъ образомъ онъ раздъляеть основное заблуждение или обольщение тахъ физіологовъ, которые въ последнее время думали заменить физіологіей такъ-называемую прежле психологію. Теперь мы видимъ почему онъ признаетъ ва нравственными науками такое же достоинство точности и совершенства. какими отличается, напримеръ, химія: съ его точки зренія успехи этихъ наукъ находятся въ рукахъ естествознанія, или, опреділенийе, физіологія своими средствами вижшияго наблюденія изъясняеть натуру техь предметовь, которые, по минию психологовъ, вовсе не существують для вившияго наблюденія. «Основаніемъ для той части философіи, говорить сочинитель, «которая разсматриваеть вопросы о человыв, точно также служать естественныя науки. какъ и для другой части, разсматривающей вопросы о визшней природз. Принципомъ философскаго воззрѣнія на человѣческую жизнь со всѣми ея феномевами служить выработанная остоствонными науками идоя о одинствъ человъческаго организма; наблюденіями физіологовъ, зоологовъ и медиковъ отстранена всякая мысль о дуализм'в человіка. Философія видить въ немъ то, что ведеть медецина, физіологія, химія; эте науки доказывають, что никакого дуализма въ человъкъ не видно, а философія прибавляеть, что если бы человъкъ имълъ, кромъ реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непремінно обнаруживалась бы въ чемъ нибудь, и такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все, происходящее и проявляющееся въ человъкъ, происходитъ по одной реальной его натуръ, то другой натуры въ немъ нътъ».

«Этотъ текстъ очень опредвленно показываеть, что для его сочинателя нравственных, вли философскія науки суть только другое названіе для наукъ естественныхъ, которыя изъясняють всё предметы, доселё входившіе въ область философія. Въ человіческомъ организмії «философія видить то, что видять медицина, физіологія, химія». Какая же надобность въ этой наукі, которая еще разъ видить то, что уже прежде ея увиділи другія науки? Къ доказательствамъ медицины, химіи и физіологіи, что «накакого дуализма въ человікі не видно, философія прибавляєть, что, еслибы человікь иміль, кромі реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непремінно обна-

руженамил би из мет вибул. и тыть имы не молированения ил из меть. То другой витури ийть из вень. Итакь или для чего пунка финкметь. То другой витури ийть из вень. Итакь или для чего пунка финкметь ме изметьмения предвижен. — пробавление поторые изметь сублить и меть мет даме меная пуска помов. намь полько ий умести помить этогь вымогь метотымамий. То нь челеный не пинка пософие и этого падобно было опития ст сомании промененным марки и финксофие и этого падобно было опидать мелі того, пакь опь поставить опункане, сейдовиченью представленіе и сметени мемейленнять имелей, а съ пини и ист ради чувствованій и стремленій, нь програмення и ными сумествують для плаза, который видить иль простраметий съ фигурами и прасками, для руки, которая береть и мединиметь иль, для поса, который обнеживаеть иль и т. д.

«Послі мого вичего віть стравнаго, если сочинитель выдаеть за научныя ветявы велемогін, какъ точной науки, такія положенія, которыя вовсе не суть произведенія строгаго анадиза. Такъ наприніръ, онь пишеть:

«Психологія говорить, что самымъ изобильнымъ источникомъ обнаруженія замил, качествъ служить недостаточность средствъ къ удовлетворенію потребностей, что человікь поступаєть дурно, то есть вредить другимъ, почти только тогда, могда принуждень лишить ихъ чего нибудь, чтобы не остаться самону безъ вещи для него нужной... Психологія прибавляєть также, что человіческія потребности разділяются на чрезвычайно различныя степени по своей силі: самая настоятельнійшая потребность каждаго человіческаго организма состоить въ томъ, чтобы дышать... Послі потребносте дышать (продолжаєть психологія) самая настоятольная потребность человіка ість и пить».

«Спрациваемъ, нужна за туть псахологія и пратомъ, какъ точная наука, чтобы повторять то, что назвістно всякому простому и не ученому смыслу? Что скажеть естествонспытатель, если онь послышить объ этахъ великахъ открытіяхъ строгаго псахологическаго анализа, именно, что голодъ заставляеть человіка воровать, особенно же, что человікъ иміють потребность дышать, беть и пить?

«Можду типъ главная мысль, которая служеть для соченетоля основаніемъ всёхъ ого изслідованій о человікі, емість свой особенный интересъ. «Принципомъ философскаго возгрінія на человіческую жезнь, говореть онь, со всіми ол феноменами служеть выработанная естественными науками идея о одинстві чоловіческаго организма; наблюденіями физіологовъ, зоологовъ и медиковъ отстранена всякая мысль о дуаливий человіка». Говоримъ, что эта мысль иміють свой особенный внтересъ, потому что она отділлеть научное видніс о человікі отъ представленій общаго смысла.

«Когда граческій философъ Платонъ училь, что тіло человівка создано изъ
вічной матерін, которая не вийеть вичего общаго съ духомъ, то онь таквиъ
образомъ допускаль дуаливить метафизическій, какъ въ составів міра вообще,
такъ и въ составів человівка. Христіанское міросозерцаніе отстранило этотъ
метафизическій дуализиъ: матерію признаеть оно произведеніемъ духа; слідо-

вательно, она должна носить на себё следы духовнаго начала, изъ котораго произошла она. Въ явленіяхъ матеріальныхъ вы видите форму, законообразность, присутствіе ціли и иден. Если человіческій духъ развивается въ матеріальномъ тіль, есля его совершенствованіе связано съ состояніями тілесныхъ возрастовъ, то эта связь не есть насильственная, положенная безпредъльнымъ произволомъ божественной воли: она опредъляется смысломъ человъческой жизни, ся назначеніемъ, или идеей. Матерія, какъ говорить Шелленгъ, стремется, порывается родеть духъ: она не равнодушна къ цѣлямъ духа, она имъетъ первоначальное и внутреннее отношеніе кънимъ. Изучите хорошо телесный организмъ человека, в. вы можете отгадать, какія формы внутренней, духовной жизни соотвітствують ему. Изучите хорошо эту внутреннюю жизнь, и вы можете отгадать, какой тілесный организмъ соотвітствуеть ей. Итакъ, если сочинитель говорить, что «наблюденіями физіологовъ, зоологовъ и медиковъ отстранена всякая мысль о дуализми человика»; то противъ этого нельзя возражать безусловно. Только мы хотым бы опредъленно знать, о какомъ дуализмѣ говорится здёсь.

«Извістно, что послі устраненія дуализма метафизическаю остается еще дуализмъ нюсеологическій, дуализмъ знанія. Сколько бы мы не толковали о еденстві человіческаго организма, всегда мы будемъ познавать человіческое существо двояко: внішними чувствами—тілю я его органы, я внутреннимъ чувствомь—душевныя явленія. Въ первомъ случай мы будемъ шийть физіологическое познаніе о человіческомъ тілі, а во второмъ психологическое познаніе о человіческомъ тілі, а во второмъ психологическое познаніе о человіческомъ духі. Или я этоть дуализмъ устраненъ наблюденіями физіологовъ, зоологовъ и медиковъ! Нашъ сочинитель, повидимому, отвічаеть на этоть вопросъ положательно. Какъ мы виділи, онъ относить ощущеніе къ предметамъ физіологія наравні съ системою кишекъ, мускуловъ, нервовъ и т. д. Слово: дуализмъ, какъ кажется, напугало его, я онъ уже не могь выяснить себі, какъ и откуда психологія знаеть о своихъ предметахъ.

Кажется ясно, что мысль не виветь пространственнаго протяженія, на пространственнаго движенія, не вибеть фигуры, цвіта, звука, запаха, вкуса, не ниветь не тяжесте, не температуры; в такъ фезіологь не можеть наблюдать ее не однемъ изъ своихъ тълесныхъ чувствъ. Только внутренно, только въ непосредственномъ самовоззрвнін онъ знасть себя, какъ существо мыслящее, чувствующее, стремящееся. Эта две величины, то есть предметы вившняго в внутренняго опыта суть, какъ говорять психологи, несонамърнимя: научнаго, последовательнаго перехода отъ одной изъ нихъ къ другой вы не отыщете. Физіологъ будетъ наблюдать самыя сложныя движенія нервовъ: но все же эти движенія, пока они существують для вившияго опыта, то есть, пока оне суть пространственныя движенія, происходящія между матеріальными элементами, не превратятся въ ощущение, представление и мысль. Сочинитель говорить: «мы знаемь, что ощущение принадлежить известнымь нервамь, движеніе другимъ». Разберите это выраженіе. Когда внішній толчокъ дійствуєть на нервъ, то будеть ли это нервъ ошущенія, вли нервъ движенія, все равно, онъ по поводу этого толчка предеть въ двежение, иле сотрясение; это мы наблюдаемъ въ физіологическомъ опыть. Итакъ нужно сказать: мы знаемъ, что велей нервъ приходить въ движене но новоду вийшилго висчатийни. Но что «взийствини верванъ принадлежить отпущене». Этого им вовсе не знаемъ изъфизіологическаго опита, потому что и эти «извіствине нерви» представляють для вийшилго физіологическаго опита только движеніе, которое викогда не превращается на глазаль наблюдающаго физіолога въ ощущеніе, представленіе и мисль. Или, какъ им сказали выше, адісь физіологія получаеть свой матеріаль отъ психологія. Только сравнивая опити физіологическіе и психологическіе, им убъидаенся, что видініе такихъ-то и такихъ пийтовъ, слышаніе такихъ-то и такихъ толовъ возможни для души только подъ условієнь опреділеннихъ движеній эрительнаго и слуховаго первовъ.

«Но вто утверждаеть, что самое это движение зрительнаго и слуховаго нервовь есть уже ощущение опредъленной краски и опредъленнаго това, тотъ не говорить не одного яснаго слова. Попытайтесь провести въ мышленіц и построять въ воззрћији, какимъ это образомъ пространственное движеніе нерва, которое при всехъ усложненіяхъ должно бы, повидниому, оставаться пространственнымъ движеніемъ нерва, превращается въ непространственное ощуmenie, яли въ желаніе. Положимъ, что вы прослышали ученіе физвки о заввсиности объема тыв отъ его тенпературы и о томъ, что съ изменениемъ его температуры необходино взивняется в его объемъ: что свазалв бы о васъ, если бы вы превратили это отношение меобходимой связи въ отношение можежемел и стали разсуждать: температура тыла превращается въ объемъ тыла, объемъ тыла есть не что несе, какъ его температура? А между тыпь учение нынышныхы физіологовь о томъ, что ощущеніе души есть не что вное, какъ движеніе нервовъ, основано вменно на этомъ превращенін необходимой завысимость явлевій въ ихъ тождество. Есле бы насъ спросили, какинъ образомъ температура начинаеть быть объемонь, то намь пришлось бы отвечать: она никакь не наченьеть быть объемомъ: только по необходемому фазаческому закону она производить изміненія въ тіль, которое бевь объема немыслимо. Такимь же образомъ и на вопросъ: какъ двежение нерва начинаемъ быть ощущениемъ, мы должны были бы отвачать, что двежение нерва никакъ не начинает быть ощущеніемъ, что оно всегда остается движеніемъ нерва, только по необходимому закону (физическому или метафизическому, -- объ этомъ спорять еще) это движеніе нерва производить изміненія въ душі, которая немыслима безъ ощущеній, чувствъ в стремленій. Итакъ, есле говорять, что движеніе нерва пресращается въ ощущение, то здесь всегда обходять того деятеля, который обладветь этою чудною превращающею сняой, наи который имбеть способность и свойство рождать въ себа ощущение по поводу дважения нерва; а само это дваженіе, какъ понятно, яе вибеть въ себі на возможности, ни потребности быть чемь лебо другимь, кроме движенія.

«Странно и однако же справеданно, что сочинитель, такъ много говорящій въ своихъ статьяхъ о естественныхъ наукахъ, не имбетъ яснаго представленія о ихъ методъ и о ихъ предметь. Если философія противопоставляются точныя шауки, то подъ этими послідними разуміются въ такомъ случав науки опытныя, слідовательно занимающіяся явленіями и не касающіяся вопроса о метафизической сущности вещей. Теперь опытная психологія и требуетъ признать только это феноменальное, или гносеологическое различие, по которому ея предметь, какъ данный во внутреннемъ опыть, не имъетъ ничего сходнаго и общаго съ предметами вибшняго наблюденія. Только на этомъ предположенів возможна точная наука о душт, то есть о душт, какъ определенномъ явленіи, подлежащемъ нашему наблюденію. Всякій дальнійшій вопрось о сущности этого явленія, вопросъ о томъ, не сходятся ли разности матеріальныхъ и душевныхъ явленій въ высшемъ единства и не суть ли она простое посладствіе нашего ограниченнаго познанія, -- поколику оно не поствгаеть подлинной однородной, тождественной съ собою сущности вещей, все эти вопросы принадлежать метафизики и равно не могуть быть разришены никакою частною наукою. Въ настоящее время, однако же, химія и физіологія нерадко берутся за рішеніе этихъ вопросовъ о сверхчувственной основі вещей, какъ будто эту сверхчувственную основу можно увидёть въ химической забораторів наи въ анатомическомъ театръ. Такъ, если физіологія говорить намъ о единствъ нервныхъ процессовъ и душевныхъ явленій, то этимъ она не выражаеть, что душевныя явленія должны представиться намъ въ научномъ опытв нервными процессами, или что нервные процессы должны представиться намъ въ научномъ опыть душевными явленіями: ньтъ, разности, опытно данныя, между представленіями и нервными процессами остаются такими же на конці науки, какими были онв въ начале ея. Итакъ, ученіемъ объ этомъ единстве она только выражаеть метафизическую мысль о сверхчувственномъ тождества явленій матеріальнаго и духовнаго порядка: следовательно она даеть намъ мысль, которую ни утверждать, ни отридать она не имфеть основанія. Нашъ сочинитель такъ же не различаеть вопросовъ метафизическихъ отъ вопросовъ, рйшеніе которыхъ принадієжить точнымъ или опытнымъ наукамъ. Онъ говорить: «принципомъ философскаго возарвнія на человіческую жизнь со всіми ея феноменами служить выработанная естественными науками идея о единствъ человаческого организма». Кто знакомъ съ естествознавјемъ и философіею, тому извёстно, что понятіе и это слово единство инфетъ чарующую прелесть для метафизика и почти не имъетъ никакого значенія для естествоиспытателя. Успъхъ естествознанія основань на томь, что оно разрышаеть всякое единство, всякую сущность, всякій субъекть, всякій организмь на отношенія, потому что только въ такомъ случав оно можеть подводить наблюдаемое явленіе подъ математическія пропорціи. Итакъ несправеднию, что идея единства человіческаго организма выработана естественными науками. Правда, что некоторые физіологи допускали особый принципъ органической жизни полъ именемъ жизненной силы: Съ этой точки Зрвнія можно говорить о единствів человіческаго организма, потому что жизненная сила доставляла бы различнымъ матеріямъ организма то внутрениее и дъйствительное единство, какого они, какъ матеріальныя частицы, не могуть иметь сами по себе. Но известно, какъ надобно думать объ этой жизненной силь, которую нельзя на разложить никакимъ анализомъ, на подвеста подъ математическія пропорцін; какъ простое, какъ абсолютное, оно не можетъ идти въ соображение при эмпирическихъ наблюденияхъ, котя бы метафизика и доказала, что предположение такой силы необходимо. «Замъчательнымъ образомъ сходятся при вопрось о единствъ человъческаго организма естествознаніе и философія въ ихъ современномъ положеніи. Физіологія и химія разлагають это единство на множество матеріальныхъ частей, которыя въ своихъ движеніяхъ подчинены общимъ физическимъ, а не частнымъ органическимъ законамъ. Итакъ, единство человіческаго организма есть для нихъ феноменъ, есть вічто являющееся, кажущееся. Но откуда прошсходить этоть феноменъ? Отчего множество представляется намъ какъ единство? Отчего капли дождя представляются намъ какъ радуга. а не какъ капли дождя? Отчего матеріальныя частицы, не имъющія между собою внутренняго единства и сочетающіяся по общимъ физическимъ законамъ представляются намъ какъ единство, какъ цілость, какъ одинъ, въ себі законченный образъ? На эти вопросы отвічаеть философія и притомъ съ математическою достовірностію: это происходить отъ свойствъ зри.....»

На этотъ разъ довольно; и о «Русскомъ Въстникъ», пока, тоже довольно. Въ слъдующій разъ развлекусь «Отечественными Записками».

# полемическія красоты.

## коллекція вторая.

КРАСОТЫ, СОВРАННЫЯ ИЗЪ

# "ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЗАПИСОКЪ".

I.

Связывать себя объщаніями—самое неблагоразумное дѣло. Вотъ, напримъръ, первое свое полемическое развлеченіе закончиль я объщаніемь, что въ следующій разъ «поразвлекусь Отечественными Записками». Какой скукт я подвергь себя этимъ объщаніемъ! Вообразите себт, вѣдь для составленія коллекціи красотъ изъ «Отечественныхъ Записокъ», я долженъ былъ перелистывать чуть не половину каждой книжки этого журнала за цѣлые полгода, потому что по всѣмъ отдѣламъ, составляющимся постоянными соучастниками редакціи «Отечественныхъ Записокъ», разсѣяны въ неисчислимомъ количествъ выходки противъ «Современника». День, два, три дня одолѣвалъ я скуку,—наконецъ, по выраженію поэта,

Не стало силь, не стало воли.

Просмотръвъ предестныя «Записки праздношатающагося» въ двухъ первыхъ книжкахъ почтеннаго журнала, я отказался отъ чтенія этого отдъла въ слъдующихъ нумерахъ. Надобно только разъ поддаться слабости, она все больше будетъ овладъвать человъкомъ; послъ того я и въ другихъ отдълахъ журнала все больше и больше листовъ оставлялъ непрочтенными. Такимъ образомъ я не могу сдержать своего объщанія вполнъ. Но прошу «Отечественныя За-

писки» не приписывать неполноту коллекціи недостатку желанія во мий выставить съ надлежащими похвалами все разнообразіе, остроуміе и глубокомысліе ихъ полемики: усердія во мий было много; но только Ливингстонъ могъ бы пройти такую общирную пустыню не утомляясь, и вынесть изъ нея образцы всйхъ странныхъ произведеній, встрічающихся въ ней. Я ограничу свое изслідованіе лишь двумя-тремя прекраснійшими оазисами, предварительно сказавъ нісколько словъ о характерів остальной страны, которую едва могь я кинуть взоромъ.

Страна эта велика и обильна, но порядка въ ней нътъ. «Отечественныя Записки» разсуждають объ очень многомъ, очень подробно и очевидно съ прекраснъйшимъ намъреніемъ: заботятся о занимательности, заботятся больше всего о томъ, чтобы выработать себъ коть какой нибудь взглядъ на дъла, о которыхъ толкуютъ всять за другими журналами. Но вакая-то несчастная судьба мівшаеть имъ въ этомъ превосходномъ стремленіи. Онт обречены составлять самую милую противоположность «Русскому Въстнику» и «Современнику» въ этомъ отношении. Вы можете не соглашаться съ «Русскимъ Вестинкомъ», можете бранить его, если вамъ угодно, но вы видите, какихъ принциповъ держится «Русскій Вістникъ», чего онъ хочетъ и почему онъ хочетъ; вы должны будете признать, что свои иден проводить онъ последовательно, какъ должно быть. То же самое вы сважете и о «Современнивъ». — «Отечественныя Записки» добиваются чтобъ объ нихъ можно было сказать то же самое: вотъ, дескать, этотъ журналь имветь опредвленное направленіе, идеть къ извъстной цъли, понимаеть, чего хочеть. Но никакъ не могуть «Отечественныя Записки» добиться этого: чего-чего не набито въ нихъ сплошь и рядомъ: западничество и славянофильство, умфренность и крайній образь мыслей, и все это обвито непроницаемымь туманомь. Какъ будто соединены листы, вырванные изъ «Русскаго Въстника» и «Современника», изъ «Русской Беседы» и «Русскаго Слова», съ обрывками изъ покойнаго «Москвитянина» и прежнихъ «Отечественныхъ Записокъ» временъ Бълинскаго. Не знаемъ, до какой степени нравится этотъ пестрый карактеръ журнала сотрудникамъ, завъдующимъ разными отдълами его: мы желали бы знать мивніе г. Альбертини о «Запискахъ праздношатающагося»; мивніе г. Бестужева-Рюмина о статьяхъ г. Лохвицкаго; мевніе г. Громеки о статьяхъ г. Дудышкина, и т. д. и т. д. Но по всей въроятности нравится эта пестрота «общей редавціи» «Отечественных Записокъ». Если бы намъ, постороннимъ людямъ, необходимо было прииять чью нибудь сторону въ этомъ домашнемъ разладъ, мы стали бы на сторонъ гг. Альбертини, Бестужева-Рюмина и Громеки, которые въроятно еще могли бы какъ нибудь идти по одному направленію, когда бы занимался общимъ направленіемъ журнала изъ нихъ ли кто нибудь или другой кто нибудь такой же. А нывъшнее положеніе этихъ частныхъ редакторовъ должно быть очень затруднительно: одна статья дергаеть журналь туда, другая сюда; изъ одной статьи самшится отгласъ г. Аполлона Григорьева, изъ другой статьи отгласъ г. Дружинина; въ третьей стать в раздается задорное козлогласованіе г. Лохвицкаго; четвертая статья написана послідователемъ г. Кавелина; такъ что самъ Гегель затруднился бы возвести эти разногласія къ синтезу. Мы чрезвычайно полагаемся на добросовъстность людей, нелишенныхъ здраваго смысла; потому надъемся, что гг. Альбертини, Бестужевъ-Рюминъ и Громека соглашаются съ нами. А осли но согласны, то приглашаемъ ихъ заявить печатно, что мы ошибаемся въ ихъ чувствахъ. Да, мы просимъ ихъ объ этомъ, и любя каждый вопросъ ставить такъ, чтобы его решеніе было неизбежно, мы говоримъ, что, если гг. Альбертини, Бестужевъ-Рюминъ и Громека не дадутъ категорическаго отвъта на вопросъ о существованіи или несуществованіи нескладицы въ «Отечественныхъ Запискахъ», ихъ молчаніе будеть всеми принято за согласіе съ нашимъ мивніемъ.

Принимая въ соображение эту нескладицу, мы считаемъ необходимымъ разсматривать каждый отдълъ «Отечественныхъ Записокъ» особенно отъ другихъ отдъловъ, какъ особый маленькій журналъ, только переплетенный въ одну толстую книгу съ нъсколькими другими особенными журналами, а каждую отдъльную статью, какъ особенную брошюрку, сшитую съ другими такими же брошюрками по капризу переплетчика.

II.

Первое мѣсто въ ряду журнальцевъ, составляющихъ «Отечественныя Записки», занимаетъ «Политическое Обозрѣніе», которымъ завѣдуетъ г. Альбертини. Я не боюсь говорить то, справедливость чего знаетъ и мой противникъ, хотя бы и былъ я увѣренъ, что онъ

почтеть за нужное печатнымъ образомъ отрекаться отъ того, что я говорю. Пусть отпирается,—все равно, людямъ литературнаго круга останется по прежнему извъстно, а каждому читателю изъ собственныхъ словъ его будеть видно, что отрекается онъ напрасно. За этимъ предисловіемъ сообщу я слъдующій фактъ.

Прочитавъ первую мою статью, заканчивавшуюся объщаніемъ, что я поразвлекусь «Отечественными Записками», г. Альбертини потерялъ спокойствіе духа. Онъ мучился страхомъ, что я стану говорить о его полемическихъ подвигахъ противъ «Современника» такимъ тономъ, какого заслуживають они по своей непристойности. Напрасно боялся онъ этого. Я вовсе не намъренъ огорчать его. Но за то онъ позволитъ мит пожальть о немъ и дать ему совъть, искренность и върность котораго онъ можетъ провърить, спросивъ митнія у своихъ друзей.

Есть люди, очень благородные, но чрезмірно склонные поддаваться всяким безт разбора внушеніям. Они безукоризненно держать себя пока живуть въ обществі, гді всі также благородны, какъ они сами. Сошедшись съ людьми пошлыми, они иногда дівлають поступки не совсім хорошіе подъ чужим вліяніем. Г. Альбертини—одинь изъ этихъ людей нетвердаго характера. Онъ сдівлаеть очень хорошо, если постарается жить исключительно въ кругу людей благороднаго образа мыслей, какъ жиль, если не ошибаюсь, до своего перейзда въ Петербургъ. Пусть онъ спрашиваеть у нихъ мийнія о томъ, что пишеть. Безъ такой поддержки онъ можеть вовсе испортиться. Повторяю: пусть онъ спросить у своихъ друзей, правду ли я говорю ему.

Боязнь моего заслуженнаго сарказма, конечно, заставляла его въ эти последнія недели припоминать съ расказніемъ тё выходки противъ «Современника», до которыхъ унижался онъ. Я уверень, что въ тяжеломъ ожиданіи этой моей статьи онъ внутренно проклиналъ чужія внушенія, которыя подвели его подъ удары, грозившіе ему по его мнёнію. Пусть онъ успоконтся: мнё жаль наказывать его, потому что довольно наказанъ онъ собственнымъ чувствомъ. Я оставляю безъ всякаго упоминовенья нехорошія вещи, которыя онъ писалъ противъ «Современника». Я только хочу предостеречь его, чтобы онъ не спёшилъ впередъ спорить какимъ бы то ни было тономъ—грубымъ ли, деликатнымъ ли,—съ людьми, которые горавдо лучше его знають, что говорять, почему и зачёмъ говорять. Не

приводя его неприличныхъ выраженій, чтобы не позорить публично человіка, уже стыдящагося въ душів, я возьму только основныя мысли изъ одной статейки его противъ «Современника» и кроткимъ тономъ, безъ всякаго полемическаго отгінка, покажу ему, что тоть, кто дівлаєть такія возраженія, ставить себя въ невыгодное положеніе. Беру для этого опыта помізщенныя въ № IV «Отечественныхъ Записокъ» возраженія противъ «Письма изъ Турина», напечатаннаго въ № III «Современника».

Смыслъ этого письма кажется очень дуренъ вамъ, г. Альбертини (не любопытствовалъ я узнать, самъ г. Альбертини, или кто другой написалъ пересматриваемую мною діатрибу; но все равно, она помъщена въ отдълъ, которымъ завъдуеть онъ, стало быть онъ отвъчаетъ за нее). Васъ огорчаютъ наши отзывы о Кавуръ и его партіи; вы воображаете, что мы оскорбляемъ итальянскій народъ. Напрасно вы это говорите. Вамъ слъдовало бы самому знать то, что я постараюсь разсказать вамъ въ нъсколькихъ словахъ.

Въ каждомъ обществъ есть консерваторы и прогрессисты. Займемся прогрессистами. Между ними есть множество подразделеній, но интересь націи требуеть, чтобы они понимали одинаковость главнаго своего стремленія и соединялись въ одно цілое для борьбы съ общими своими противниками, отвергающими прогрессъ. Исполняется или не исполняется это важное условіе національнаго блага, зависить отъ умъренныхъ прогрессистовъ. Крайніе прогрессисты такъ преданы делу совершенствованія, что всегда готовы, принося въ жертву и самолюбіе и мелкіе разсчеты, поддерживать умфренныхъ. Если умъренные прогрессисты одарены политическимъ тактомъ, они понимають это и принимають союзъ, предлагаемый имъ крайними прогрессистами. Тогда дело совершенствованія идеть на столько успѣшно, на сколько можетъ илти при данномъ состояніи національнаго расположенія. Но иногда умітренные прогрессисты отвергають союзь. Оть этого страдаеть дело прогресса, то есть благо наців. Прим'тры тому и другому представляеть Англія. Нынъшній предводитель умъренныхъ прогрессистовъ въ Англін-лордъ Пальмерстонъ, крайнихъ прогрессистовъ-Брайтъ. Будемъ для краткости называть эти отдёлы прогрессивной партіи именами ихъ предводителей. Когда Пальмерстонь опирается на Брайта, его министерство непоколебимо. Когда онъ отгалкиваеть отъ себя Брайта, онъ теряеть власть. Умно ин поступаеть Пальмерстонь, когда держится. въ союзъ съ Брайтомъ? Умно ли, когда отталкиваетъ его? — Но Пальмерстонъ, какъ бы тамъ ни судили мы о его убъжденіяхъ и правилахъ, человъкъ разсчетливый, —а върнъе сказать, парламентская тактика очень хорошо выработалась въ Англіи; потому Пальмерстонъ постоянно держится въ союзъ съ Брайтомъ, и если иной разъ по упрямству оттолкнеть его, тотчасъ же понимаетъ свою ошибку и спъщитъ мириться съ нимъ.

Дозволительно ли не благоговъть передъ мудростью Пальмерстона, г. Альбертини? Если дозволительно, тъмъ больше можно не преклоняться передъ Кавуромъ, не имъвшимъ даже и того такта, который находимъ въ Пальмерстонъ.

Излагать ли исторію его ошибокъ? Пересматривать весь рядъ ихъ было бы слишкомъ долго,—отсылаемъ г. Альбертини къ статъй о Кавурй въ № 6 «Современника»; здйсь напомнимъ лишь объ ошибкахъ, относящихся лишь къ тому времени, о событіяхъ котораго не говорить эта статья, какъ о вещахъ, по ихъ недавности еще не забытыхъ никъмъ.

Между частями Италіи, соединявшимися въ одно государство, существуеть споръ объ относительномъ ихъ значеніи для итальянской національности. Миланъ, Флоренція, Болонья, Неаполь не могутъ уступить первенства другъ-другу, твиъ менве уступить его Турину. Всв они согласны уступить первенство только Риму. Кавуръ до последней возможности спориль противь мысли перенести столицу государства въ Римъ, --- спорилъ не потому, что рано было думать объ этомъ, а потому, что «Пьемонтъ освободняъ Италію, сявдовательно столицею Италіи должна остаться столица Пьемонта». Кавуръ доказывалъ, что Римъ-городъ прошедшаго, городъ мертвый что онъ не годится быть столицею. Пусть бы онъ говориль, что надобно повременить, что обстоятельства еще не позволяють думать о Римъ, — нътъ, онъ доказываль по принципу, что общее стремленіе втальянцевъ совершенно ошнбочно. Онъ отказался отъ желанія оставить Туринъ вічною столицею Итальянскаго королевства только тогда, когда уже возбуждено было въ итальянцахъ много жолчи его сопротивлениемъ. Это ли называется политическимъ TARTOME?

Итальянцы очень раздражаются мыслыю, что ихъ страны присоединяются къ Пьемонту не по принципу равноправности, а съ подчинениемъ Пьемонту, какъ господствующей странв. Кавуръ провозглашаль это подчинение съ очень страннымъ самодовольствомъ. Онъ восхищался, когда говорилъ: «мы, пьемонтцы, выше всёхъ васъ остальныхъ итальянцевъ». Это ли называется искусствомъ государственнаго человъка?-Узкость понятій Кавура въ этомъ отношенін была удивительна. Напримъръ, гражданскіе и уголовные законы въ Тосканъ лучше пьемонтскихъ; въ Неаполь-также. Кавуръ хотълъ заменить ихъ пьемонтскими. Это страшно оскорбляло Тоскану и Неаполь. И какимъ путемъ хотелъ произвести такую перемену Кавуръ! Самымъ безтактнымъ. Онъ котълъ дъйствовать распоряженіями прямо оть имени туринскаго министерства. Вся Италія говорила: нужно установить одинаковые законы для всёхъ частей Италіи; но эти законы пусть будуть составлены и введены правильнымъ порядкомъ, черезъ париаментъ. Кавуръ не хотвиъ этого. Почему не хотыть? Понятно было бы, еслибь онь опасался, что парламенть установить законы не на техъ принципахъ, какіе считалъ хорощими онъ. Но парламентъ состоялъ изъ его приверженцевъ, дъйствоваль бы въ его духв. -- Опять понятно было бы, если бы Кавуръ былъ непріязненъ парламентской формъ. Но онъ быль искреннимъ приверженцемъ ея. Потому его странное противоръчіе общему желанію не объясняется ничёмъ, кроме узкости понятій, кроме безтактности.

Вещь извъстная, что для сліянія прежнихъ раздільныхъ частей въ одно кръпкое пълое, надобно не оставлять этихъ частей административными единицами, а раздроблять ихъ на мелкіе округи, которые, не имъя связи между собой, имъли бы отношение прямо къ центральному правительству. Съ этой целью были некогда раздроблены французскія провинціи на департаменты. Въ кабинеть Кавура быль выработань проэкть, прямо противоръчившій этому простому соображенію. Предполагалось оставить Италію въ административномъ отношеніи разділенной на «области» или «страны», соответствующія прежнимь отдельнымь государствамь. Этоть проветь всв итальянцы нашли прямо противоречащимъ упроченію Итальянскаго королевства. Кавуръ защищалъ его, -- даже и не по самолюбію, потому что авторъ проэкта быль не онъ, а министръ внутреннихъ двлъ Мингетти, -- нетъ, по какой-то непостижимой несообразительности. Мингетти самими приверженцами Кавура быль признанъ за человъка неспособнаго и непопулярнаго; они сами упрашивали Кавура заменить Мингетти кемъ нибудь другимъ, кемъ ему угодно, лишь бы кёмъ нибудь другимъ. Кавуръ оставилъ Мингетти на мѣстѣ,—хотя бы по какому нибудь личному пристрастію къ Мингетти,—нѣтъ, просто по безтактному упрямству.

Говорить ли объ отношеніяхъ Кавура къ Гарибальди? Пусть бы Кавуру казалось нужно отстранить Гарибальди; но разв'в нельзя было устроить это благовиднымъ образомъ? И развѣ Гарибальди такой человекъ, котораго трудно оттеснить отъ власти? Нетъ, онъ самъ готовъ быль удалиться. Но Кавуръ наносиль ему мелочныя обиды, ръшительно ни для чего не нужныя; если, напримъръ, было два человъка, которымъ предполагалась одинаковая награда, и если узнавали, что одинъ изъ нихъ хорошъ съ Гарибальди, то отменяли назначенную ему награду. Если являлось на какую нибудь должность два кандидата, одинаково достойныхъ или недостойныхъ ея, и если объ одномъ изъ нихъ узнавали, что у него были непріятности съ Гарибальди, должность давали ему. Если предполагали гдв нибудь встретить Гарибальди, то залу, въ которой должна была произойти встреча, нарочно старались наполнить людьми, имевшими личныя непріятности съ Гарибальди. Что это такое? неужели это достойно серьезнаго человъка? Кавуръ унижался тугъ до мелочнаго подпусканія шпилекъ, которое простительно только пустымъ людямъ. Просимъ г. Альбертини понять, что мы туть говоримъ не о правахъ Гарибальди, а только о выгодахъ самого Кавура; не о томъ, что Кавуръ поступалъ неблагодарно или неблагородно, а только о томъ, что онъ поступалъ чрезвычайно безтактно. Онъ раздражалъ противъ себя прямодушную массу людей во вскух партіяхь и даже въ своей собственной этими странными поступками, совершенно неприлич-

А что сказать о сообразительности, какую выказаль онъ относительно солдать бывшей неаполитанской арміи и относительно волонтеровъ Гарибальди? Мы не о томъ говоримъ, можно ли было сформировать порядочное войско изъ бывшихъ неаполитанскихъ солдатъ; положимъ, что нельзя, хотя навѣрное было можно. Мы не о томъ говоримъ, могли ли быть хорошимъ войскомъ волонтеры, положимъ, что не могли, хотя не только могли, но уже и были. Положимъ, что Кавуръ не ошибся въ мысли о неспособности тъхъ и другихъ къ военной службъ, хотя онъ и ошибся въ этомъ. Но благоразумно ли распускать вооруженныхъ людей въ огромномъ количествъ безъ всякаго надзора, снявъ съ нихъ всякую дисциплину и не прінскавъ для нихъ никакихъ средствъ существованія, распускать ихъ въ странѣ, въ (которой нѣтъ ни войска, ни даже порядочной полиціи? Каждый знаетъ, что это значить дѣлать ихъ бандитами. Они безпріютны, они голодны, они не пріищуть себѣ никакого промысла, и начинаютъ разбойничать. Это сочинилъ Кавуръ. Онъ сочинилъ тѣ шайки, для истребленія которыхъ посланъ теперь Чальдини съ 50 тысячами войска. Умно ли это? спросимъ мы у г. Альбертини.

Просимъ его сказать также, знаетъ ли онъ, что мы указываемъ на ошибки, сдъланныя только въ теченіе одного года, и не упоминаемъ о другихъ ошибкахъ, за тотъ же годъ, еще более важныхъ,— не упоминаемъ потому, что оне относятся не къ одному этому году, а ко всему ряду летъ власти Кавура?

Другимъ извинительно, когда они не знають или не понимають этихъ ошибокъ. Но въ г. Альбертини это странно. Онъ находился въ кругу людей, понимающемъ вещи не хуже, чёмъ мы, и такъ же какъ мы, не черпающемъ своихъ мийній готовыми изъ какого нибудь Journal des Débats или Revue des Deux Mondes. Онъ долженъ, знать, что такое здравый смыслъ, не позволяющій принимать безъ всякой критики болтовню какого нибудь Сенъ-Маркъ Жирардена или Форкада, у которыхъ великіе люди ростутъ изъ-подъ пера какъ грибы, у которыхъ и Дюма-сынъ—геніальный романисть, и Октавъ-Фёлье—геніальный драматисть, и всякій маршаль—геніальный полководецъ. Неужели г. Альбертини такъ скоро разучился понимать все, что умѣлъ понимать?

И неужели онъ такъ скоро разучился сочувствовать всему, чему конечно сочувствовать, когда находился въ кругу людей умныхъ и благородныхъ? А еслибъ не разучился, онъ понималъ бы, подъ вліяніемъ какихъ мыслей писана статья, выходками противъ которой такъ прискорбно онъ роняетъ себя. Неужели не было времени, когда онъ съумълъ бы самъ отвъчать на вопросъ о нашихъ симпатияхъ и антипатияхъ, — вопросъ котораго и предлагать не стоитъ, потому что онъ ни для кого не составляютъ секрета. Пустъ г. Альбертини обдумаетъ хорошенько, долженъ ли онъ стыдиться этого вопроса. Напрасно вы компрометируете себя, г. Альбертини. Не дълайте этого впередъ. За подобные вопросы перестаютъ уважать писателя не только какъ писателя, но и какъ человъка. Понятно ли вамъ хотя это? Или даже и это непонятно?

Или вамъ непонятно, почему усиливается въ русской литератури направленіе, вами осуждаемое? Попробуйте припоминть вещи, которыя, комечно, были хорошо вамъ извистны еще не очень давно, и вы поймете. Но объ этомъ мы можемъ и поговорить съ вами. Извольте, поговоримъ.

Вы знаете что въ каждой литературъ преобладание одного каправленія сміняется другнить сообразно расположенію общества, а расположение общества измъняется обстоятельствами исторической жизня. Это все равно, какъ мъняется расположение мыслей въ отдальномъ человеке отъ перемены въ обстоятельствахъ его жизни. Знаете де вы, какъ разгоняются налюзів опытовъ жезни? знаете де вы, какое чувство овладеваеть человекомь, увидевшимь обманчивость своихъ налюзій? знасте ли вы, что онъ любить тогда людей, говорящихъ сурово и насмъщинво? То же бываетъ и съ обществомъ. Есля вы не понимаете этого, вы живете въ мір'в илизій, которыми уже почти никто не обнанывается. Желаемъ вамъ выйти поскорве наъ этого незавиднаго обольщения. А пока вы не вышли изъ него, «Современникъ» не будеть вамъ нравиться. Вы лучше читайте пока «Исторію государства Россійскаго» Карамзина, похвальныя слова Ломоносова, «Леонида» г. Р. Зотова, «Рославлева» и «Юрія Милославскаго» Загоскина, -- да и мало ли есть прекрасныхъ книгъ! 110 знаете ли? Пока вы находитесь въ такомъ настроеніи мыслей, не пробуйте разсуждать печатнымъ образомъ о насъ. Мелое дитя, избыгайте полемическихъ встречъ съ нами.

### III.

Къ г. Альбертини я быль снисходителень, главнымь образомъ изъ уваженія къ людямь, къ которымь онъ принадлежаль, когда они задумали было издавать «Московское Обозрёніе».

110 мніз наскучило сдерживать себя. Надобно же и посмівяться; да надобно и показать на комъ нибудь примітръ г-ну Альбертини, чтобы онъ виділь, какъ могло бы ему достаться за его необдуманныя выходки. Г. Буслаевъ такъ обязателенъ, что безъ всякой надобности, единственно по добротів душевной, доставиль мніз прекрисный случай развлечься.

Дъло произощло следующимъ порядкомъ. Вышло собраніе сочи-

неній г. Буслаева. Г. Пыпинъ помістиль въ «Современникі» разборь ихъ. Статья была написана совершенно серьёзнымъ тономъ, съ уваженіемъ къ ученымъ заслугамъ г. Буслаева. Ни оскорбительнаго, ни насмішливаго не было въ ней ни на волосъ. Г. Пыпинъ не соглашался съ нікоторыми мийніями г. Буслаева, но спорилъ противъ нихъ такъ, что самый самолюбивый и раздражительный человікъ не могъ бы обидіться такимъ споромъ. Тімъ меніе могъ ожидать кто нибудь, что оскорбится статьею г. Пыпина г. Буслаевъ, человікъ почтеннаго характера, чуждый болізненнаго тщеславія. Но черезъ три місяца является въ «Отечественныхъ Запискахъ» «письмо къ А. Н. Пыпину» г. Буслаева.—письмо, каждая строка котораго такъ и дышитъ желаніемъ уязвить. Что такое сділалось съ г. Буслаевымъ? За что воскипіль онъ жодчью на г. Пыпина? Воть за что.

Къ той книжкъ «Современника», гдъ находилась статья г. Пыпина о г. Буслаевъ, былъ приложенъ «Свистокъ»; къ одной изъ статеекъ этой тетради «Свистка» было сдълано примъчаніе, возстановлявшее очень любопытныя черты древне-славянскаго эпоса на основаніи приписанныхъ тамъ графу Хвостову стиховъ, ровно ничего такого въ себъ не заключавшихъ. Вотъ эти стихи:

## "Что награды всё другія Предъ сокровищемъ такимъ?"

Авторъ ученаго примъчанія въ «Свисткъ» ділаль филологическій разборъ словъ «награда» и «сокровище». Оказывалось, что въ словъ «награда» лежить смыслъ скандинавской Валгаллы, а подъ «сокровищемъ» разумъется жительница Валгаллы, то есть Валькирія и т. д. и т. д. Это изысканіе заканчивалось ссылкою на сочиненія г. Буслаева.

Дурно это было или хорошо, остроумно или глупо, обидно или безобидно,—но какое отношеніе имѣла эта шутка къ статьѣ г. Пыпина? Ровно никакого, кромѣ того, что напечатана была въ той же книжкѣ журнала. Съ какой стати было яриться за это примѣчаніе на г. Пыпина? Пусть г. Буслаевъ, скажетъ, умно ли поступилъ бы тотъ, кто сталъ бы сердиться на него, г. Буслаева, за «Очерки винокуренной промышленности» г. Лѣскова или за стихотворенье «Слезы кукушки», на томъ основаніи, что эти вещи напечатаны въ одной книжкѣ журнала съ его письмомъ къ г. Пыпину? Но ви-

дите ли, г. Буслаеву вздумалось, что насмёшка въ «Свисткё» написана г. Пыпинымъ. Трехъ мёсяцевъ было бы, кажется, достаточно, чтобы справиться о вёрности этого предположенія, если не достало у г. Буслаева разсудительности, чтобы съ перваго же раза увидёть вздорность такой догадки.

Г. Пыпинъ участвуеть въ «Свисткв» гораздо меньше, чемъ г. Буслаевъ. Почему это г. Буслаевъ вздумалъ приписать г. Пыпину статейку, на которую разсердился? Онъ увидель въ этомъ примечани такую ученость, что вообразиль, будто оно непременно написано спеціалистомъ. Но развів г. Буслаевъ такъ простодушенъ. что принимаеть за чистую монету толки непріязненных намъ журналовъ о нашемъ невежестве? Ему это неизвинительно. Онъ жиль въ кругу ученыхъ людей въ Петербургв. Почему бы не могъ, напримъръ, я написать ученое примъчаніе, разсердившее г. Буслаева? Правда, я давно бросиль занятія славянскими нарачіями и древностями и успълъ перезабыть милліоны филологическихъ и археологическихъ мелочей; но почему бы не предположить, что при всей убыли сохранилось въ моей памяти достаточное количество этихъ мудростей, такъ что еще съумълъ бы, если бы захотълъ, писать вещи, не менъе ученыя, чъмъ самъ г. Буслаевъ? Почему бы напримеръ, не предположить, что именно я-авторъ ученаго примінчанія въ «Свисткі»? Если бы г. Буслаевъ быль нівсколько сообразительнъе, онъ предположилъ бы это, и не ошибся бы. Тогда не разыграль бы онь смёшную роль, изливь свою жолчь совершенино невпопадъ.

Но ему захотѣлось, чтобы оцѣнка его сочиненій въ «Современникѣ» принадлежала тому человѣку, который написаль разсердившее его примѣчаніе. Съ удовольствіемъ исполняю его желаніе.

Г. Буслаевъ—человъкъ очень трудолюбивый и занимается своимъ предметомъ усердно. Съ этой стороны онъ достоинъ всевозможныхъ похвалъ. Но трудами его наука не можетъ воспольвоваться почему же такъ? По той причинъ, что у него ръшительный недостатокъ критики. Какъ филологъ, онъ соблазнился эксцентрическими прыжками Якова Гримма, любящаго поэтическія вольности въ сравненіяхъ корней и формъ. Но въдь то Яковъ Гриммъ; онъ каковъ бы тамъ ни былъ, а все-таки—человъкъ очень большаго ума. У него эти вольности—просто капризъ, отдыхъ, щалость. А г. Буслаевъ пошелъ по этой линіи такъ серьёзно, что можно сказать дошемъ до точки. Во-второмъ ученомъ грёхе г. Буслаева виноватъ въроятно тотъ же Гриммъ. Отривочныя данныя германской мнеодогін Гриммъ очень любить объяснять богатыми разсказами скандинавской минологін. Г. Буслаевъ тоже набиваеть свои изысканія скандинавской минологіей. Тутъ опять та же разница: Гримиъ редко фантазируеть до того, чтобы выбиваться изъподъ власти здраваго разсудка, который у него очень силенъ; а г. Буслаевъ-поэтъ въ душтв, и какъ начнетъ говорить, то уже и заговаривается Богъ-знаеть до какихъ вещей. Кром'в Гримма, нашлись для г. Буслаева и другіе соблазнители. Онъ-филологь, это такъ; но сверхъ того очень любить живопись и гравюры. По своей спеціальности заинтересовался онъ средневъковою живописью и рисованьеми. По какой-то особенной быдь, прежде чымъ случилось ему пріобрести основательное знакомство съ этимъ предметомъ, попались ему въ руки книги, принадлежащія школ'в такъ-называемыль до-рафарлистовь, то есть художниковь и ученыхъ, ставящихъ средневъковую живопись выше новой. Онъ поддался этому направленію. Этого всего было мало, —подвернулись на-грахъ еще наши славянофилы; онъ и изъ нихъ почерпиулъ. Въ довершении всего очень понравилась ему «Божественная комедія» Данте. Можете вообразить себ'в теперь, въ какомъ затруднительномъ положении находится его образъ мыслей. О чемъ ни начнетъ онъ писать, въчно происходить съ нимъ такая исторія. Возьмите самое немудрящее слово. положимъ, «лукошко». Тотчасъ вспоминается ему, что въ Индін есть городъ Лукновъ-ото очевидно одно и то же. Въ Лукновъ покланяются какому нибудь божеству, -- положимъ коть Индрв. Изъ этого тотчасъ следуетъ, что лукошко у древнихъ славянъ было символомъ Перуна, соотвътствовавшаго индійскому Индръ. Оно и дъйствительно: лукошко имъетъ круглую форму, а у Гольбейна есть рядъ превосходныхъ рисунковъ, называющихся «танецъ смерти»,--слъдуеть разъясненіе, что эти рисунки по своей мысли гораздо выше всвую рафаэлевских картинь: на этихь рисункахь люди плашуть сцепившись руками, въ роде нашего хоровода, имеющаго форму круга. Но скандинавы представляли себъ смерть въ видъ бледной Гелы; а у насъ существуеть обороть рачи «бладень какъ смерть»; ясно, что надобно взять изъ какой нибудь славянской рукописи разсказъ о смерти какого нибудь человека, сравнить съ нимъ скандинавскіе разсказы, относящіеся къ Гелв и минологическое значеніе нашего разсказа чрезвычайно разъяснится, и черезъ нёсколько страницъ будеть видно, что знаменитая Беатриче въ «Божественной комедіи» — тотъ же самый типъ, который извёстенъ у насъ подъ именемъ Амелфы Тимоесевны; только Амелфа Тимоесевна сохраняеть черты первоначальнаго эпическаго типа яснёе чёмъ Беатриче. Теперь возвратимся къ лукошку: не ясно ли вамъ, что славянское гаданьё на рёшетё иметъ связь съ индійскимъ поклоненіемъ Индре, по сходству рёшета съ лукошкомъ? Такова была высокопоэтическая красота древняго русскаго эпоса!

Спрашиваемъ самаго заклятаго приверженца трудовъ г. Буслаева, не представляется ли нашъ краткій эскизъ вернымъ снимкомъ хода мыслей изъ какого угодно изследованія г. Буслаева?— Но все эта пересыпано у него безчисленнымъ множествомъ вышисокъ, свидътельствующихъ о большомъ трудолюбіи; такъ что если попадется статья въ руки спеціалиста, онъ найдеть въ ней очень много любопытныхъ фактовъ и отрывковъ изъ рукописей. Только сбиты они у г. Буслаева въ безпорядочную кучу безъ всякой критики, такъ что легче бываетъ самому пересмотреть источники и собрать матеріалы, чемъ разобрать нужное отъ ненужнаго, верное отъ фальшиваго въ статьяхъ г. Буслаева. - Мев жаль было, что такое трудолюбіе и такая ученость, какъ у г. Буслаева, пропадають безъ всякой пользы для науки оттого, что недостаеть у него критики. Я хотель въ примечании къ «Свистку» шуткою обратить его виимавіе на этоть недостатокь, портящій все у него. Ему угодно было возъяриться на г. Пыпина. Впрочемъ хорошъ и я: вздумалъ исправлять ученаго, чуть ли не двадцать леть подвизавщагося своимъ путемъ и дошедшаго имъ до знаменитости! Какъ это не пришло мев въ голову идти въ Летній садъ и выпрямлять тамъ кривыя деревья?

Я еще ничего не говориль о направленіи трудовь г. Буслаева: когда ученое изследованіе пишется безь всякой критики, оно не приносить пользы наукі, котя бы написано было и въ корошемъ направленіи. Что же сказать, если направленіе труда таково, что заслуживало бы порицанія и при всевозможномъ совершенстві труда съ технической точки зрівнія? Впрочемъ я ошибся, заговоривь о порицаніи за направленіе. Г. Буслаевь и въ образі мыслей точно такъ же странствуеть по всевозможнымъ направленіямъ, какъ въ подборів фактовъ хватается безъ разбора за все, о чемъ

вспомнить. Какое туть порицаніе? Туть жалвешь только, что по слабому развитію нашей ученой литературы пришлось занимать самостоятельное положение трудолюбивому человъку, который быль бы очень полезенъ, если бы нашелъ себв въ молодости руководителя и работаль бы по его указаніямъ. Но этоть недостатокъ, въ котсромъ никакъ нельзя винить добрую волю г. Буслаева, а надобно винить только природу, не давшую ему умственной самостоятельности, --- этотъ недостатокъ для нашей жизни вреднее чисто спеціальных в недостатков работь г. Буслаева. На него-то и обратиль вниманіе г. Пыпинь въ своей статьв. Г. Буслаевъ-другь просвъщенія, приверженець прогресса; въ этомъ никто не сомнъвается; но сладить съ своимъ предметомъ онъ нивакъ не можетъ и безпрестанно сбивается къ инслямъ, принадлежащимъ такому взгляду, который прямо противорычить другимь его убъяденіямь. Разумвется, взыскивать съ него за это нечего: значить ужь судьба такая вышла отъ природы человъку, чтобы сбиваться съ върнаго взгляда на предметь. Но г. Буслаевь для многихь кажется авторитетомъ, -- всладъ за нимъ и другіе сбиваются съ толку. Значить, при всемъ желаніи молчать о г. Буслаевь, — приходится говорить объ ошибочности его направленія.

### IV.

Онъ очень претендуеть на помвщенную о немъ въ «Современникв» статью за то, что она будто бы истолковываеть его слова въ смысле, котораго они не имеють. Когда г. Пыпинъ говорить, что должно смотреть на дело вогь такимъ образомъ, г. Буслаевъ замечаеть: «я точно такъ и смотрю на него; напрасно вы утверждаете, будто я смотрю на него иначе»; и въ доказательство г. Буслаевъ приводитъ отрывки изъ своей книги.—Вотъ въ томъ-то и главная беда, что у г. Буслаева можно найти отрывки взглядовъ всяческаго рода. Онъ и любитъ суеверіе и не любить его, и восхищается имъ и находить его вреднымъ, все найдете у него, только того не найдете, чтобы онъ самъ замечаль раздвоеніе своихъ мыслей. Но пристрастіе къ отжившему и неленому береть у него верхъ надъ современными убежденіями. Доказательствъ тому мы не будемъ искать въ его книге; пересмотримъ только его письмо

къ г. Пыпину, письмо имѣющее цѣлью доказать, что онъ, г. Буслаевъ, не «старовъръ». Полемизируя противъ этого обвиненія, г. Буслаевъ, конечно, старался не подать новыхъ поводовъ къ обвиненію его въ старовърствъ. Конечно, онъ былъ осмотрителенъ въ своихъ словахъ, заботился выказать всю современность своихъ убъжденій. Посмотримъ же, до какой степени ему удалось это.

«Славянофильская самостоятельность кажется мив гораздо достойные подначального западничанья» («Отечественныя Записки», апрыль, 1861 г. Критика. Стр. 61).— «Прежнее мизніе о безплодности въ поэтическомъ отношении литературныхъ произведений, которыя Русь получала изъ Византіи, отвергнуто не мною, но Либрехтомъ. Вольфомъ и цёлою толпою современныхъ изследователей народной старины» (стр. 62). — Итакъ, г. Буслаевъ думаетъ, что вліяніе Византін было полезно для нашей повзін? или онъ этого не думаеть?— «Кто же отказываль вь высокомь поэтическомь характеръ римскому патерику папы Григорія Двоеслова?» (стр. 62).— Далее следують выписки изъ книги г. Буслаева въ доказательство, что его мысли сходны съ мыслями г. Пыпина. Мы не хотимъ обращаться за доказательствомъ противнаго къ самой книге г. Буслаева, въ которой, конечно, наговориль онъ гораздо больше неосторожнаго, чемъ въ своемъ письме, - потому пропускаемъ эту часть статьи, относящуюся къ книгъ. Переходимъ къ второй половинъ статьи, гдъ онъ излагаетъ свой образъ мыслей. «Я хотълъ относиться къ старинъ безпристрастно и не горячился противъ византійства потому именно, что не нить я и не могь иметь къ нему никакихъ личныхъ отношеній, изучая вопросъ только теоретически» (стр. 73). — Странный человикы! васъ порицають за то, что вы не выставляете вредныхъ сторонъ извъстнаго предмета, а вы оправдываетесь темъ, что не имвете къ нему личныхъ отношеній, изучаете его только теоретически. Да развіз теоретическое изученіе требуеть того, чтобы не выставлять въ предметь вредныхъ сторонъ, если онъ есть въ немъ? И развъ, если не имъете вы личныхъ отношеній къ Халифу Омару и Григорію XIII, то не должны находить ихъ действія дурными? Да и какія личныя отношенія можете вы имъть къ нимъ? «Время, ведущее къ лучшему, примиряеть съ прошедшимъ зломъ, и историкъ имветь право попытаться въ темномъ явленіи прошлой жизни открыть и лучшую сторону» (стр. 77).—Такъ вы пытаетесь открывать хорошія стороны въ темныхъ явленіяхъ прошлой жизни и примиряетесь съ прошлымъ зломъ? Нечего сказать, хорошо вы оправдываетесь. Г. Пыпинъ находить, что до-рафаэлевскій живописець Беато Анджелико слишкомъ нравится г. Буслаеву, — г. Буслаевъ возражаетъ: «почему вы ограничиваете мой вкусь однимъ Беато Анджелико? Я такую же честь воздаю и Чимабую и Перуджино» (стр. 80).—Вообразите себъ, что я порицаю кого нибудь за пристрастіе въ пустымъ романамъ Александра Дюма-старшаго, а онъ мив возражаетъ: «я не одного Люма-старшаго люблю, я люблю также Поля Феваля и маркиза Фудраса». Не правда ли, мастерски защитился человекъ! Но г. Буслаеву мало кажется, что онъ защитился такимъ манеромъ, онъ прибавляетъ: «я раздёляю симпатіи и не къ одной старой итальянской живописи. То сочувствіе, съ которымъ я говорю о Конъ Смерти Альбрехта Дюрера и о Пляскъ Смертей Гольбейна, избавляеть меня оть исключительной школы Веато Анджелико> (стр. 81). — То есть, тоть же вымышленный мною любитель Александра Дюма-старшаго продолжаетъ: «да и не однихъ французскихъ романистовъ я люблю, я люблю также Августа Лафонтена и Коцебу». Нечего сказать, поняль человъкъ, въ чемъ дъло. Очень не нравится г. Буслаеву предположеніе, что онъ занимается «искуствомъ для искусства». — «Этотъ пошлый принципъ всегда быль мив ненавистенъ», говоритъ онъ (стр. 82). Прекрасно; только зачемъ же вы на нёсколькихъ страницахъ предъ темъ распространяетесь, что искать практическихъ отношеній знанія къ жизни — діло недостойное ученаго, и заключаете свои разсужденія объ этомъ словами: «помилуйте, наше ли (то есть г. Буслаева) дело заниматься такими пустяками?» (стр. 76), —то есть практическимъ отношеніемъ знанія къ жизни. Въ вашей благонам'вренности никто не сомиввается; но есть у васъ способность не понимать того, о чемъ съ вами говорять и что вы сами говорите. Оть всей души въримъ. что «пошлый принципь искусство для искусства всегда быль» вамь «ненавистенъ»; только не понимаете вы того, что совершенно одинаковъ съ нимъ принципъ «наука для науки», --- принципъ, въ защиту котораго написана одна половина вашей статьи, другая половина которой наполнена намеками, что г. Пыпинъ хочетъ жечь раскольниковъ. Но объ этомъ после, потому что намеки эти обрателись на г. Пыпина только по ошебочной горячности г. Буслаева: они относятся, конечно, къ автору примечанія въ «Свистке», то

есть ко мив. Разсудимъ сначала о достоинствю оправданій г. Буслаева, а его нападенія оцівнимъ послів. Защищаясь отъ подозрівнія въ томъ, что желаетъ возстановить старину, онъ заканчиваеть свою апологію словами: «итакъ, позвольте съ вами не согласиться, когда вы утверждаете, что русская старина уже потеряла въ наше время свою жизненность и способность къ развитію» (стр. 84),—добрійшій г. Буслаевъ! Какъ же вы не сообразили, что такихъ словъ говорить вамъ не слідовало? Что же, по вашему, русская старина иміветь жизненность и способность къ развитію? Что же, по вашему, далеко такое мизніе отъ старовірства?

По всей въроятности г. Буслаевъ защитился бы превосходно, еслибъ только понялъ, что такое вещь, въ которой его обвиняютъ, и отъ какихъ выраженій и мыслей надобно удерживаться, чтобы не навлекать на себя новыхъ упрековъ за то же самое. Его бъда лешь въ томъ, что не всегда умъетъ онъ сообразить, что такое говорить. А еслибь умёль онь сообразить, много прекрасных вещей онъ писаль бы и многихъ дурныхъ фразъ и страницъ онъ не написаль бы. Къ последнему разряду онъ самъ отнесеть свои нападательныя выходки противъ автора статейки въ «Свисткъ», когда я растолкую ему смыслъ ихъ. Письмо къ г. Пыпину проникнуто желаніемъ выставить г. Пыпина за человіна, плохо знакомаго съ предметомъ изследованій г. Буслаева. Пусть самъ г. Буслаевъ разсудить, умно ли это? Въдь онъ самъ знаеть, что г. Пыпинъ-такой же спеціалисть, какъ и онъ, г. Буслаевъ; знаеть онъ, то есть г. Буслаевъ, что знають это всв занимающиеся русской литературой или археологіей. Къ чему же было намекать о плохомъ знакомствъ г. Пыпина съ дъломъ? Въдь это значитъ только напрашиваться самому на такое предположение: г. Буслаевъ не въ силахъ разобрать, съ знаніемъ дела или безъ знанія дела написана статья, если статья затрогиваеть его самолюбіе. А впрочемъ, едва ли не напрасно было бы предполагать, что г. Буслаевъ думалъ выставлять г. Пыпина человъкомъ малознающимъ, — ему въроятно и въ голову не приходила такая нельпость и въроятно намеки эти вкрались въ его письмо совершенно незамътно для него самого, какъ вкралось въ его труды очень много такихъ вещей, которыхъ онъ совершенно не быль намерень влагать въ свои труды.

Точно такъ же мы объясняемъ его милые намеки о томъ, что «Современникъ» хочетъ жечь раскольниковъ, истреблять народную

словесность, да притомъ еще насильственными средствами и т. д. и т. д. Тутъ мы останавливаемся и спрашиваемъ г. Буслаева: двладъ ли онъ такіе намеки? Добродушный и благородный ученый, конечно, съ азартомъ воскликнетъ: «никогда ничего подобнаго не было у меня въ мысляхъ! Я гнушаюсь подобными пошлостями! Вы клевещете на меня, находя ихъ въ моемъ письмѣ!» Мы совершенно увърены, что это благородное восклицаніе сдълаетъ онъ отъ искренности душевной. Но пусть же онъ теперь [попробуетъ сообразить, къ кому должны быть относимы читателемъ и въ какомъ смыслъ должны быть понимаемы читателемъ слъдующія мъста изъ его письма:

«Вы смотрете на вопросъ съ точки зрѣнія практической, и желали бы видьть въ рукахъ простолюдина хорошую исторію или географію-- въ добрый часъ! Давайте народу такія книги, если онв есть; и если будуть онв понятны и пригодны, то и безъ вашего содъйствія народъ самъ усвоить себь и распространеть вхъ; во я вполнъ убъжденъ, что за возвращать, ни пускать въ народъ что небудь насильственно не полъ какимъ условіемъ невозможно. Главная наша біда въ томъ, что всякій, надівшій на себя німецкій кафтань, не нначе умъеть относиться къ русскому простонародью, какь въ грозныхъ формахъ становаго пристава, даже въ такомъ мирномъ двий, какъ народное просвъщение. Народная книга, въдь, не какая нибудь подъяческая повъстка, которую можно пустить въ ходъ» (стр. 77). «А между темъ, въ ожидания какойто толковетой географія, вы желали бы, въ видахъ прогресса, остановеть въ обращение народномъ старинныя народныя книги. Зачёмъ намъ, людямъ ученымъ, входить въ эти дрязги? И безъ насъ много охотниковъ истреблять всякую зловредную книжную старину. Пусть скалозубы, для пресеченія всякаго зла, изъявляють похвальное рвеніе: собрать всё вниги да и сжечь... Ніть, правтика-діло самоє щекотливоє. И только въ нисьмі къ вамъ, изъ віжливости, касаюсь я этого протевнаго для меня предмета» (стр 78).—«Можеть быть, въ практическомъ отношенів, для русской народности дійствительно нужны операторы, въ роде техъ, которые избивляли крешенную русь отъ Аввакумовъ, Лазарей и другихъ пустосвятовъ; но этотъ вопросъ вовсе не входить въ кругъ мовхъ изсладованій. Онъ дайствительно уже патологическій; а я занимаюсь только литературою и искусствомъ: то какой же я могу быть указатель при рекомендуемыхъ ваме правтеческихъ ампутаціяхъ?» (стр. 81)-«Вы довиди меня на славянофильствъ, когда удостоявали меня сладующихъ отзывовъ: ««насладованія г. Буслаєва останутся односторонними; -г. Буслаєвъ положительно опибается;  $-\Gamma$ . Буслаевъ впадаетъ въ решительно одностороннее объяснение фактовъ. $-\Gamma$ . Буслаевъ положительно неправъ тъмъ, что забываетъ....» Однимъ словомъ, точно будто привели вы какого-то зловреднаго старовъра въ земскій судъ и даете ему остраству съ подобающими внушеніями. Позвольте мив, изъ любве къ археологія, въ этой сцень ведьть остатокъ нашей родной старевы и утъщить себя мыслыю, что еще на нашъ въкъ хватить древне-русскихъ нравовъ и обычаевъ. Въ томъ же дорогомъ для меня національномъ смысль, мив хотыюсь бы понять и ваши преследованія за мою любовь къ наукі, безъ отношенія къ практикъ, и за мои увлеченія археологією и другими безполезными предметами. ««Долгое изучение породило въ немъ (говорите вы обо мив) обыкновенное пристрастіе ученаго... Господинъ Буслаевъ по своему влеченію въ древности... Не слишкомъ ли г. Буслаевъ увлекается археологическимъ натересомъ русскихъ памятниковъ? » (стр. 26). Говоря безотносительно, увлечение натересами науки никогда не бываетъ слишкомъ, потому что только увлечение то есть воодушевленіе, и можеть поддерживать въ ученомъ ліятельность; но съ точки зрвијя національныхъ русскихъ преданій вся сущность науки содоржется въ практекв. Того же мевнія быле и почтенные старцы, осудняміе въ XVI въкъ дъяка Висковатаго. Древнее върованье въ чернокнижіе и досель еще на Руси не вымерло и даеть о себь знать опасеніемъ вреда отъ наукъ. А какія еще у насъ науки, какъ сравнять съ западомъ? Между твиъ ны все чегото отъ нихъ боимся и даже, по старинной привычив, презираемъ и преследуемъ ученость. Много ли наша наука сдълала для изученія Византів? а мы ужь бовися византійства; только что начинаеть разработываться наша старина и народность, а мы ужь бонися староверства и отсталости. Когда то завели быдо въ университетахъ философію, и тотчасъ же испугались, по старой памяти, о треклятомъ чернокнижин» (стр. 83, 84).

Позвольте васъ спросить, г. Буслаевъ: къ кому относили эти слова, когда писали ихъ? Къ г. Пыпину или къ автору статейки «Свистка», то есть ко мив, или вообще къ «Современнику»? Кого это вы нам'трены были называть Скалозубомъ, рекомендующимъ жечь книги, -- кого это вы намфрены были выставлять желающимъ дъйствовать относительно народа въ грозныхъ формахъ становаго пристава? Позвольте васъ спросить: кого это вы благоволите называть «операторами въ родътьхъ, которые избавляли крещеную Русь отъ Аввакумовъ, Лазарей и другихъ пустосвятовъ, -- то есть, которые казнили и жгли старовъровъ, - кого вы, г. Буслаевъ, благоволите называть этими «операторами, рекомендующими практическія ампутацін»? — О, добръйшій г. Буслаевъ, вы не сообразили, что ваши слова, по смыслу вашей рвчи, относятся къ намъ, сотрудникамъ «Современника» вообще, или въ частности ко мив, автору разсердившей васъ статейки. Вёдь винить насъ въ наклонности къ сожиганію книгь и людей вовсе не умно,---вы сами это знаете,--какъ же вы это наговорили такихъ неумныхъ вещей?

Видите ли, г. Буслаевъ, вы очень расположены взводить недобросовъстность, злонамъренность, намъреніе клеветать и всевозможныя дурныя черты характера на людей, затронувшихъ ваше самолюбіе. А во мив воть совершенно нать этой склонности: я почти никогда не нахожу нужды приписывать какому нибудь дурному намеренію человека поступокъ, который считаю за нехорошій. Я прежде всего смотрю на умъ человъка; и если онъ поступилъ дурно, то почти всегда нахожу я достаточное объяснение тому просто въ недостаткъ силы соображенія у этого человъка. Послъ этого обыкновенно говорю себъ: «ахъ, какъ жаль, что такой добрый, благонамвренный, честный человыкь не имветь ума, соотвытствующаго достоинствамъ его характера». Вы простите мою откровенность: эту мысль я примъняю и къ вамъ. Если намъ съ вами дастъ Богъ прожить манусандовы лета и каждый годь вы по нескольку разь будете делать такія же неловкости, какую сделали сочиненіем вашего письма къ г. Пыпину, я ни разу не предположу въ васъ ни намъренія несправедливо нападать, ни намъренія вредить дурными намеками; не предположу никакой дурной мысли: вашъ характеръ ввино будеть представляться мив столь же благородень, столь же безукоризненно чисть, какъ теперь. Я всегда видель и теперь вижу въ васъ только одинъ недостатокъ, -- и, къ счастью, такой недостатокъ, который нимало не портить репутацію человіка, потому что не имъетъ никакого отношенія ни къ его характеру, ни къ его доброй волв.

Вы трудитесь надъ своимъ предметомъ очень усердно; припиту ли я вашей влонамфренности то прискорбное обстоятельство, что наука не можеть пользоваться вашими трудами?—Вы не догадались. что полемическія выходки противъ невёжества вашего покорнейшаго слуги и его литературныхъ друзей--не более, какъ полемическія выходки, иногда остроумныя, иногда неостроумныя, но всетаки только полемическія выходки, — вы приняли ихъ за чистую монету, -- могу ли я приписать вашу недогадливость какой либо злонамъренности? Добродушно повъривъ, что мы, такъ-называемые свистуны, действительно круглые невежды, вы вообразили, что не могло быть квиъ нибудь изъ насъ написано разсердившее васъ замвчаніе, и приписали его г. Пыпину; приписавь его г. Пыпину, вы не сообразили, что не мешало бы вамъ справиться о достоверности вашей догадки, и въ сердцахъ излили свою жолчь на г. Пыпина, оставивъ безъ всякаго уязвленія меня, истиннаго виновника вашихъ огорченій, — какъ предположу я туть какую нибудь злонамфренность,

когда все это очевиднъйшимъ образомъ произошло лишь отъ недостатка сообразительности.

Добрый г. Буслаевъ! Вы до сихъ поръ не догадались даже,—
согласитесь, что не догадались: въдь вы человъкъ очень благородный и солгать не захотите,—вы не догадались до сихъ поръ, что
я имъю указать вамъ еще одну черту вашей несобразительности.
Какую?—Попробуйте отгадать, не заглядывая въ слъдующія строки.
Нарочно поставлю точку и сдълаю объясненіе уже въ слъдующемъ
отрывкъ, чтобы удобнъе вамъ было пріостановиться здъсь на широкомъ пробълъ между строками и подумать нъсколько минутъ: не
удастся ли вамъ отгадать?

## ٧.

. Держу пари, что вы не догадались. А догадался каждый, у кого побольше сообразительности, чёмъ у васъ. Я хотёлъ сказать вамъ вотъ что. Слушайте.

Изъ спеціалистовъ по части древней русской словесности и славянской филологіи помізщаєть статьи въ «Современникі» одинъ г. Пыпинъ. Другихъ сотрудниковъ по вашей спеціальности нічть у насъ никого. Въ прошедшій разъ я просилъ г. Пыпина написать статью о васъ. Онъ былъ такъ любезенъ, что согласился. И знаете ли, почему согласился? Вы опять не догадываетесь? Я вамъ разскажу все, какъ было діло, — у меня секретовъ нічть никакихъ ни въ чемъ.

Г. Пыпинъ не разъ и не два оспориваль въ разговорахъ со мной (въдь я хоть и свистунъ, а люблю говорить объ ученыхъ матеріяхъ) мое мнёніе о вашемъ значеніи въ наукъ. Когда вышли ваши сочиненія, мы, свистуны, стали говорить, что неловко не помъстить въ «Современникъ» статью объ нихъ: вы имѣете авторитеть, о книгъ вашей было много толковъ; не можетъ журналъ умолчать о ней.— Мы, свистуны, обратились къ г. Пыпину съ просьбой, чтобы онъ написалъ статью о васъ. Онъ долго отказывался,—почему отказывался, я не въ правъ сказать вамъ, потому что это—не мой секретъ, а секретъ г. Пыпина. А прочемъ, если вамъ непремънно хочется узнать, то я можетъ быть успъю получить у г. Пыпина разръщеніе, чтобы сообщить вамъ и публикъ эту тайну. Ну-съ, такъ вотъ г. Пыпинъ долго отказывался писать статью о васъ. Тогда я ска-

насъ, свистуновъ. Г. Пыпинъ, какъ спеціалистъ, уважаеть васъ спеціалиста. Ему не хотелось, чтобы напримеръ я высказываль свое мнвніе о вашемъ значенія въ наукв. Что двлать, — понятная слабость спеціалиста въ спеціалисту. — «Если тавъ. сказалъ г. Пыпинъ, я согласенъ избавить г. Буслаева отъ статьи, писанной вами. ... Эхъ, батюшка мой, г. Буслаевъ! отблагодарили же вы добраго человъка за желаніе избавить вась оть бъды!---Ну, догадываетесь ин хоть теперь, о чемъ я хочу сказать вамъ? Воть о чемъ: слишкомъ плохую услугу оказали вы себв письмомъ къ г. Пыпину. Когда представится «Современнику» надобность въ другой разъ говорить о васъ, мы, свистуны, по прежнему будемъ уговаривать г. Пыпина, чтобъ статью о васъ написалъ онъ. Но согласится ли онъ? А Богъ его знаетъ! По крайней мъръ прочитавъ письмо ваше, онъ сказаль, что разбирать вашихъ сочиненій нельзя человіку, не любящему полемическихъ схватокъ. Ну, что же теперь, если онъ останется при этомъ решенія? Ведь поневоле придется писать статью о васъ мив наи другому какому нибудь свистуну. Какъ вы полагаете, похожа будеть эта статья на статью г. Пыпина? Много мы найдемъ въ васъ ученыхъ достоинствъ? И какъ вы полагаете, во многихъ изъ вашихъ почитателей измънится мивніе о нихъ отъ статьи, писанной свистуномъ? Вероятно вы еще не можете этого сообразить. И желаю вамъ, какъ можно дольше оставаться въ неизвъстности на этотъ счетъ.

Затімъ, свидітельствуя совершеннійшее почтеніе къ вашему трудолюбію и глубочайшее уваженіе къ вашему благородству, иміно честь остаться всегда готовый къ какому вамъ угодно ученійшему спору. Въ ожиданіи этого лестнаго моему невіжеству спора собираю розданныя разнымъ знакомымъ книги свои по предмету, нівкогда, къ сожалінію, и меня занимавшему.

- Р. S. Спёшу предупредить васъ объ одномъ обстоятельстве, чтобы избавить васъ отъ новыхъ огорченій. Быть можеть, вамъ вздумалось бы сказать, что я неосновательно и бездоказательно произвожу жолчь вашу отъ статейки «Свистка», и утверждаю, что эту статейку вы приписывали г. Пыпину. Пожалуйста не говорите этого. Вёдь вы знаете, что это правда, и знаете, что это всёмъ извёстно въ литературномъ кругу. Отрицая вещь, всёмъ извёстную, вы только снова обнаружили бы опрометчивую несообразительность.
  - Р. Р. S. Быть можеть также, вамъ вздумалось бы отрицать мой

разсказъ о происхождения статьи г. Пыпина. Но предупреждаю васъ, что разсказъ мой совершенно въренъ истинъ, и сомивние въ немъ не повело бы ни къ чему, кромъ подробиъйшаго подтверждения моихъ словъ.

### VI.

Письмо г. Буслаева обратило на себя мое вниманіе потому, что воззрівніе г. Буслаева на старинную нашу литературу и излагаемыя г. Буслаевымъ понятія о народности служать однимъ изъ основаній, на которыхъ заждется критика «Отечественныхъ Записовъ». Отдівломъ критики завідують въ «Отечественныхъ Запискахъ» гг. Дудышкинъ и Краевскій. О міросозерцаніи г. Краевскаго я не буду говорить, потому что считаю это напраснымъ. Я буду говорить только о г. Дудышкинъ или, точніве выражаясь, для г. Дудышкина.

Мить очень понятны были многія совершавшіяся на страницахь «Отечественных ваписокъ» странности въ прежнія времена, ять ва пять и за шесть, когда на оберткт журнала выставлялось имя одного только г. Краевскаго. Начавъ посят четырехъ или пяти ять, въ которыя не читаль я русскихъ журналовъ, пересматривать «Отечественныя Записки» за нынтыній годъ, я уже не умтю объяснить себт этихъ странностей, потому-что на оберткт журнала читаю: «издаваемый А. Краевскимъ и С. Дудышкинымъ». Къ этому я не прибавлю ни слова, потому-что г. Дудышкинъ не такой человть, какъ г. Буслаевъ. Онъ понимаетъ вещи.

Говорить о достоинстве критическаго отдела въ «Отечественных Запискахъ» я не хочу. Обращу вниманіе г. Дудышкина только на одно обстоятельство, да и то лишь потому, что приходится это встати, по связи съ предъидущими отрывками. Какимъ образомъ могъ найти себе г. Дудышкинъ авторитеть для себя въ г. Буслаевъ? Этого я не въ силахъ понять, а я считаю себя человъкомъ очень понятливымъ. Придумываю, придумываю и не могу придумать никакого удовлетворительнаго объясненія этому обстоятельству. Чаще всего приходить мнё на мысль такое соображеніе. Г. Дудышкинъ не имълъ несчастія убить нёсколько лёть на изученіе славянской филологіи и тому подобной суши. Какъ человъкъ умный и незараженный чрезмёрнымъ тщеславіемъ, онъ и не считаеть себя знатокомъ въ этомъ дёлё (вовсе неважномъ для журналиста). Не воображаеть ли онъ, что о достоинствё мнёній г. Буслаева онъ точно

такъ же не можеть судить собственнымъ умомъ, какъ не можемъ мы оба съ нимъ судить о достоинствъ трудовъ Эри или Леверрье, и что онъ долженъ принимать мнънія г. Буслаева на въру, какъ мы оба съ нимъ принимаемъ на въру ръшенія астрономовъ объ орбитъ Нептуна? — Очень можеть быть, что г. Дудышкинъ такъ думаетъ. Но если такъ, смъю его увърить, что напрасна такая его недовърчивость къ себъ въ этомъ случаъ. Можно, и не будучи спеціалистомъ по филологіи, судить о связности и правдоподобности воззрѣній какого-нибудь филолога на народную жизнь и литературу. Я попробую предложить г. Дудышкину нъсколько вопросовъ, и увъренъ, что онъ не найдетъ ихъ ръшеніе затруднительнымъ для себя.

Если кто-нибудь станеть говорить, что наши лубочныя картины выше произведенія Рафаэля по своей идев, или что византійское вліяніе внесло живой элементь въ нашу народную поэзію,— затруднился ли бы г. Дудышкинъ признать такого человъка нъсколько свихнувшимся?

Если кто нибудь половину статьи о какой нибудь русской сказкъ набъеть разсужденіями Микель-Анджело, — затруднился ли бы г. Дудышкинъ признать статью эту за нескладицу?

Если-кто нибудь станеть говорить, что о потребностяхь и чувствахъ русскаго простолюдина, живущаго теперь, мы не въ силахъ судить, пока не изучимъ старинныя рукописи и не вызубримъ нѣ-мецкую грамматику Гримма съ прибавленіемъ исландской Эдды и санскритскаго словаря,—и если этотъ человъкъ будетъ доказывать, что по недостаточной разработкъ этихъ предметовъ у насъ, мы не можемъ заботиться о простолюдинъ съ пользою для него,—затруднился ли бы г. Дудышкинъ похохотать надъ такимъ вздоромъ?

Больше я ничего не скажу. Г. Дудышкинъ самъ видитъ, что направленіе критическаго отдёла «Отечественныхъ Записокъ» очень сильно должно измёниться, если эти вопросы не покажутся ему затруднительными.

Сказать ли вамь по секрету? Не мізшаеть иной разь умному человіку взглянуть на діло подобно намь, свистунамь, то есть, безь самоуничиженія передъ вздоромь. Повітрьте, оть этого и образь мыслей у человіка оть природы неглупаго становится ясніве, да и статьи его журнала выигрывають.

Мы только такъ, кстати, упомянули объ одномъ изъ тѣхъ основаній, покоясь на которыхъ, критическій отдѣлъ «Отечественныхъ

Записокъ» возмущается нашею неосновательностью. А вѣдь если перебрать другія основанія этого недовольства, оказался бы точно такой же выводъ и объ этихъ другихъ основаніяхъ. Но г. Дудышкинь самъ въ силахъ будетъ разсудить, — лиха бѣда начать, — ну, вотъ мы и сдѣлали для него начало, — а тамъ у него самого дѣло переборки пойдетъ, какъ по маслу.

### VII.

Горячность, горячность портить ваше дело, г. Громека, -- говоримъ мы, переходя къ отделу, навывающемуся «Современаою хроникою Россіи». Кром'в этого недостатка, все остальное у васъ превосходно. Попробуйте быть немножко хладнокровнее, - хоть на полчаса, хоть на четверть часа, --больше я отъ васъ не потребую, потому что и четверть часа уже слишкомъ тяжело для васъ провести безъ вспышекъ, — благороднъйшихъ, прекраснъйшихъ вспышекъ. Я не хочу мечтать, чтобы захотели вы отказаться отъ нихъ; да и преступно было бы по вашему мивнію хотя ивсколько сдерживать въ себъ взрывы возвышенныхъ чувствъ. Но такъ, для разнообразія, на четверть часа, только на четверть часа, изъ любезности ко мнв, постарайтесь быть хладнокровны; умоляю васъ, если только возможно это для васъ, попробуйте, въ личное одолженіе мив, даже улыбнуться вмёстё со мной. Сохранить хладнокровіе, почувствовать расположение къ веселой улыбки будеть для васъ нетрудно (если вы хоть сколько нибудь способны къ этому по натурѣ), потому что въ моей бестде съ вами не будеть ни одного, сколько нибудь резкаго или обиднаго слова для васъ.

Начненте воспоминаніемъ о забавномъ случав давно прошедшихъ летъ, когда вы, прочитавъ одну мою статейку, сулили въ наказаніе мнё подарить вещицы, которыя становились тогда не нужны вамъ. Зачёмъ не сдержали вы обёщанія? Вотъ прошло съ той поры больше двухъ лётъ; какъ вы теперь понимаете эту статейку? Все по прежнему? Или можетъ быть согласитесь теперь со мной; что это была продёлка, довольно дерзкая и не совсёмъ безчестная?—Такъ что же вашъ обёщанный подарочекъ мнё, все думаете еще прислать? Или ужь находите, что мнё онъ такъ же не къ лицу, какъ и вамъ? Я смёюсь при этомъ воспоминаніи, — не улыбаетесь ли и вы? Улыбнулись? прекрасно; теперь не приходить ли вамъ охота улыбнуться вмёстё со мной и надъ слёдующей вашею страничкой,— да вы не примите моей улыбки въ дурную сторону, въ томъ смыслё, что страничка эта не хорошо написана,—нёть, нёть, прекрасно: съ горячимъ, искреннимъ одушевленіемъ, съ чистёйшею любовью къ добру, съ возвышеннёйшимъ негодованіемъ на злобу и порокъ,—нётъ, я только такъ улыбаюсь, какъ улыбался человёкъ, знавшій секреть ларчика, отрывавшагося просто, надъ стараніями добрыхъ людей, ломавшихъ голову, чтобы раскрыть ларчикъ. Что это такое пишется въ «Современникъ»?—спрашиваете вы: какія убъжденія у этихъ свистуновъ. Не отъискнвается у нихъ никакихъ убъжденій, продолжаете вы и начинаете немножко сердиться. Какой-то журналь порицаеть насъ, свистуновъ, за неуваженіе къ почтеннымъ личностямъ.—Это еще ничего, замёчаете вы: водятся ва этими негодными свистунами преступленія гораздо худшія:

«Пусть бы гг. свистуны оскорбляли лица, сколько ихъ душв «угодно-мы за этимъ не стоимъ: на Руси это не въ диковинку, «иногда даже выходить очень смешно; но когда они бросають «грязью въ лучшія человеческія верованія» (позвольте мне вставлять свои заметки въ вашу речь: напримеръ, какія же это «лучшія върованія ?-То, что Кавуръ облагодътельствоваль Италію, или, что стоить только роть разинуть, то и влетить въ него жареная утка? Или, что плуты не обманывають людей?) «Когда они осмви-«вають всякое благородное увлеченіе» (напримірь, увлеченіе розгами или вещами, изъ которыхъ выходить нечто гораздо худшее розогъ?) «и когда, наконецъ, знаешь, что это делается изъ одного только «фокусничанья» (вы такъ думаете? поздравляю васъ. Напрасно вы не пяшете статей о Рабле и Диккенсъ, --- вы должно быть отлично понимаете ихъ) «и привлеченья почтеннъйшей публики, «тогда мы понимаемъ какъ далеко можетъ простираться негодова-«ніе и презрініе къ подобному художеству». (А мы давнымъ давно понимали это, читая благородно-негодующія статьи дівицы Зражевской о Жоржь Зандь; статьи эти, дышащія благородствомь невинности, служили украшеніемъ «Маяка»), «И есть люди, которые простодушно върятъ» (какіе чудаки!), «что въ этомъ фиглярствъ «скрывается глубокая, недосказанная мудрость! А все потому, что «она не досказывается...» (а ваша, какъ? досказывается?) «да въ-«роятно, нивогда и не доскажется до конца: мудрость, какъ извёстно,

«вещь бездонная, и ее никогда не исчерпать, по крайней мъръ, до «тахъ поръ, пока останутся не переведенными на русскій языкъ «многія французскія книжки...» (а вы должно быть полагаете, что австрійскія стихотворенія Якова Хама дівствительно переведены Конрадомъ Лиліеншвагеромъ, если не съ австрійскаго, то съ французскаго. Хорошо, хорошо). «А между твиъ, эта мудрость систе-«матически убиваетъ въру въ людей» (т. е. въ какихъ же? въ Кавура и Шмерлинга? Или въ Державина и Карамзина? Или въ Пинетти и г. Кокорева? Вы за которыхъ больше стоите?), «въ ихъ «честность и великодушіе, въ ихъ любовь и дружбу, въ возможность «безкорыстнаго съ ихъ стороны» (т. е. со стороны Кавура и Шмерлинга, или со стороны Достъ-Мохаммеда афганскаго и Сандъ-Паши египетскаго, или со стороны Миреса и Перейры?) «самопожертво-«ванія... Куда же ведеть эта мудрость» (не туда куда ведеть легковъріе), «чего хочеть» (того, чтобы люди не давались въ обманъ), «какихъ героевъ приготовляетъ «для будущаго»? (такихъ, которые не были бы похожи ни на Донъ-Кихота, ни на Сентъ-Арно или Эспинасса). «Можно поручиться, что изъ ея школы не выйдеть ни «одного Пирогова» (итъ, не выйдеть, потому что г. Пироговъ старался связать вещи несовитстныя, -- розги съ гуманностью; по нашему, что нибудь одно: или съки, или не съки,-

> А смѣшивать два эти ремесла Есть тьма охотниковъ, мы не изъ ихъ числа.

Г. Пироговъ не виновать въ томъ, что быль непоследователенъ: онъ въ такое время воспитался. Но стыдно было бы намъ, если бы мы ставили свой идеаль на томъ же уровне, на какомъ стояль онъ во времена воспитанія г. Пирогова). «Можно быть уверену, что «она никого не подвинетъ ни на какое общественное дело: для «этого требуется вера въ человека, пламенная вера» (что за Африка такая!) «и увлеченіе» (родной мой, увлекались и мы, подобно вамъ, «да увидели, что насъ дурачили), «а не холодная, бездушная на-«смешка» (ну, это действительно не по вашей части, и растолковать этого вамъ не берусь я, пока вы не охладете, хотя немножко), «все разъединяющая» (напримерь, публику съ г. Кокоревымъ и другими ея благодетелями) «и оскорбляющая» (все техъ же г. Кокорева съ Кавуромъ) «и способная только подвинуть на «бросанье изъ-за угла камешковъ и грязи». (А вы, прямо въ лицо

бросаете грязь тому, кого считаете достойнымъ забрасыванья грязью? Или по вашему ни въ кого не следуеть бросать грязью, даже и въ Гайнау не следуеть?)

«Уверяють, что свистуны служать великому делу отрицанія, «безъ котораго, какъ извъстно, нътъ движенія впередъ. Это не-«правда! Не такъ дъйствують герои отрицанія» (куда намъ лъзть въ герон!), «которымъ вздумали бы подражать свистуны. Тв нена-«видять многое, потому что многое любять, во многое върять, «на многое надъются; они сегодня радуются, завтра рыдають; у «нихъ насмъшка бичуетъ и жжетъ, потому что идетъ изъ сердца, «полнаго страстной любви къ человъку и безпредъльнаго негодова-«нія къ неправдів». (А знаете ли что?—Везъ похвальбы сказать, очень многіе насъ любять за то, что считають именно такими, вотъ ни дать-ни взять какъ вы изволите описывать героевъ-то отрицанія). «У нашихъ свистуновъ нётъ сердца» (что за притча! у курицы сердце есть, а у насъ будто нътъ; есть, родной мой, есть, да и очень сердитое, только не на васъ), «нътъ въры» (да что же върить-то, когда знаеть? Если напримъръ, знать, что хорошеехорошо, а дурное-дурно, то это убъждение покрыпче будеть, какъ  $2 \times 2 = 4$ ); «они считають постыднымь хоть разь чёмь нибудь увлечься въ жизни (увлекались, золотой мой, да еще какъ,--не хуже васъ самихъ; а теперь до такой поры дожили, что разсудокъ да опыть житейскій верхъ беруть); они никого и начего не любять (что за изверги рода человеческого!—Да хоть самихъ-то себя любять ли? А если самихъ себя любять, значить, и свое все любять. Ну, а русская-то земля чья же, какъ не ихъ земля? Подумайте-ко хорошенько: можеть выйдеть, какъ умомъ-то разумомъ прикинете, что и ее они любять. А, ну, ну: подумайте, несравненный нашъ, подумайте); «они смъются надъ любсвью» (ну, да въдь любовь любви рознь; надъ иною не то что посмъяться, а даже похохотать следуеть, --- напримеръ, если бы какой нибудь близорукій въ нестерпимое рыло втюрился, — да погодите еще, и самъ онъ надъ собою посмъется, когда подскочить поцаловаться, да и увидить вивсто красавицы обезьянью харю: а вась пожалуй и бранить станеть, если вы его къ этой любви возбуждали, въ этомъ обольщенін поддерживали); «оне считають обязанностью порицать безъ «разбора все, что попадется подъ руку» (то есть, «Замътки» ли «праздношатающагося» въ «Отечественныхъ Запискахъ»; статьи ли г. Я. Грота въ «Русскомъ Вістинкъ»,—что за ехидные такіе люди!); «они занимаются искусствомъ для искусства» (а вотъ что я вамъ скажу: когда откуда заимствуетесь мыслью, то надобно указывать источникъ; вы бы упомянули, что это «Русскій Вістникъ» говоритъ; а спросите-ко теперь «Русскій Вістникъ», радъ ли онъ, что толковалъ объ этомъ,—віроятно сами видите, что не долженъ быть радъ).

Воть мы хоть на этомъ пока и остановимся. А то ужь совсёмъ васъ утомили воздержаніемъ въ хладнокровіи. Но что же, согласитесь, что оно хотя и тяжело вамъ съ непривычки разсуждать хладнокровно, а все-таки полезно. Вотъ, горячились вы, горячились, и никакъ не могли добиться, чего мы хотимъ, что любимъ теперь же, только четверть часа побесёдовали мы съ вами хладнокровно, и открылось вамъ все: любимъ мы родину свою, а хотимъ— добра ей, только и всего.

Да знаете ли, что? Если бы хотя немножечко по хладнокровные были вы, и безъ бесёды съ нами узнали бы это отъ другихъ, отъ кого хотите, къ примъру сказать, хотя бы даже отъ самихъ «Отечественныхъ Записокъ». Не върите? Не замъчали вы въ своемъ журналъ такихъ указаній? Такъ лишь оттого не замъчали, что очень ужь въ большомъ азартъ были, на страницу-то смотрите, а что на ней написано-то, не разберете, потому что въ глазахъ отъ горячности туманъ стоитъ. А то увидали бы, какъ не увидать—отпечатано четко, хорошо таково. Хотите покажу? Возьмите, напримъръ, третью книжку «Отечественныхъ Записокъ» нынъшняго года, разверните «Критику» на стр. 9; на этой страницъ читайте строку 29-ую и двъ слъдующія. Ну-съ, видите, что на нихъ написано?

«Глумленія «Современника» не щадять ничего, кром'я двухъ-трехъ предметовъ, въ самомъ дёл'я священныхъ: свободы женщинъ и простолюдина.»

Позволите объяснить? — или и сами понимаете?

Все-то мы съ вами, г. Громека, бесёдовали такъ хладнокровно; а вамъ вёроятно ужь давно хочется погорячиться? Извольте, извольте, для васъ готовъ на все. Закончимте бесёду нёсколькими горячими словами. Эхъ, горе наше съ вами: стиховъ писать не умёемъ, въ стихахъ бы оно лучше вышло,—ну да оно и прозою горячо выйдетъ, съ душою, съ любовью, съ вёрою.

Воть мое мевніе. Принять или не принять его-ваша воля:

Очень мало на свете людей, въ которыхъ честность соединена съ проницательностью. Объ этихълюдяхъ им съ вами довольно поговорили. Далъе, есть на свъть не очень большое количество плутовъ и неисчислимое множество простяковъ. Плуты обманывають простяковъ; льстять имъ и обирають ихъ; запугивають ихъ и помыкають ими. Правда, иль неть? разумеется, плуты по своей малочисленности ничего не могли бы сделать, если бы действовали только своин силами. Но изъ самихъ простяковъ очень многіе такъ и лѣзуть изъ-кожи-вонь отстанвать плутовъ. Изъ какой прибыли? Ровно ни взъ какой, безкорыстно, безкорыстно такъ и лезутъ вонъ-изъкожи. Къ этому разряду простяковъя причисляю васъ. Не обижайтесь. Простявами въ вашемъ родъ бывають люди всякаго ума: и глупые, и умные, и геніальные даже, — въ примъръ вамъ приведу Лафайета, Ламартина, Вильгельма фонъ-Гумбольдта, самого Штейна. Если человъвъ глупъ, это бъда неизлъчимая. Если же онъ не глупъ, а только простякъ, то излечивается отъ своего недостатка онъ тотчасъ же, какъ только заметить его въ себе. Прямо никто изъ людей не вступаеть въ жизнь проницательнымъ, — это качество, развивающееся рефлексіею. А рефлексія требуетъ хладнокровія.

Соглашайтесь или не соглашайтесь со мною, это-повторяю-какъ вамъ угодно.

Надъюсь, что разстаемся друзьями.

### VIII.

А воть какъ-разъ поспела для украшенія моей коллекців и 7-я книжка «Отечественныхъ Записокъ» съ крупнымъ полемическимъ алмазомъ, который постараюсь я добросовестно отшлифовать въ превосходнейшій брильянтъ. Алмазъ находится въ изобильномъ редкостями руднике Критическаго отдела. Оно какъ разъ мие съ руки: ведь въ прежнихъ отрывкахъ я мало занимался этимъ отделомъ, такъ что могло бы это огорчить заведывающаго имъ г. Дудышкина, могло бы показаться г. Дудышкину злостною невнимательностью къ нему. Хорошо, что могу я теперь загладить эту свою вину, отвратить отъ себя этоть упрекъ.

Эхъ, г. Дудышвинъ! где можно бы неспеціалисту иметь смелость собственнаго сужденія, тамъ вы не отваживаетесь вникнуть въ дёло своимъ умомъ; а въ чемъ для разбора дёла нужно быть спеціалистомъ, вы полагаетесь на собственное сужденіе. Вотъ къ примъру сказать хотя бы опровержение, написанное г. Юркевичемъ противъ моихъ статей объ антропологическомъ принципъ въ философія, --- ну, можеть ли туть неспеціалисть разсудить, съ толкомъ или безъ толку пишетъ г. Юркевичъ? Въдь тутъ все дъло состоить въ методологическихъ, психологическихъ, метафизическихъ тонкостяхъ; тутъ такого рода дело, что глубокомысленно призадумался бы самъ Куно Фишеръ, этотъ великій мудрецъ, переводъ изъ котораго помъщенъ въ іюльской же книжкъ «Отечествени. Записокъ». Чтобы понимать эти хитрыя подразделенія и подравличенія, нужно быть спеціалистомъ. Воть, напримірь, г. Катковъ понимаеть эти вещи. Ему понятно, что говорить въ своей статьв г. Юркевичъ; онъ увидълъ, что воззръніе г. Юркевича близко къ направленію, которое считаетъ справедливниъ самъ онъ; и г. Катковъ не сделаль ошибки, поместивь въ своемъ журнале извлеченіе изъ г. Юркевича съ большими похвалами ему. Я не разділяю этого направленія, потому різко отзываюсь о всяких его послівдователяхъ; но что они довольны другъ-другомъ, этому такъ и быть должно. Ну, а вы-то съ «Отечественными Записками» съ какой стати восхитились статьею г. Юркевича? Вы развѣ полагаете о себъ, что держитесь того же направленія? Представьте себъ въ вашей бъдъ, заглянулъ я на оборотную страницу верхняго полулиста обертки того самаго 7-го № «Отечественныхъ Записокъ», въ которомъ вы оттиснули свое восхищение г. Юркевичемъ. Что же я увидель на этой странице? Крупнымъ шрифтомъ напечатано следующее объявленіе:

## «ОТЪ РЕДАКЦІИ».

«Такъ какъ многіе изъ читателей изъявили желаніе прочесть все сочиненіе Бокля «History of civilisation in England» въ русскомъ переводів, то редакція «Отечественныхъ Записокъ», напечатавъ уже шесть главъ этого сочиненія, намізревается, если не встрітитъ особенныхъ препятствій, перевести его въ цілости и поміщать въ журналіз въ томъ самомъ порядків, въ какомъ будеть выходить англійскій подлинникъ».

Знаете ли, какая комическая вещь выходить изъ этого? Воть какая. За исключеніемъ очень немногихъ страницъ въ отдёлё о энциклопедистахъ, которыхъ и вы не одобрите, когда прочитаете ихъ, и я не одобряю, —весь первый томъ Бокля прямо противоположенъ тому направленію, которымъ вздумали вы восхищаться въ г. Юркевичъ. Вотъ исторія-то! — Ужь и подлинно можно назвать ее «исторіей цивилизаціи въ Отечественныхъ Запискахъ».

Но вы не огорчайтесь штукою, какая вышла отъ вашего объявленія о перевод'я Бокля: вы превосходно д'ялаете, что переводите его; отъ всей души желаю, чтобы не встрітили вы препятствій въ этомъ очень полезномъ діяль. Русская публика будеть вамъ благодарна за него.

Хотите, я разскажу вамъ, какъ произошелъ въ васъ психологическій процессъ, по которому, печатая Бокля, восхитились вы г. Юркевичемъ? Если вы увидите, что я не ошибусь въ объясненіи такого изумительнаго происшествія, то вотъ вамъ будетъ доказательство,—что я великій мастеръ производить психологическія наблюденія и законы психологіи знаю, какъ свои пять пальцевъ. А согласитесь, что я вызываюсь на пробу, очень трудную, потому что разбираемый мною психическій актъ необычайно мудренъ и повидимому нарушаетъ всё законы мышленія: хвалить то, истребленію чего содъйствуешь печатаніемъ превосходнаго сочиненія,—вёдь это психическій феноменъ, котораго не распуталь бы самъ Кантъ. А вотъ я распутаю, подведу его подъ общіе психологическіе законы.

Законь первый. Незнающій влечется подражать знающему. «Русскій В'встникъ» похвалиль г. Юркевича, вы повлеклись хвалить его.

Законз второй. Сладко слышать брань на того, кого самъ бранишь. Г. Юркевичъ вооружается на меня; вы также вооружаетесь; потому вамъ сладко слушать г. Юркевича.

Углубитесь въ самого себя, наблюдайте умственнымъ окомъ вашъ психическій процессъ, вы увидите, что мое объясненіе безукоризненно върно.

Но согласитесь, тяжело вамъ было это наблюдение вашего психическаго процесса. Согласитесь, васъ безпрестанно отвлекало отъ этого труднаго самонаблюдения мелькание разныхъ постороннихъ дёлу представлений,—въ родъ следующихъ: «нётъ, я не по примфру «Русскаго Вѣстника» нашелъ, что г. Юркевичъ правъ, я самъ догадался объ этомъ; я безпристрастенъ; я понималъ сущность спора; направленіе г. Юркевича—мое направленіе; я не за то восхитился имъ, что онъ пишетъ противъ Чернышевскаго» и т. д. и т. д., —согласитесь эти иллюзіи такъ и влізали насильно въ ваше самосознаніе н очень трудно было вамъ отбиваться отъ нихъ. Но любовь къ истинъ восторжествовала въ васъ надъ этими обольщеніями; но напряженное вниманіе къ дъйствительному ходу вашего психическаго процесса отогнало эти мечты, — и вы наконецъ постигли два вышеприведенные психическіе закона и безтрепетно подвели подъ нихъ странный фактъ похвалы г. Юркевичу со стороны журнала, переводящаго превосходную книгу Бокля. Честь вамъ и хвала. Вашъ подвигъ былъ труденъ, но вы совершили его.

Видите ли теперь, какъ тяжелъ анализъ самосознанія, какихъ особенныхъ пріемовъ онъ требуетъ? Видите ли, что человѣку, спеціально не занимавшемуся этимъ предметомъ, нельзя судить о достоинствахъ или недостаткахъ статей, къ нему относящихся? За то и плоды этой науки очень вкусны для самолюбія,— не правда ли?

А если правда, то я надъюсь, что вы не откажетесь въ благодарность мив за этотъ урокъ пересмотръть вивств со мною содержаніе статейки противъ меня, которая помъщена въ іюльской книжкъ «Отечественныхъ Записокъ», въ отдълъ, находящемся подъ вашимъ завъдываніемъ (г. Краевскій въроятно не будетъ претендовать на то, что я обращаюсь исключительно къ вамъ).

## IX.

Послѣ нѣкоторыхъ прелюдій, относящихся къ языку, статейка, восхищающаяся г. Юркевичемъ, упоминаетъ о разборѣ философіи г. Лаврова, который былъ сдѣланъ г. Антоновичемъ въ IV книжкѣ «Современника» нынѣшняго года. Упоминаніе объ этомъ разборѣ основывается на томъ, что онъ по направленію сходенъ съ моими статьями объ антропологическомъ принципѣ. Положимъ сходенъ, но слѣдовало ли вамъ заговаривать объ этой статьѣ, которая отоввалась на вашемъ журналѣ уморительными послѣдствіями, показывающими, что вы какъ прочли ее, такъ тотчасъ же и измѣнили свое мнѣніе о достоинствѣ трудовъ г. Лаврова. Ужь лучше мол-

чали бы вы. А если непремънно хочется вамъ говорить, то привнались бы, что статья г. Антоновича раскрыла вамъ глаза.

Но вамъ хочется побранить ее. Любопытно послушать, за что вы ее браните. Воть единственный недостатокъ, который вы въ ней нашли: «никакого умственнаго напряженія не нужно, чтобы понять все, что говорить г. Антоновичъ. Ясность (этой статьи) поразила всёхъ». Сообразите сами, достоинствомъ или недостаткомъ должна считаться ясность? Разумется, каждый не глупый человекъ почтетъ, что вы хвалите статью г. Антоновича, выставляя въ ней такое качество. А вы думаете, уронили ее этимъ. Какъ случилась съ вами эта вторая «исторія вашей цивилизаціи», я опять разскажу вамъ.

Вы наслушались, что философія — предметь головоломный. Вы пробовали читать философскія статьи, въ роде произведеній г. Лаврова, и ровно ничего не понимали. А г. Лавровъ былъ по вашему мивнію хорошій философъ. Воть и состроился у вась въ ум'в силлогизмъ такого рода: «философіи я не понимаю; слёдовательно то, что я могу понимать -- не философія». Вы ведь такъ прямо и говорите: г. Антоновичъ пишетъ ясно, стало быть нътъ философіи у него въ статьв. — Но ведь это прилично было вамъ думать, когда вы о философіи судили по статьямъ г. Лаврова. Ну-съ, а въдь теперь вы уже находите, что философскія статьи г. Лаврова были плохи (признавайтесь, что находите: въдь у насъ есть улика тому); такъ не следовало ли бы вамъ разсудить такимъ манеромъ: «о какомъ бы предметв ни заговорилъ человъкъ, образъ мыслей котораго туманенъ, речь его будетъ туманная, головоломная. А сама по себъ, философія быть можеть и не-Богъ-знаеть какая непонятная наука». Вы не ошиблись бы въ этомъ.

Но о статьй г. Антоновича говорится только такъ, кстати, что воть дескать она совершенно такая же, какъ и статьи Чернышевскаго объ антропологическомъ принципв, — философіи не можеть быть въ этихъ статьяхъ, потому что онв ясны. Затвмъ говорится ужь обо мив одномъ.

«Статья г. Чернышевскаго вызвала отвёть въ г. Юркевичё, въ «Трудахъ Духовной Академін кіевской», такой отвёть, который по«ставилъ г. Юркевича сразу на первое мёсто между всёми, кто 
«когда-либо писалъ у насъ о философіи» (значить, выше Бёлинскаго, у котораго очень много относящагося къ философіи, выше

автора «Писемъ объ изучени природы?» Хорошо. Но въдь не выше же г. Гогоциаго и г. Ореста Новициаго? Зачемъ обижать этихъ великихъ мыслителей той же самой школы, какъ и г. Юркевичъ?) «Только помнимъ мы статьи И. В. Кирвевскаго (отлично! Такъ добрый и почтенный И. В. Кирвевскій быль, по вашему, действительно философъ, а не просто наивный мечтатель? Но ведь ужь если такъ, вы должны признать своимъ главнейшимъ авторитетомъ покойнаго Хомякова. Такъ вы истати ужь переименовали бы свой журналь изъ «Отечественныхь Записокъ» въ «Русскую Бесёду» или «Возобновленный Москвитанинъ»), «отличавшіяся тою просто-«тою и ясностью философскаго изложенія, съ которою мы встріти-«лись у г. Юркевича. Знаніе системъ философскихъ, полное усвое-«ніе предмета и самостоятельное къ нему отношеніе-вотъ заслуги «г. Юркевича» (дай Богь ему всякихъ совершенствъ!). «По на-«правленію своему-онъ идеалисть, и точки опоры въ его ученіи «такъ глубоко имъ обследованы и тонко проведены, что на рус-«скомъ языкъ мы ничего подобнаго не читали» (помилуйте, г. Гогоций точно также глубоко и тонко все это изследоваль), «и въ этомъ совершенно согласны съ «Русск. Въстникомъ» (также, какъ я во всемъ совершенно согласенъ съ «Горнымъ Журналомъ», -предмета не знаю, статей не понимаю, но полагаю, что онв писаны людьми знающими, потому и принимаю всв ихъ слова на въру), «который распространиль эту статью. Перепечатывать статьи «мы не станемъ; мы приведемъ изъ нея два только мъста: одно «о превращении раздражения нерва въ ощущение» и другое объ «измівненій «количественнаго» въ «качественное». На этихъ двухъ «положеніяхъ все остальное держится» (Отеч. Зап. Русск. литер. стр. 41, 42). Но прежде того выписывается окончаніе статьи г. Юркевича, очень сильно поражающее меня, какъ невъжду. Ну, хорошо, если я невъжда, такъ вы разсудили ли, что вамъ то не следовало бы говорить объ этомъ? Въ «Русскомъ Вестнике», напримъръ, я не писалъ; онъ не компрометируетъ себя толками о моемъ невъжествъ. А въдь въ «Отеч. Зап.» я довольно много писаль въ началь своей литературной двятельности, — такъ у васъ, значить, невъжды могуть бывать сотрудниками, да еще такими, которыми редакція дорожить?

Напрасно вы повторяете чужія слова о моемъ нев'яжеств'я, г. Дудышкинъ; другіе журналы могуть это говорить, а вашему журналу неловко. Приведя отзывъ г. Юркевича о моемъ невѣжествѣ, «Отеч. Зап.» дѣлаютъ выписку изъ него же о томъ, что «пространственное движеніе нерва не есть еще непространственное ощущеніе» и о томъ, что «переходъ отъ количественнаго къ качественному ясенъ только для одного «Современника», для всѣхъ же другихъ составляетъ необъяснимую задачу», — видите, г. Дудышкинъ, о какихъ техническихъ тонкостяхъ разсуждаетъ г. Юркевичъ, а вы беретесь судить о его статъв, рѣшаете, что онъ правъ, когда не умѣете даже различить, въ какомъ духѣ онъ пишетъ и не расходится ли онъ, напримѣръ, съ вашимъ собственнымъ Боклемъ ровно настолько же, насколько со мною. «Отеч. Записки» продолжаютъ:

«Читатель видить по этимъ выпискамъ, которыя могуть дать «понятіе о прекрасной стать г. Юркевича, заключающей въ себъ «целый трактать о философіи, видить, что имееть дело съ челове-«комъ хорошо знающимъ предметь» (видеть или неть читатель, это какъ случится; а сами-то вы видите ли, или только съ чужихъ словъ говорите?) «Г. Юркевичъ не прибъгаетъ къ площаднымъ шут-«камъ, чтобъ задобрить читателя, не боится подходить къ предмету «и сказать: это еще недоказано никъмъ, этого мы не знаемъ, хотя «имъль бы гораздо больше поводовъ, нежели г. Чернышевскій, гово-«рить съ увъренностью. По крайней мъръ ясно одно, что такое воз-«раженіе заслуживаеть подробнаго ответа». (Уверяю вась, что не заслуживаеть, съ моей точки эрвнія. Если бы какой нибудь ученый сталь доказывать, что ошибаетесь вы, отвергая алхимію или кабалистику, — вы почли ли бы его сочинение достойнымъ подробнаго опроверженія? Какъ вы смотрите на ученыхъ, держащихся алхимическаго или кабалистическаго ученія, такъ я смотрю на школу, къ которой принадлежить г. Юркевичъ. Хороша или дурна теорія, которой держусь я, объ этомъ можетъ думать каждый, какъ ему угодно; но что человекъ, держащійся такой теоріи, долженъ считать смёшными и пустыми возраженія, дёлаемыя теоретиками школы, къ которой принадлежитъ г. Юркевичъ, -- это фактъ, извъстный каждому спеціалисту; вы удивляетесь этому лишь оттого, что взаимныя отношенія разныхъ философскихъ направленій плохо извістны вамъ). «Что же дълаеть г. Черныщевскій? А то же, что онъ «дълаетъ всегда, когда у него потребуютъ серьезнаго отвъта: отдъ-«ЛЫВАСТСЯ Неповроинтельною развязностью» (т. с. когда жь это

«всегда? «Я въ теченіе нъсколькихъ льть не вель никакой полемики и ровно ничего не отвъчалъ ни на какіе вызовы и возраженія, слідовательно не могло быть ни развязности, ни не развязности въ моихъ ответахъ по той простой причине, что ответовъ вовсе не существовало; а прежде, когда вель полемику, случалось мев писать огромнъйщія и обстоятельнъйщія возраженія на замътки противъ меня), «которая наконецъ переходить въ дерзость по отношенію къ «г. Юркевичу» (что делать? Если вы уважаете, а я не уважаю извъстное направленіе, то мои отношенія къ нему будуть вамъ казаться непозволительно дерзкими. Точно таковы же кажутся людямъ, уважающимъ направленіе г. Аскоченскаго, ваши отношенія къ нему). «Мы увітрены, что послідователи г. Черны-«шевскаго найдуть такой ответь крайне-остроумнымъ. Воть что говорить г. Чернышевскій (Отеч. Зап. Руск. литерат., стр. 55).— Туть выписана первая половина моего отзыва о стать г. Юркевича: затвиъ следуетъ:

«Какъ вамъ нравится этоть отвётъ! Другими словами, г. Чер«нышевскій говоритъ: вы несчастный человёкъ, г. Юркевичъ, по«тому что учились въ семинаріи и учились по плохимъ руковод«ствамъ» (что жь, развё это неправду я говорю?). «А вотъ я по«томъ досталъ славныя книжки: въ нихъ написано все то, что я
«говорю. Повёрьте мив, и если вы еще не устарёли, то я могу
«пособить вашему горю, пришлю вамъ мои книжки. Изъ нихъ вы
«и увидите, что я правъ!» (Что жь, мив кажется, что тутъ я выразилъ доброжелательность; ну, скажите, а вы развё иначе отвёчали бы человёку, который, напримёръ, дёлалъ-бы противъ вашихъ
историко-литературныхъ статей возраженія по учебнику г. Зеленецкаго?).

«Намъ эти слова напомнили блаженной памяти барона Брам«беуса, который всегда отвъчаль въ этомъ родь, когда Бълискій
«заставляль его отвъчать категорически. Только баронъ Брамбеусъ
«отвъчаль часто гораздо остроумнъе г. Чернышевскаго, напримъръ,
«онъ отвъчаль такъ иногда: «а когда нибудь на досугъ напишу вамъ
«отвъть на латинскомъ языкъ». Но теперь и баронъ Брамбеусъ не
«писаль бы такихъ отвътовъ. Въ тъ злополучныя времена, когда наша
«философія крылась подъ эстетическими рецензіями на Гоголя, Жоржъ
«Занда, Сю, противники Бълинскаго, къ которымъ принадлежалъ
«Сенковскій, чтобъ вести споръ околицей, переименовали мадамъ

«Дюдеванъ въ г-жу «Спередка», и разыгрывали на эту тему свои «замысловатыя рецензіи. И тогда подобныя рецензіи приводили въ «омерзѣніе:—что же сказать, когда ту же продѣлку употребляетъ «г. Чернышевскій съ г. Юркевичемъ, въ спорѣ первой важности, «въ вопросѣ, поставленномъ ясно? Если баронъ Брамбеусъ и въ «то злополучное время, въ которое жилъ, упалъ въ общемъ миѣ-«ніи за подобныя продѣлки и публика отвернулась отъ него, то «чего же хочетъ г. Чернышевскій—въ наше?»

Вы изволите сравнивать меня съ барономъ Брамбеусомъ?—Ну, что жь, если разобрать это сравненіе, то відь окажется, что вы употребили его, не вообразивъ, что изъ него выходитъ.

Діло идеть объ обширности моихъ знаній. Я похожъ на барона Брамбеуса, то есть на покойнаго Сенковскаго. Кто же сомнівнается, что Сенковскій владіль знаніями, изумительно обширными? Что жь изъ этого выходить о моихъ знаніяхъ, если я похожъ на него? Вотъ что значить неловкость въ полемикѣ,—хотіли сказать, что я невіжда, а изъ вашихъ словь оказалось, что вы сами считаете меня человіжомъ очень обширныхъ свідіній. Куда же вамъ полемизировать?

Но я похожу по вашимъ словамъ на Сенковскаго тѣмъ, что люблю отшучиваться отъ возраженій. Хорошо. Почему же Сенковскій любилъ отшучиваться? Потому что былъ человѣкъ очень сильнаго ума,—находившій, что при своемъ умѣ имѣетъ право презирать противниковъ. Это вы хотѣли сказать обо мнѣ? Должно бытъ не это, а изъ вашихъ словъ это выходитъ. Благодарю васъ: вы внушаете читателю мысль, что я—человѣкъ очень сильнаго ума, чувствующій свое превосходство надъ своими противниками. А вѣдь дѣйствительно чувствую (и вы сами навѣрное чувствуете) мое превосходство надъ вами. Что жь дѣлать, не могу не чувствовать: вы слишкомъ плохо полемизируете.

Но Сенковскій упаль въ общемъ мивнін,—вы предсказываете ту же судьбу и мив. Только напрасно вы наговорили лишняго для вашей цвли, наговорили такихъ вещей, которыми прямо уничтожается во мив это опасеніе. Вы упомянули, что Сенковскій вооружался противъ Білинскаго, Гоголя, Жоржа Занда, то есть противъ того, что я защищаю. Стало быть, если Сенковскій упаль за свое направленіе, то меня ждеть участь прямо противоположная. Я буду возвышаться въ общемъ мивнін. Это вы хотіли сказать? Нівть, не

хотъли? Такъ зачъмъ выходить это изъ вашихъ словъ? Плохо, плохо вы полемизируете. Посмотримъ, что то у васъ дальше.

«Полноте г. Чернышевскій! въ наше время нельзя всего знать—
«и естественныхъ наукъ, и философіи, и политической экономіи, и
«исторіи всеобщей и русской, и литературы. Кто все это знаеть,
«тоть ровно ничего не знаетъ. Эту, по крайней мірів, аксіому за«твердила наша литература, и ее мы можемъ привести противъ васъ.
«А вы відь, все знаете. Это подозрительно что-то» («Отечественныя Записки», іюль, Русская литература, стр. 56, 57).

Да кто васъ увѣрялъ, что я все знаю? Всего никто не знаетъ,—
ни Монтань, ни Вольтеръ, ни Гейне, ни даже самъ Бель не знали.
Неужели я вамъ долженъ объяснять разницу между начитанностью
и спеціализмомъ, между спеціальнымъ ученымъ, который двигаетъ
впередъ одну науку или одну отрасль науки, и между журналистомъ,
которому довольно быть образованнымъ человѣкомъ, который только
популяризируетъ выводы, сдѣланные учеными, только осмѣиваетъ
грубые предразсудки и отсталость? Неужели вы не сообразили,
въ какое смѣшное положеніе ставите себя вы, журналистъ, притворяясь будто не знаете, что такое журналистъ? Не постигаю, что
ва радость выставлять вамъ себя человѣкомъ ничего не понимающимъ, даже своей профессіи. Неужели по вашему журналистъ долженъ писать только о томъ, въ чемъ онъ спеціалистъ? Да вѣдь
если такъ, то журналъ обратится въ Сотртев rendus парижскаго
Института.

Но вы интересуетесь лично мною,—вамъ угодно знать, ученый ли я человъкъ? Извольте. Давно ужь не занимаюсь я спеціально ничъмъ, кромъ политической экономіи. Прежде занимался я коекакими другими предметами довольно усердно, такъ что хотя перезабылъ много мелочей изъ нихъ, но судить о томъ что пишутъ по этимъ предметамъ другіе, очень могу. Что тугъ удивительнаго? Но прежде всего, я по профессіи—журналистъ, подобно вамъ, то есть человъкъ, старающійся знать успъхи умственной жизни по всъмъ вопросамъ, интересующимъ вообще всъхъ образованныхъ людей. Вы такъ понимаете профессію журналиста, или нътъ?

Или вамъ все не то хочется узнать, а то, какъ общирны мон знанія? На это могу отвічать вамъ только одно: несравненно общирніве вашихъ. Да это вы и сами знаете. Такъ зачівмъ же вы доби-

вались получить печатно такой отвётъ? Неразсудительно, неразсудительно вы подводили себя подъ него.

Да вы пожалуйста не примите этого за гордость: есть чёмъ туть гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять не примите этого такъ, что я хочу сказать будто вы имъете слишкомъ мало знаній. Нътъ ничего-таки: кое-что знаете, и вообще вы человъкъ образованный. Только напрасно вы такъ плохо полемизируете.—Ну что, прямо я отвъчалъ, или все отшучивался отъ отвъта?

Дажье слъдуетъ выписка изъ физіологіи Льюиса о различіи физіологическихъ процессовъ отъ химическихъ. Защитникъ г-на Юркевича въ «Отечественныхъ Запискахъ», воображая, что г. Юркевичъ смотритъ на это дъло одинаково съ Льюисомъ, говоритъ:

«Сравните этотъ отрывовъ изъ Льюиса съ тёмъ, что говоритъ «г. Юркевичъ, и вы увидите, что нашему кіевскому профессору «извёстны послёднія изслёдованія не хуже г. Чернышевскаго. Слё«довательно онъ знаетъ не одни семинарскія тетрадки и учебники, 
«какъ завёряетъ г. Чернышевскій. Мы это говоримъ только для 
«тёхъ которые думаютъ, что все сказанное съ-размаху, очертя го«голову» (т. е. кёмъ же это? мною, что ли?) «непремённо и спра«ведливо; а у насъ, къ сожалёнію, такихъ людей очень много» (ну, 
ловко ли вы полемизируете, признавая тутъ, что у насъ очень много 
людей, одобряющихъ мои статьи? Эхъ, несообразительность-то какая! 
А еще туда же полемизировать хотите!) «Пожалуй, подумали бы, 
что г. Юркевичъ схоластикъ, а г. Чернышевскій—прогрессисть».

Вамъ, показалось будто, между словами г. Юркевича и Льюнса есть сходство; въ словахъ-то есть сходство, да въ смыслъ-то словъ нътъ его. Вы понимаете ли, къ чему клонить дъло г. Юркевичъ? Къ поддержкъ идей, прямо противоположныхъ,—чему бы, какъ это выразить?—ну, хоть такъ скажу: прямо противоположныхъ идеямъ Бокля, котораго вы переводите. А Льюсъ воесе не къ тому ведетъ дъло. Онъ только доказываетъ, что каждая отдъльная наука разсматриваетъ частныя видоизмъненія общихъ законовъ природы въ особенныхъ условіяхъ. Прочтите у Льюиса всю главу, изъ которой отрывокъ взяли вы, и вы убъдитесь, что мысли г. Юркевича отъ его мыслей такъ же далеки, какъ отъ моихъ. Съ Льюнсомъ-то я совершенно соглащаюсь, а спросите-ко у г. Юркевича миъніе о школъ, къ которой принадлежитъ Льюисъ, онъ вамъ такихъ лю-

безностей о ней наговорить, что вы съ своимъ Льюисомъ жизни не рады будете, если дорожите мивніемъ г. Юркевича. Но съ вами надобно говорить яснве. Въдь для васъ все еще остается въ туманъ предметъ, за который спорилъ противъ меня г. Юркевичъ. Извольте. Объясню это дъло по возможности.

Вы видите ли по крайней мёрё то, что я съ вами дёлаю? Я не упускаю почти ни одного изъ вашихъ словъ, беру вашу рёчь цёликомъ. Но зачёмъ я это дёлаю? за тёмъ ли, чтобы соглашаться съ вами? Нётъ, я дёлаю вставки къ вашимъ словамъ, перестанавливаю ихъ, переворачиваю, и выходитъ смыслъ, противоположный тому, какой они имёли у васъ. Напримёръ, вы говорите, что невёжда; я перебираю ваши слова, и—выходитъ изъ нихъ, что я человёкъ чрезвичайной учености; вы говорите, что я затрудняюсь отвёчать на возраженія,—я опять перебираю ваши слова, и выходитъ изъ нихъ, что вы сами признаете меня несравненно сильнёе людей, дёлающихъ мнё возраженія. Понимаете ли теперь, какъ и для чего я пользуюсь ващими словами?—А между тёмъ вёдь я воспользовался ими, не правда ли?

Воть точно такъ же пользуется трудами естествоиспытателей школа, къ которой принадлежить г. Юркевичъ. Она пересматриваеть труды добросовъстныхъ спеціалистовъ, чтобы выворачивать факты въ пользу теоріи, прямо противоложной взгляду этихъ естествоиспытателей.

Вы по всей въроятности находите, что я искажаю смыслъ вашихъ словъ? А я полагаю, что вы сами не сообразили, что такое говорили, и что я подмъчаю въ вашихъ словахъ истинный смыслъ ихъ, котораго вы не замътили.

Воть точно также школа г. Юркевича думаеть, что естествоиспытатели сами не понимають того, что излагають и что только она влагаеть въ заимствуемые у нихъ факты истинный смысль, прямо противоположный заблуждающемуся взгляду естествоиспытателей. А естествоиспытатели находять, что эта школа искажаеть смысль фактовь, которые заимствуеть у нихъ.

Вамъ все еще можеть быть несовствить понятно дело. Поясню я примеромъ,—у меня страсть къ примерамъ (вотъ вы надъ этимъ бы подсменялись, что иногда пристрастіе къ нимъ делаеть мон статьи растянутыми,—уличить меня въ этомъ недостатке вы были

бы въ силахъ, а то хватаетесь за такія стороны діла, съ которыми не сладите). Ну-съ, такъ приведу вамъ приміръ.

Вы курите сигары? Вы очень хорошо знаете, что сырыя сигары плохи, а сухія гораздо лучше. Прекрасно; какимъ же образомъ подучаются сухія сигары? И это вы внасте. Надылавь сигарь, фабриканть, дорожащій репутаціею своей фабрики, оставляеть ихъ очень долго, быть можеть года два или три, лежать въ обыкновенной комнатной температуръ. Въ это время онъ и высыхають. Хорошо; но въдь до такой же степени сухости можно было бы довести сигары въ какіе нибудь два часа времени, пом'ястивъ ихъ въ горячую температуру, напримёръ коть градусовъ въ 60,-почему же это не годится? А вотъ почему, какъ вы сами знаете. Когда сигара сохнетъ быстро, то ингредіенты, отъ которыхъ зависить вкусь ея, входять въ химическія соединенія, при которыхъ вкусъ сигары портится; а если она сохнеть очень медленно, ингредіенты эти соединяются между собою другимъ способомъ, при которомъ сигара получаеть хорошій вкусь. Вы знаете, что это такь? Хорошо; что же изъ этого следуеть? Следуеть воть что. Процессь испаренія воды, находящейся въ сырой сигарй, приводить къ известному результату, когда совершается медленно; а когда совершается быстро. результать бываеть вовсе не таковъ.

Воть въ этомъ самомъ родё разсуждаеть и Льюись о разницё между химическимъ процессомъ, совершающимся въ ретортё и между пищевареніемъ, совершающимся въ обстановке, очень различной отъ химической реторты. Онъ говорить воть въ какомъ духе: сварите говядину на очень сильномъ огне, —вы получаете бульонъ извёстнаго сорта; сварите ее на слабомъ огне, медленно, —вы получите бульонъ совершенно инаго сорта; если же вы вмёсто простой воды будете варить говядину въ какомъ нибудь кислотномъ растворе (напримеръ, въ роде кваса или сока кислой капусты), — у васъ выйдеть бульонъ опять иного сорта. Словомъ сказать, результать процесса измёняется отъ каждой перемены въ условіяхъ процесса. Воть Льюисъ и говоритъ, что каждый изъ этихъ случаевъ надобно наблюдать особенно и не смёшивать съ другими. Что жь, по моему мнёню, онъ говоритъ правду.

А школа, къ которой принадлежить г. Юркевичь, что выводить изъ подобныхъ фактовъ?—что дескать естественныя науки объясняють намъ только одну сторону жизни, а другую. высшую, мы

познаемъ, и т. д. и т. д., и что де натуралисты—пропащій народъ. Вы соглашаетесь съ этимъ направленіемъ?

Ясно ли для васъ хоть теперь?

А можеть быть еще не ясно? Если такъ, потолкуемъ съ вами еще немного. Какъ вы полагаете, не действують ли възнаменитомъ Юмф какія-то особенныя, удивительныя силы?--или онъ просто ловкій фокусникъ? Сколько я знаю васъ, вы вероятно полагаете, что онъ просто фокусникъ. А по методъ, которой держится школа, имъющая своимъ ораторомъ г. Юркевича, надобно отвъчать такъ: «позвольте, остановитесь, не будьте опрометчивы. Можеть ли вакая нибудь химін или физіологія объяснить тогь факть, что г. Юмъ видить изъ Петербурга человъка, сидящаго въ Пенсильваніи въ Америкъ, и сообщаеть вамъ точныя сведенія о его здоровью, видить, что онъ боленъ флюсомъ и ставить себв піявки къ десив. Позвольте васъ спросить милостивый государь, какъ вы объясните этотъ фактъ вашею химією или физіологією, вашею катоптрикою или діоптрикою? Сознайтесь, м. г., что туть действують въ г. Юме какія-то особенныя силы!>--Сколько я васъ знаю, вы очень хладнокровно будете отвъчать такому вашему изобличителю: «м. г., этого факта, на который вы ссылаетесь, решительно неть, а есть другой факть, котораго не угодно вамъ замъчать. Ничего находящагося въ Америкъ г. Юмъ изъ Петербурга не виделъ; онъ только дурачилъ васъ».

Вотъ точь-въ-точь такого рода споръ между теорією естествоиспытателей, которая кажется мив справедлива, и которую я стараюсь популяризовать по своей профессіи журналиста, и между школою, къ которой принадлежитъ г. Юркевичъ. Вы на чьей сторонв были бы въ подобномъ спорв? Сколько я васъ знаю, были бы вы на моей сторонв, только не удалось вамъ разобрать, въ чемъ споръ.

Но мой примъръ не конченъ. Я остановился на томъ, что вы говорите своему возражателю, приверженцу Юма: «Я отрицаю дъйствіе особенныхъ силъ въ Юмъ, потому что не тъми, какъ вы, глазами смотрю на фактъ, сбивающій васъ съ толку». Но въдь этотъ противникъ не оставить васъ безъ отвъта. Онъ скажеть вамъ, что «люди, наблюдавшіе Юма, остались убъждены, что это не фокусы»; онъ прибавитъ: «вы познакомьтесь съ этими людьми, они вамъ разскажуть много такого, чего вы не знаете; въ вашихъ словахъ, отвергающихъ мое мнѣніе о Юмъ, я вижу только наглость вашего

3

незнанія». Что вы станете ділать съ такимъ человікомъ? Смотря по расположенію духа: если вы не расположены сміться, то уйдете отъ него; а если расположены сміться, станете насмітлаться надънимъ. Въ томъ и другомъ случав вы будете правы: съ такимъ человікомъ или вовсе не стоитъ говорить, или нельзя говорить безъ насмітиви. Теперь я прошу васъ прочесть слідующій отрывокъ изъ вашей брани на меня за г. Юркевича. Выписавъ вторую половину моего отзыва о стать г. Юркевича, гді я говориль, что читать статью г. Юркевича мить не за чіть, потому-то по самой рекомендаціи «Русскаго Вістника» я вижу совершенное сходство ея съ вещами, которыя некогда заставляли меня учить наизусть, — сділавъ эту выписку, статейка «Отеч. Записокъ» продолжаеть:

«Понимаете ли вы, что это такое? Видите ли, куда мы гнемъ?» (ужь не знаю, видно ли вамъ хоть теперь, куда я гну; а куда гнеть г. Юркевичъ, вы навърное не видъли, когда писали эти строки). «Сказано, что все это вздоръ, который мы не станемъ чи«тать. Вотъ что подразумъваемъ мы подъ словами г. Чернышевскаго.

«Да помилуйте, г. Юркевичъ вамъ доказываетъ: 1) что вы не «знаете той философіи, о которой говорите; 2) что вы смъщали «методъ естествознанія, примъняемый къ психическимъ явленіямъ «съ самымъ изъясненіемъ душевныхъ явленій; 3) что вы не по- «няли важности самонаблюденія, какъ особеннаго источника пси- «хологическихъ познаній; 4) вы перемъшали метафизическое ученіе «о единствъ матеріи; 5) вы допустили возможность превращенія «количественныхъ разностей въ качественныя; 6) наконецъ, вы «допустили, что всякое воззрѣніе есть уже фактъ науки, и такимъ «образомъ утратили разницу жизни человъческой отъ животной. Вы «уничтожили нравственную личность человъка и допускаете только «эгоистическія побужденія животнаго.

«Кажется, ясно; дѣло идетъ уже не о комъ-либо другомъ, а о «васъ, не о философіи и физіологіи вообще, а о вашемъ незнаніи «этихъ наукъ. Къ чему-же тутъ громоотводъ о семинарской фило-«софіи? Зачѣмъ смѣшивать вещи, совершенно разныя и говорить, «что вы все это знали уже въ семинаріи, и даже теперь помните наизусть?»

На все это я хотель бы сказать одно: да какъ же не говорить мет того, что по моему метнію совершенно справедливо? Но въ удовольствіе вамъ разъясню дело,—впрочемъ, опять-таки ссылкою

на тъ же самыя тетрадки, незнакомство съ которыми не дозволило намъ понять, въ чемъ дъло.

Если бы потрудились вы пересмотреть эти тетрадки, вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевичь открываеть во мив, открывають эти тетрадки въ Аристотелв, Бэконв, Гассенди, Локив и т. д. и т. д., во всвхъ философахъ, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, какъ отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся; они относятся собственно къ теоріи, которую популяризировать я считаю полезнымъ деломъ. Если вы не върите, загляните въ принадлежащій тому же, какъ г. Юркевичъ, направленію «Философскій словарь» издаваемый г. С. Г.-вы увидите, что тамъ про каждаго не-идеалиста говорится тоже самое: и психологін-то онъ не знаеть, и естественныя-то науки ему неизвъстны, и внутренній-то опыть онь отвергаеть и передъ фактамито онъ падаетъ во пракъ, и метафизику-то онъ съ естестественными науками смъщиваетъ, и человъка-то онъ унижаетъ, и т. д. и т. д.-Скажите же, какая мив надобность серьёзно смотреть на автора ли извъстной статьи, на людей ли его хвалящихъ, когда я вижу, что лично противъ меня они повторяють вещи, изъ-иоконъ-въка повторяемыя про каждаго мыслителя школы, которой я держусь? Я долженъ судить такъ: или они не знають, или они притворяются незнающими, что эти упреки не противъ меня, а противъ цълой школы; следовательно, они люди или плохо знакомые съ исторією философіи, или только действують по тактике, фальшивость которой сами знають. Въ томъ или другомъ случав такіе противники недостойны серьёзнаго спора.

Скажите, напримъръ, если бы кто сталъ лично васъ упрекать въ незнаніи за то, что вы считаете народность важнымъ для литературы элементомъ, — относился бы этотъ упрекъ лично къ вамъ? Нътъ, онъ относился бы къ цълой школъ. Почли ли бы вы за нужное доказывать что дескать «если я называю народность важнымъ элементомъ литературы, это еще не признакъ моего незнанія», — конечно, вы почли бы ниже своего достоинства доказывать это.

Но вамъ, по вашему незнакомству съ предметомъ спора, мои слова быть можетъ еще не совсъмъ ясны. Постараюсь сдълать для васъ еще нъсколько объясненій.

Изволите ли вы знать, что называли невѣждою, — не то что меня, а напримъръ Гегеля? Извъстно ли вамъ, за что его называли

нев'яждою? За то, что онъ им'яль изв'ястный образъ мыслей, не нравившійся н'якоторымъ ученымъ. Какъ вы полагаете, нев'яжда былъ Гегель или н'ятъ? А кто вы думаете называлъ его нев'яждою? Люди той самой школы, къ которой принадлежитъ г. Юркевичъ.

Извъстно ли вамъ, что называли невъждою Канта? За что называли, справедливо ли называли, какіе люди называли,—это все тоже, что въ прежнемъ примъръ.

Изв'встно ли вамъ, что называли нев'вждою Декарта?—За что, справедливо ли и какіе люди называли, — это все то же, какъ въ прежнемъ прим'тр.

Возьмите вакого угодно другаго мыслителя, подвигавшаго науку впередъ, каждый подвергался тому же самому обвинению, за то же самое и отъ тъхъ же самыхъ людей.

Умѣсте ли вы сдѣлать выводь изъ этихъ фактовъ? Если бы умѣли, мив не пришлось бы объясняться съ вами; но по всему видно, что не умѣсте; стало быть я долженъ подсказать его вамъ. Вотъ онъ:

Люди рутины упрекають въ невъжествъ всякаго нововводителя за то, что онъ-нововводитель.

Прошу васъ запомнить это. Цамять объ этомъ избавить васъ отъ многихъ промаховъ.

Но вы знаете этотъ выводъ только какъ фактъ. А вы расположены, какъ видно, любопытствовать о философскихъ матеріяхъ. Для вашего удовольствія я выведу неизб'єжность этого факта изъ психологическихъ законовъ.

Положимъ, что извъстный человъкъ совершенно удовлетворяется извъстнымъ умственнымъ или житейскимъ положеніемъ. Если приходить другой человъкъ и говоритъ: «оно неудовлетворительно», у человъка, удовлетворяющагося этимъ положеніемъ, непремънно рождается мысль: «онъ не удовлетворяется имъ потому, что незнакомъ съ нимъ». Рождается она вотъ какъ. Что совершенно удовлетворительно, то хорошо. Кому хорошее не кажется хорошо, тотъ не видить, что оно хорошо. Кто говоритъ о хорошемъ, не видя, что оно хорошо, тотъ не знаетъ хорошаго. — Такимъ-то путемъ люди, удовлетворяющіеся чъмъ нибудь неудовлетворительнымъ, приходятъ къ мысли, что неудовлетворяющійся этимъ неудовлетворительнымъ, не знаетъ его. Это неизмънно бываетъ во всъхъ сферахъ жизни и мысли. Если, напримъръ, вы скажете пьяницъ, что пьянство не

хорошо, онъ непремѣнно возразить вамъ: «а попробуй-ко выпить, увидишь, что хорошо».—Если вы предлагаете куппу, торгующему по нашимъ обычаямъ, продавать товары по неизмѣнной цѣнѣ, ргіх йхе, безъ торгу, безъ запрашиванья, онъ непремѣнно возразитъ вамъ: «это вы говорите потому, что нашего торговаго дѣла не знаете». Помните ли, когда стали рекомендовать стетоскопъ для распознаванія грудныхъ и другихъ внутреннихъ болѣзней, опытные практиканты возражали: «вы толкуете о стетоскопѣ потому, что лечить не умѣете; намъ стетоскопъ не нуженъ». Такъ и во всемъ; такъ между прочимъ и въ философіи. Поняли?

Или все еще непонятно для васъ? Но если все еще непонятно для васъ, то мит уже наскучило объяснять. Оставайтесь при своемъ непониманіи. Значить, ужь не судьба вамъ понимать что нибудь въ философіи. Но чтобы не огорчать васъ, я предположу, что вы наконецъ поняли, и скажу вамъ заключеніе изъ всего прочитаннаго вами, какъ будто вы поняли то, что прочли. Вотъ это заключеніе.

Теорія, которую считаю я справедливой, составляєть самое посліднее звіно вы ряду философскихь системь. Если вы этого не знаете, а вірить мий на слово не котите, рекомендую вамь взять какую вы котите исторію новійшей философіи,—вь каждой такой книгі вы найдете подтвержденіе монмь словамь. По одному историку, теорія эта справедлива, по другому несправедлива; но всі они единодушно скажуть вамь, что эта теорія дійствительно послідняя, вышедшая изъ гегелевской точно такь же, какъ гегелевская вышла изъ шеллинговой. Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогрессь въ наукі и нахожу посліднее слово ея самымь полнымь и справедливымь. Это какъ вамь угодно. Быть можеть по вашему старое лучше новаго. Но допустите же возможность думать иначе.

Припомните теперь психологическій законъ, что всякаго нововнодителя ругинисты называють невъждой. Вы поймете, что основателя теоріи, которой держусь я, называють невъждою приверженцы предшествовавшихъ теорій.

Но уже надъюсь и безъ всякихъ моихъ объясненій сами вы поймете, что когда извъстными людьми взводится извъстное порицаніе на учителя, то распространяется оно ими и на учениковъ, върныхъ духу учителя; слъдовательно должно распространяться и на меня въ числъ другихъ. Но вамъ все-таки можетъ быть еще не ясно діло, — вамъ віроятно хотілось бы узнать, кто же такой этотъ учитель, о которомъ я говорю? Чтобы облегчить вамъ поиски, я пожалуй скажу вамъ, что онъ — не русскій, не французъ, не англичанинъ; — не Вюхнеръ, не Максъ Штирнеръ, не Бруно Бауеръ, не Молешоттъ, не Фохтъ, — кто же онъ такой? Вы начинаете догадываться: «должно быть Шопенгауеръ!» восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. — Онъ самый и есть, угадали.

Но скажите сами: виновать ли я въ томъ, что говорю съ вами такъ свысока, — виновать ли я въ этомъ, когда вы ставите себя относительно меня въ такое положеніе, что я долженъ разъяснять вамъ подобныя вещи? — Если, напримъръ, вы скажете, что императоръ Петръ Великій побъдилъ Карла XII подъ Полтавой и если какой нибудь господинъ закричитъ вамъ: «невъжда, вы не знаете русской исторіи! » — вы ли будете виноваты въ томъ, что станете отвъчать этому господину такимъ тономъ, какимъ воть я отвъчаю вамъ?

Полюбуйтесь теперь на нравоученіе, которое извлеку я для васъ изъ окончанія статейки «Отечествени. Записокъ». Она вопрошаеть, обращаясь ко мить:

«Вы говорите, что не читали этой статьи?» (то есть, статьи г. Юркевича). «Правда ли это? Нёть ли и здёсь той скрытой, «преднамёренной причины, чтобъ оставить за собою миёніе въ «публикё о вашемъ глубокомысліи, такъ сильно пострадавшемъ? «Мы, молъ, этакихъ статей читать не станемъ... А вёдь, выходить, что вы прочли статью, и знаете, что въ ней кроется. Вашъ от-чейть вы сами начинаете такъ: «Вотъ капитальнёйшая статья по-чемическаго отдёла IV-й книжки «Русскаго Вёстника». Почему жь «это вы узнали, что это капитальнёйшее возраженіе на ваши ум-«ствованія?» (Отеч. Зап. Іюль. Русск. Лит. стр. 60, 61).

Вамъ кажется невъроятно, что я не полюбопытствоваль прочесть статью г. Юркевича. Очень върю, что для васъ кажется это невъроятно. Каждый человъкъ измъряеть другихъ собою. Что ниже его или равно ему въ другихъ, то онъ понимаетъ, возможности того онъ въритъ; что выше его способностей или развитія, того онъ не понимаетъ, тому онъ не въритъ. Доказать вамъ это? Извольте. Въ комъ не пробудилось желанье учиться грамотъ, тотъ не понимаетъ, какъ это другіе люди находятъ удовольствіе въ чтеніи книгъ. А мы съ вами, успъвшіе стать выше этого человъка, понимаемъ его

мысли. Но мы съ вами не занимались высшей математикой, —признайтесь, что вамъ не совсёмъ понятно, какъ это люди могутъ съ
наслажденіемъ сидёть по цёлымъ днямъ за формулами интеграловъ:
это намъ съ вами кажется странно. Вотъ вамъ относительно степени развитія способностей. Теперь относительно природной силы
способностей. Человёкъ съ характеромъ, способнымъ къ самопожертвованію, понимаетъ самопожертвованіе; человёкъ съ сухимъ
сердцемъ не понимаетъ, какъ это люди могутъ жертвовать собой
для другихъ людей или для идей, — ему это представляется помізшательствомъ или лицемізріемъ. Кто неловокъ отъ природы, тотъ
рёшительно не понимаетъ, какъ это люди могутъ держать себя
изящно; и если онъ станетъ заботиться объ этомъ, онъ станетъ
держать себя еще нелівіве прежняго; это значитъ, что онъ дійствительно не понимаетъ, въ чемъ же состоитъ изящество. Вотъ
точно то же и наше съ вами дізло.

Считайте следующія мои слова самохвальствомъ, или чемъ вамъ угодно, но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы г-на Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать ихъ мысли обо мне,—точно такъ же, какъ напримерь вамъ вовсе нелюбопытно знать, какія достоинства или недостатки находить въ вашихъ критическихъ статьяхъ какой нибудь почитатель романовъ г. Рафаила Зотова.

Теперь вообразите, что этотъ почитатель романовъ г. Рафанда Зотова напечаталъ разборъ вашихъ статей; если у васъ работы довольно много и для часовъ досуга есть другіе планы развлеченій или любимыхъ занятій, то удивительно ли будеть, что вы не прочтете эту статейку? Вотъ точно таково же мое отношеніе къ стать в г. Юркевича.

Вамъ кажется это невъроятно? Что жь дълать,—вы только заставляете меня предполагать, что многое мелкое для меня, для васъ крупно.

Гдв же вамъ вести полемику, когда вы подводите себя подъ такіе ответы.

Да, въдь у васъ остается очень сильный аргументы: если я не читалъ статью г. Юркевича, то почему же я знаю, что она «капитальнъйшая полемическая статья въ 4 № «Русскаго Въстника». Да въдь «Русскій Въстникъ» объявляль объ этомъ самъ въ стать» «Старые боги и новые боги», — что воть дескать вы помъстимъ

извлеченіе изъ превосходной статьи г. Юркевича, которой придаемъ необыкновенную важность. Въ прочтенномъ мною предисловіи къ этому извлеченію онъ опять повторяль то же самое, — воть я въ насмѣшку и назваль эту статью самою капитальною. А вы и того не поняли, что слово «капитальный» туть употреблено въ насмѣшку? Что за наивность такая въ васъ; какъ же не знать, что если въ полемикѣ употребляются похвальныя или торжественныя выраженія, то ихъ надобно понимать за насмѣшку? Чтобы это вамъ было понятнѣй, приведу примѣръ: «восхитительная статья «Отечественныхъ Записокъ» о г. Юркевичѣ прочитана была мною съ благоговъніемъ къ великой философской учености ея автора», — ну вотъ попробуйте разобрать теперь, въ какомъ это смыслѣ я говорю, въ прямомъ или въ ироническомъ? Или и этого не разберете?

Удивляете вы меня своею проницательностію. Какъ вы не сообразили хоть следующаго факта: беру я целыхъ 9 страницъ изъ статьи г. Юркевича, изобличающей моей невежество, и перепечатываю эти страницы въ своей стать везъ всякаго возраженія, ну какъ вы полагаете, сделаль ли бы я это, еслибъ не быль очень твердо убежденъ, что перепечатываемыя мною страницы слишкомъ плохи? Если бы вы умели соображать, этотъ одинъ фактъ уже показаль бы вамъ, какъ слабы должны быть возраженія, которыя можетъ придумать противъ меня философъ такого направленія, какъ г. Юркевичъ.

Я обращался съ своею річью къ вамъ, г. Дудышкинъ, потому только, что вы завідуете отділомъ, въ которомъ поміщена разобранная мною статья; но быть можеть, она и не вами написана,—если не вами, то я очень радъ за васъ.

Я люблю дёлать сюрпризы. Вы, г. Дудышкинъ, конечно, ждете, что я посовётую вамъ не пом'єщать такихъ полемическихъ статей, какъ эта разобранная мною,—какъ это можно, разв'я врагь себ'я? Сдёлайте одолженіе, побольше, побольше такихъ статей печатайте, обяжете меня этимъ до крайности.

Чёмъ то поразвлечься мнё на следующій разъ? Думаю совокупить «Русскій Вестникъ» съ «Отечественн. Записками»; — да разве не прибавить ли тоже несколькихъ красотъ изъ «Русской Речи» и еще откуда нибудь, какъ случится.

## въ изъявленте признательности

письмо къ г. з-ну.

Прочитавъ статью вашу въ январской книжей «Библіотеки для Чтенія», хотъль я, милостивый государь, просить у васъ свиданія, чтобы въ частномъ разговорі раскрыть вамъ глаза на неловкость, сділанную вами въ этой стать . Но скоро я передумаль: вы отличились публично; стало быть публично надобно и показать вамъ, какъ вы отличились.

Вы имъете на дъятельность Добролюбова взглядь, различный отъ нашего; это еще не заставило бы меня входить съ вами въ пренія: ваше мнтніе не такъ важно, чтобы кому нибудь стоило обращать на него вниманіе. Но есть въ вашей статьт нъсколько строкъ, претендующихъ опредълить мое отношеніе къ Добролюбову, съ похвальными эпитетами мнт. Вы хотите засвидѣтельствовать для исторіи литературы фактъ, который былъ бы очень почетенъ для меня; если я оставлю ваши слова безъ отвѣта, то должно показаться, что я безъ возраженій принимаю ихъ за правду. Такую роль я не могу взять на себя.

На страницахъ 38 в 39 вашей статьи вы говорите, что въ литературномъ кругу, къ которому принадлежалъ Добролюбовъ, былъ человъкъ, болъе его замъчательный по дарованіямъ; этого человъка вы почитаете учителемъ Добролюбова; вы приписываете этому человъку энергію убъжденій, гораздо большую той, какую находите въ Добролюбовъ. На 34 стр. вы о томъ же человъкъ говорите: «мы совершенно искренно уважаемъ нъкоторыхъ изъ друзей покойнаго —бова, въ особенности одного, о лицемърномъ непризнаваніи заслугъ котораго, мы, кажется, первые сказали, что оно переступило мітру». Очевидно, что вы туть упоминаете статью обо мий, поміщенную въ одной изъ осенних книжекъ вашего журнала за прошлый годъ. Очевидно, что подъ человівкомъ, который быль учителемъ Добролюбова, превосходиль его талантомъ и энергіею, вы разумітете меня. Это принуждаеть меня разъяснить вамъ мои отношенія къ развитію образа мыслей Добролюбова, сказать, какъ представляется мий самому отношеніе моихъ силь къ силамъ его и какая разница дійствительно существуеть, по степени энергіи, между мною и имъ.

Учителемъ Добролюбова я не могъ быть, во-первыхъ, уже и потому, что не быль его учителемъ никто изълюдей, писавшихъ порусски. Довольно много пользы принесли ему статьи Бълинскаго и другихъ людей того литературнаго круга. Но не подъ ихъ главнымъ вліяніемъ сложился его образъ мыслей. Поступивъ въ Педагогическій институть летомъ 1853 г. онъ скоро привыкъ читать книги по-французски, а съ нъмецкими книгами началъ знакомиться еще до поступленія въ институть. Если же даровитый человівь въ решительные для своего развитія годы читаеть книги нашихъ общихъ западныхъ великихъ учителей, то книги и статьи, писанныя по-русски, могуть ему нравиться, могуть восхищать его (какъ и Добролюбовъ восхищался тогда накоторыми вещами, писанными по-русски), но ни въ какомъ случав не могутъ уже онв служить для него важивишимъ источникомъ техъ знаній и понятій, которыя почерпаеть онъ изъ чтенія. Что же касается вліянія моихъ статей на Добролюбова, этого вліянія не могло быть даже и въ той, не очень значительной степени, какую могли иметь статьи Белинскаго. Я не имъть тогда важнаго вліянія въ литературь. Въ доказательство сошиюсь на «Современникъ» 1855 и 1856 гг. Пересмотръвъ эти годы журнала, вы увидите незначительность и неопределенность тогдашней моей роли. Когда же это успыль я до появленія Добролюбова въ литературъ пріобръсти такой замътный голосъ въ ней, чтобы могли тогда быть у меня ученики? Въдь Добролюбовъ началь помъщать статьи въ «Современникъ» съ половины того же 1856 г.

Для человъка сообразительнаго было бы довольно фактовъ, отпечатанныхъ курсивными и заглавными шрифтами въ оглавленіяхъ тогдашняго «Современника». Но для васъ, милостивый государь, быть можетъ мало имъть факты, къ которымъ самому надобно правосътъ нъкоторое соображеніе; быть можеть вамь необходимы готовыя, пережеванныя заключенія. Вы могли бы слышать ихъ оть каждаго, имбющаго близкія сведенія объ отношеніяхь Добролюбова ко мне. Число этихъ людей не такъ мало, чтобы не приводилось встрачаться съ ними каждому, находящемуся въ порядочномъ литературномъ кругу. Я должень заключать, милостивый государь, что или вы совершенно чужды ему, или не умъете понимать разговоровь, въ которыхъ участвуете. Но въ томъ и другомъ случав все-таки остается неизвинительна ваша опрометчивость. Вы имили въ печати прямое мое свидътельство о фактъ, который совершенно опровергаеть вашу фантавію, будто я быль учителемь Добролюбова. Г. Пятковскій вскор'в по смерти Добролюбова напечаталь въ «Книжномъ Въстникъ» его некрологъ, въ которомъ прямо говорилъ, что біографическія данныя о Добролюбовъ получиль отъ меня. Туть разсказываеть онъ между прочимъ, что, когда Добролюбовъ познакомился со мною, его образъ мыслей уже быль вполнъ установившійся; стало быть съ этой стороны я не могь имъть на него вліянія. Всякому другому на вашемъ месте, мелостивый государь, было бы понятно, что въ этомъ случав г. Пятковскій основывается на моемъ собственномъ признаніи.

Вамъ не случилось знать или не удалось понять ничего этого; иначе не могла бы вамъ придти въ голову фантазія, будто я былъ учителемъ Добролюбова. Но вы оказываетесь незнающимъ и не умфющимъ понимать уже не какихъ нибудь частныхъ фактовъ, а и ровно ничего, когда фантазируете объ отношеніяхъ моихъ дарованій къ дарованіямъ Добролюбова. Положимъ, вы не заглядывали въ «Современникъ 1855—1856 годовъ; положимъ, вы не читали того, что писалось о Добролюбовъ по его смерти; положимъ, вамъ не случалось встръчаться ни съ къмъ изъ людей порядочнаго литературнаго круга,—ни изъ «Отечественныхъ Записокъ» или «Русскаго Слова», ни изъ «Времени» или «Современника»; но все-таки въдь читали же вы какія нибудь статьи Добролюбова и какія нибудь мои статьи; вы сами говорите, что читали многія изъ нихъ. Какъ же могли вы не замѣтить, что слишкомъ смѣшно ставить написанное мною выше написаннаго имъ?

Съ той поры, какъ Добродюбовъ могъ безпрепятственно отдаться литературной деятельности до самаго отъезда его за границу, я не писаль о техъ предметахъ, о которыхъ писаль онъ. Я уже не

разбиралъ ни одной беллетристической книги и ни одной книги по предметамъ, имъющимъ близкую связь съ русскою жизнью. Отчего это могло происходить? Неужели ни разу въ эти три съ половиною года не приходила мив охота написать что нибудь по этой отрасли дъла, по которой прежде писалъ я постоянно и иногда не безъ внутренняго влеченія къ такой работь? Нівть, я просто понималь, что для меня было бы невыгодно, если бы мои статьи могли быть сближаемы съ статьями Добролюбова для сравнительной оценки насъ обоихъ. Поэтому я старался и вовсе не писать для отдъла критики и библіографіи; а когда Добролюбовъ говориль мив, что онъ не успъеть наполнить этихъ отделовъ въ какой нибудь книжке журнала и что нужна для нихъ моя статья, я бралъ предметы, не входившіе въ кругь его обыкновенных работь, писаль, напримірь, объ Англіи и Франціи по поводу книги г. Чичерина, или о Тюрго по поводу диссертаціи г. Муравьева. Даже въ первую половину прошлаго года, --- когда онъ, оставаясь за границею, уже не имълъ подъ руками новыхъ русскихъ книгъ и потому необходимо стало мев писать для отдела критики, — я все-таки не писаль ничего о беллетристическихъ книгахъ и о сочиненіяхъ по темъ отраслямъ литературы, которыми прежде занимался онъ. Я хотель избегать невыгоднаго для меня сравненія, надізясь, что онъ возвратится къ намъ поправившись здоровьемъ, и возобновить свою дъятельность.

Всёмъ извёстно, что черезъ годъ или меньше по начале своего постояннаго сотрудничества, къ лёту 1858 года, или даже нёсколько раньше, Добролюбовъ имелъ ужь преобладающее вліяніе въ журналь. Почему это могло быть, когда туть былъ и я? Я не могу объяснять этого ничемъ другимъ, кроме его превосходства. Слава-Богу, настолько-то все же есть у меня ума и добросовестности, чтобы понимать подобные факты.

Но, если вамъ мало моего собственнаго сужденія объ этомъ предметь, вы могли бы, милостивый государь, узнать то же самое оть кого вамъ угодно изъ людей не совсымъ глупыхъ и не совсымъ ничего не знающихъ о «Современникъ». Они разсказали бы вамъ слъдующіе факты: когда Добролюбовъ только-что началъ писать въ «Современникъ», его статьи приписывались мнъ,—но съ прибавками, не лестными для моего самолюбія. «Изъ вашихъ статей въ нынъщней инижкъ самая удачная вотъ такая-то», говорилъ мнъ какой нибудь знакомый и навывалъ статью не мою, а Добролюбова. Но

очень недолго было время, когда статьи Добролюбова сившивались съ монин. А въ концъ 1858 и вначаль 1859 годовъ уже не было ни одного человъка въ порядочныхъ литературныхъ кругахъ, который не выражался бы въ томъ смысль, что Добролюбовъ-самый сильный таланть въ «Современникв». Нашъ кругъ зналъ это и гораздо раньше. Изъ этого вы можете видеть, милостивый государь, какъ не върны ваши слова, будто бы мы считали его «меньшимъ изъ своихъ братій, второстепеннымъ человіномъ своего кружка» (стр. 30) и будто бы «друзья покойнаго — бова ни при его жизни, ни послѣ его смерти, никогда не могли думать о — бовъ, чтобы онъ былъ первымъ человъкомъ между ними, или даже вторымъ, или даже третьимъ» (стр. 31). Мы не были, милостивый государь, такъ тупы и глупы, чтобы не считать его первымъ человъкомъ въ своемъ кругу. Но вы можете не повърить моему свидътельству. Сообщу же вамъ два изъ многихъ случаевъ, бывшихъ со мной. Первый изъ нихъ относится къ концу 1858 г. Я сидълъ у г. Кавелина, въ домъ котораго Добролюбовъ сталъ близкимъ человъкомъ сначала того года. «Странное дело», сказалъ мит между прочимъ г. Кавелинъ-- «я не могу чувствовать къ Добролюбову того мирнаго расположенія, какъ, напримъръ, къ вамъ. Отчего это? образъ мыслей у насъ, повидимому, одинаковъ; а какъ человъкъ онъ-превосходивний человъкъ; мое мевніе о его сердцв и характерв доказывается твиъ, что я допустилъ его совершенно овладъть мыслями моего сына, чего не сдвивить бы, еслибъ могъ считать что нибудь дурнымъ въ Добролюбовъ. Но отчего же я чувствую, что онъ совершенно чуждъ мив, между твит, какъ напримъръ вы не вовсе чужды? -- Я скаваль тогда: «это оттого, что въ Добролюбове неть техъ слабостей и шаткостей въ мысляхъ и характеръ, которыя дають вамъ нъкоторыя точки опоры, чтобы притягивать мой образъ мыслей и поступковъ въ некоторое согласие съ вашими требованиями. Взглядъ его тверже и яснье, чыть у меня, потому не остается для васъвозможности понимать его въ вашемъ смысле, какъ можете вы въ значительной степени дізлать съ мониъ взглядомъ». -- «Да», свазалъ г. Кавелинъ съ искренностью чувства, которое влечеть къ нему, какъ къ человъку, сколько бы ни желалъ иной разъ посердиться на него,---«да», сказаль онь, воть вы принадлежите къ покольнію, которое должно идти дальше нашего, а покольніе Добро*любова дол*жно находиться въ такомъ же отношеніи къ вашему;

между нами и вами есть связь; между вами и ими тоже есть связь; а между нами и ими видно уже нъть связи. Чтожь дълать? Это грустно для насъ; но такъ нужно для прогресса». - Сходный съ этимъ разговоръ имълъ я черезъ нъсколько времени, въ началъ 1860 г., съ г. Тургеневымъ. Это было на первомъ литературномъ чтеніи въ пользу «Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ». Члены комитета этого общества и лица, участвовавшіе въ чтенін, собрались въ галлереяхъ, окружающихъ залу Пассажа, гдв происходило чтеніе. Въ одной изъ нихъ случилось какъ-то остаться троимъ или четверымъ изъ насъ, въ томъ числе г. Тургеневу и мев. Онъ быль тогда недоволень одною изъ статей Добролюбова и въ заключение спора со мною о ней сказаль: «васъ я могу еще переносить, но Добролюбова не могу».--«Это оттого, сказалъ я, что Добролюбовъ умиве и взглядъ на вещи у него яснве и тверже». — «Да, отввчаль онь съ добродушной шутливостью, которая очень привлекательна въ немъ, -- «да, вы-простая змін, а Добролюбовъ-очковая змін». Воть вамь, милостивый государь, два случая, показывающіе, какъ понимались отношенія мои къ Добролюбову. Вы можете видеть изъ нихъ, что онъ давно, уже считался самымъ полнымъ представителемъ того направленія которое далеко не съ такою определенностью и силою выражалось во мит.

Для совершенной точности опредвленія долженъ я прибавить еще третье слово: и далеко не съ такою непреклонностью. Для объясненія этой прибавки слёдуетъ коснуться личныхъ характеровъ Добролюбова и моего, насколько нужно для показанія вамъ, какъ смішна ваша догадка, будто Добролюбовъ уступалъ мий энергіею натуры. У меня характеръ уклончивый до фальшивости; это свойство, сходное съ мягкостью въ личномъ обращеніи, можетъ очаровывать моихъ знакомыхъ; дійствительно ли очаровываетъ или возбуждаетъ въ нихъ нікоторую долю презрінія, я не знаю. Но какъ бы то ни было, вы согласитесь, что при такомъ изгибающемся, податливомъ характерів никакъ не могу я сравниваться энергією чувства съ людьми прямаго и, сказать безъ церемоній, честнаго характера. Въ Добролюбовів такого, какъ во мить, недостатка рішительно не было.

Вотъ, милостивый государь, кончены мои объясненія для васъ, и остается начинать заключительную часть письма. съ обычатымъ

ея содержаніемъ,—изъявленіемъ чувствъ пишущаго къ получающему письмо.

Вы принудили меня въ опровержение вашихъ вздорныхъ соображений выставлять самому такія черты моей литературной діятельности и моего личнаго характера, которыми не слишкомъ доволенъ и самъ. Человівкъ, принужденный выставлять свои слабости и недостатки, досадуеть на того, кто принудиль его къ этому.

Вы наговорили мий комплиментовъ, очень пошло отзываясь о статьяхъ Добролюбова, которыя лучше моихъ. Какое чувство должно было родиться во мий отъ этого? «Вотъ господинъ, который не въ состояніи цінить дійствительно хорошаго; а мои статьи онъ высоко цінитъ. Что же это значитъ? Есть молодцы, которымъ не нравится Гоголь; эти молодцы хвалятъ повісти гр. Соллогуба и комедіи г. Львова: неужели отъ подобнаго свойства моихъ статей произошли похвалы имъ со стороны г. З—на?»—Это неизбіжное впечатлійніе отъ вашей статьи было для меня очень оскорбительно.

А въдь по всему видно, что вы вовсе не хотъли оскорблять меня,—напротивъ, вы ждали, что я буду очень доволенъ. Вы не могли сообразить, въ какое положение меня ставите. Я проникаюсь состраданиемъ къ вашей умственной слабости.

Но состраданіе мое, смёшанное съ досадою и чувствомъ обиды, соединяется,—извините это рёзкое слово,—соединяется съ отвращеніемъ. Ругаясь надъ мертвымъ, льстить живому! Да впрочемъ понимали ли вы, что именно это вы дёлаете?

## УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНВЙШИХЪ ИМЕНЪ.

Аксаковъ, К. — 15. 38. 39. 41. 42. 43. 276. 281. Аксаковъ, С.-43. 104. 105. 178. **Аксаковы**. — 31. 33. 40. **Альбертини.** — 387 — 390. 393 — 394. Анненковъ. - 20. 199 - 201. Антоновичъ, М. А.—363. 367. 418. 419. Бабсть.—191—192. 351. Безобразовъ.—112—116. 247. 294—295. Бемъ. -- 54-- 55. Бланкъ.—112. 113. 114. 247. Буслаевъ.—116—122. 394—409. Белинскій. — 64 — 67. 357. Бэръ. — 339.

Великосельцевъ.—174—175. Вернадскій.—191. 198. Вяземскій, кн.—372—378.

Авдвевъ. — 306.

Аксаковъ, И.—39. 172.

Гагенейстеръ.—191. 193. 194. Гакстгаузевъ. -21. 22. Галаховъ.—128. 141—149. 171. Гильфердингъ.—173. Гоголь. —3—13. 97. 104. 164—171. 199. Гончаровъ. - 306. 361. Грановскій.—29. 173. 323--351. Григоровичъ. —91—101. 128. 130. 135. 141 155. 177. 185-186. Григорьевъ, В.—173. 246. 248. 249. 269.  $\Gamma$ ромева. — 410-415. Грэть, Я,—373—374.

Даль.—55. Добролюбовъ. — 128. 141 — 149. 436-442. Достоевскій.—308—309.

Дружининъ.—123—126. Дудышкинъ.—177—184. 408—410. 415. 420-435.

Забышнъ.—185. 267. Заринъ. -436-442.

Кавелинъ.—165. 440. Кавуръ. — 390 — 393. Катковъ.—19. 20. 175—176. 357. 359. Кирвевскій, И.—101—103. Кирвевскій, II.—43. Кирвевскіе.—31. Костомаровъ, Н.—3. 116. 117, 155. 184. 185, 361. Кошелевъ. — 31. 33. 40. 43. 172. Краевскій.—137. 408 Крестовскій, В.—307. 308.

Лажечниковъ, И. И.—20. Лайбовъ. — 128. 141 — 149. 171. (Добролюбовъ). **Лавровъ. -418. 419.** Ламанскій, В —220. 270 —282. Ламанскій, Е.—213. Лебедевъ. ~15. 16. Леонтьевъ. - 355. Лонгиновъ. — 372 — 373. Львовъ. -218. Льюнсъ. -425. 427.

Кудрявцевъ. — 29. 324. 325. 326. 351.

**Майковъ**, **А**. H.—307. **Милютинъ**, Д.—20. Монталамберъ. — 282—294.

Некрасовъ.—126.

Огаревъ. — 13. Островскій.—128. 130. 135. 141. 177. 213. 217.

Павловъ, Н. Ф.—44—53. 67—73, 155. Печерскій.—218—219. Пероговъ.—74—80. 412. Песемскій.—177. 201—204. Плещеввъ.—307. Погодинъ.—3. 13. 356. Полевой.—196. Поповъ, А.—213. Прейсъ.—323—324. Пыпавъ, А. Н.—116, 895—396. 399. 408.

Ржевскій-306, 307, 355.

Савельевъ.—20.
Самаринъ.—31. 33. 35. 36. 38—43. 206. 212. 213 220.
Сенковскій (баронъ Брамбеусъ)422—423. Солюгубъ, графъ,—44. 45. 67. 155. Солювьевъ.—20. 267—269. Станкевичъ.—200. струковъ.—191—192. 229—242, Сухомлиновъ.—355. Съ.—188. 189.

Т-въ, А. Т.—164—171. 199. (Тарасенковъ, докторъ). Теккерей.—135—136. Токвиль.—282. Толстой, графъ Л.—128. 130. 135, 141. 155. 158—164. Тургеневъ.—16—18. 128, 130. 135. 141. 155. 175—176. 177. 179—184. 306. 359—361. 441.

Фетъ.-155. 306.

Хомяковъ, -- 31. 33. 40. 328. 329.

Черкасскій, кн.—31. 33. 171. 172. 282. 292—294. Чичеринъ.—20—29. 114. 155. 212. 213. 247. 360. Шекспиръ.—178. 179.

Щ-ій, П. К.—20. 21. Щедринъ,—105—112. 155. 219.

Юркевичъ. — 374—384. 416—435.

| • | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

.

| DATE DUE |  |     |  |  |
|----------|--|-----|--|--|
| 30 4 6   |  |     |  |  |
|          |  |     |  |  |
|          |  |     |  |  |
|          |  |     |  |  |
|          |  |     |  |  |
|          |  |     |  |  |
| -        |  | _   |  |  |
|          |  |     |  |  |
|          |  | A 1 |  |  |
|          |  |     |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

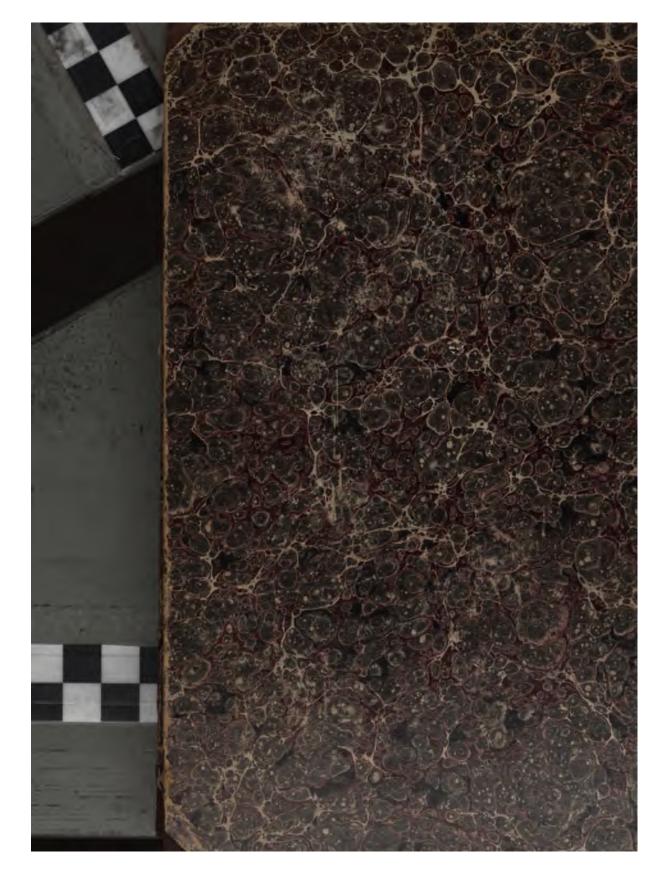